

## MIDDOQ RIQOTON

CD APERINARIAN BPEMENTS.

SERVICE TO

псторія россіи.

MINTE THER AND STREET

MOURRAL

SERVIN STATE THE VALUE AS

# ИСТОРІЯ РОССІИ

### СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

СОЧИНЕНІЕ

сергъя соловьева.

томъ двънадцатый.

#### MOCKBA.

Въ типографии Грачева и Комп. 1862.

### ИСТОРІЯ РОССІИ

ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ

#### АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛОВИЧА.

сочинение



сергъя соловьева.

BusmelliliA О-ва для достав, средствъ В. Ж. КУРСАМЪ.



MOCKBA.

Въ типографіи Грачева и Комп. 1862.

#### 

APRODUCTION OF THE LOOP WAS

Одобрено Ценсурою. Москва. Мая 30-го, 1862 года.

ARROLD AR STATE HARALTONIA

# ГЛАВА І.

event in that a comparate averages on the entrance of the extension responses

-mark growth grammoures related by the property of the result of the property of the second

of a Company and reasons thrown Maprifessing Space Superferential Line

-мариен атпиточна (панимей дългайта пригоска и динцией инфильмена

#### продолжение царствования алексъя михайловича.

demonstrated where a supplied in the property of the property

Въсти отъ Брюховецкаго о Турецкихъ замыслахъ, доносы на Запорожье и на епископа Меводія. Убівніе царскаго посланника Ладыженскаго въ Запорожьи. Письма кошеваго Васютенка къ Брюховецкому по этому случаю. Следствіе по козацкимъ жалобамъ на Полтавскаго воеводу. Увъщательная царская грамота къ козакамъ. Сношенія съ Дорошенкомъ. Неудовольствія епископа Меводія на Москву и примиреніе его съ Брюховецкимъ. Наговоры Менодія на Москву. Тукальскій сносится съ Брюховецкимъ и склопяеть его окончательно къ измѣнѣ. Начало волненій въ Малороссіи. Царская грамота къ Брюховецкому по поводу этихъ волненій. Ръшительное возстаніе противъ московских воеводъ въ Малороссійскихъ городахъ. Грамота Брюховецкаго на Донъ. Внушенія польскія противъ козаковъ. Движенія князя Ромодановскаго. Татары и Дорошенко на восточномъ берегу Дивпра. Гибель Брюховецкаго. Дорошенко удаляется на западную сторону, и восточная снова тянеть къ Москвъ. Наказной гетманъ Демьянъ Многогръшный. Архіепископъ Лазарь Барановичь й протопопъ Симеонъ Адамовичь. Грамота Барановича къ царю съ увъщаніемъ простить Малороссіянъ и вывести отъ нихъ воеводъ. Последняя деятельность епископа Меводія. Татары провозглашають новаго гетмана Суховъенка. Затруднительное положение Дорошенка. Сношенія его и Многограшнаго съ Кіевскимъ воеводою Шереметевымъ. Большое Малороссійское посольство въ Москвъ. Письмо протонопа Симеона Адамовича къ царю. Разговоры Многогръшнаго и Барановича съ посланцемъ Шереметева. Глуховская рада; избраніе Многограшнаго въ гетманы. Сношенія съ Польшею и Швецією. Король Янъ Казимиръ отрекается отъ престола. Вопросъ объ избраніи въ короли Польскіе царевича Алекстя Алекстевича. Последняя служба Ордина-Нащокина. Переписка его съ царемъ. Избраніе въ Польскіе короли Михаила Вишневецкаго. Съезды Нащокина съ Польскими коммиссарами. Удаленіе Нащокина въ монастырь. Польскіе послы—Гнинскій и Бростовскій въ Москвъ. Дъло о возвращении Кіева и о союзъ противъ Турокъ. Русское посольство въ Турціи. Событія въ Крыму.

Въ то время какъ Москву занимали важныя событія, съ одной стороны окончаніе тяжелой тринадцатильтней войны, съ другой небывалый соборъ въ присутствіи двухъ патріарховъ восточныхъ, осужденіе и заточеніе Никона, ръшеніе раскольничьяго вопроса,—въ это время, т. е. въ концъ генваря 1667 года, по-

сланцы войска Запорожскаго, Каневскій полковникъ Яковъ Лизогубъ и канцеляристъ Карпъ Мокріевичь подали информацію отъ боярина и гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго. По прежнему бояринъ и гетманъ просилъ помощи противъ непріятелей и тогобочныхъ измънниковъ и объявлялъ свое плохое и недостойное разумъніе, чтобъ не принимать просьбы Крымскаго хана о миръ: «Бусурманинъ хочетъ только оплошить миромъ и потомъ напасть на города Малороссійскіе; купцы Греческіе разказывали завърное, что султанъ велълъ воеводамъ Молдавскому и Волошскому идти войною на Украйну; міръ весь опасается приходу бусурманскаго и измънничьяго и бьетъ челомъ о прибавкъ ратныхъ людей въ города Малороссійскіе; при бояринъ и гетманъ съ воеводою Протасьевымъ государевыхъ ратныхъ людей нътъ, всъ разбрелись по домамъ; въ измънничьемъ городкъ Тарговицъ по указу ханскому, а по просьбъ Дорошенко, бусурманскимъ имянемъ начали деньги дълать, чтобъ этими деньгами, будто серебряными, а не мъдными, всякихъ людей къ бусурманской мысли приклонять; Чигиринъ и другіе измънничьи города надобно въ конецъ разорить, потому что пока они будутъ стоять целы, Украйне не дадуть покоя; бояринь и гетмань, по христіанскому обычаю, ради царя и въры православной, велълъ построить церковь Сорока мучениковъ подъ Конотопомъ, на мъстъ побоища: бьетъ челомъ, чтобъ государь помогъ на церковное строеніе изъ казны, и на колокола даль двѣ пушки; да будетъ царскому величеству въдомо о безчиніи нъкоторыхъ духовныхъ лицъ: людямъ обоего пола беззаконно жить и разводиться позволяють; пожаловаль бы великій государь митрополита на митрополію Кіевскую, который бы всякое безчиніе уничтожаль; духовенство двоедушествуеть, а какъ отъ патріарха Московскаго на митрополію Кіевскую присланъ будетъ митрополить, то всѣ шалости на Украйнъ прекратятся; жена покойнаго Богдана Хмельницкаго прітхала въ Кіевъ съ измънничьей стороны, съ нею дочь Гришки Гуляницкаго, и живутъ въ Печерскомъ монастыръ; во всъхъ государевыхъ городахъ воеводы позволили мужикамъ вино курить и продавать сколько кто сможеть: это дело нестаточное, отъ него выростають бунты, лъсамъ умаленье и хлъбамъ убавка: велълъ бы великій государь воеводамъ заказъ учинить, чтобъ кромъ козаковъ мужикамъ не

курить вина». Наконецъ посланные объявили о винахъ Нъжинскаго полковника Матвъя Гвинтовки: будучи въ Москвъ, онъ не хотълъ приложить руки къ статьямъ; по возвращении изъ Москвы събхались къ гетману полковники и объявили о неправой службъ Гвинтовки; въ прошломъ году подъ Чигириномъ показалъ явную измѣну, и когда гетманъ сталъ ему за это выговаривать, то Гвинтовка отвъчалъ: «нигдъ не ведется, чтобъ свой на своего воевалъ». Да онъ же научалъ гетмана собрать раду и положить булаву. Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидитъ въ Гадячъ за карауломъ, а на его мъсто выбрали со всею стар-

шиною Артема Мартинова.

Съ отвътами на всъ эти статьи и съ объявленіемъ о заключенін Андрусовскаго перемирія отправился въ Малороссію стольникъ Телепневъ. За службу и остерегательство на счетъ хана великій государь жаловаль гетмана, милостиво похваляль; ратные люди въ Малороссійскіе города присланы будутъ вскоръ; о митрополить въ Кіевъ царскій указъ будетъ впредь; съ Гвинтовкою указалъ государь учинить по войсковымъ правамъ чего доведется. - Бояринъ и гетманъ, послъ торжественнаго молебствія о всемірной радости, о замиреніи съ Поляками, объявиль Телепневу, что Турскій султанъ самъ хочетъ идти войною на Поляковъ подъ Каменецъ, который хотятъ сдать ему Армяне. Потомъ гетманъ сталъ просить, чтобъ государь указалъ ему быть въ другомъ городъ, а въ Гадачъ быть ему неучего-мъсто пустое; по прежнему Иванъ Мартыновичь предостерегалъ на счетъ Запорожья: «Козаки идутъ толпамивъ Запороги: надобно въ Койдакъ и Кременчугъ какъ-ипбудь ввести ратныхъ людей, чтобъ въ Запорожье хлъба не пропускать; а когда въ Запорожьи будеть козаковъ многолюдство, то ждать отъ нихъ ша-TOCTH.»

Отъ боярина и гетмана Телепневъ отправился въ Кіевъ къ боярину и воеводъ Шереметеву, отъ котораго услыхалъ жалобы на козаковъ: «мъщанамъ отъ козаковъ чинятся налоги большіе и мъщане бредутъ врознь; а въ Кіевъ ратные люди отъ голоду бредутъ врознь; конныхъ и пъшихъ людей всего въ Кіевъ 3,177 человъкъ.»

Скоро пришли новыя въсти отъ Брюховецкаго о Запорожьъ вмъстъ съ доносомъ на епископа Меводія: «Скоръе, какъ мож-

но скорће прислать ко мић ратиыхъ людей, чтобы народъ на этой сторонъ Дивпра въ отчаяніе не приходиль, писаль бояринъ и гетманъ. Запорожскихъ козаковъ всякими гостинцами обсылаю, на доброе дъло всячески уговариваю, только бы мит въ этомъ дълъ двоедушныя духовныя особы не были препоною и Запорожцамъ на всякое зло поджогою, какъ, напримъръ, преосвященный епископъ Мстиславскій: съ его поджоги невинная кровь христіанская разливается; теперь, когда этого епископа здъсь на украйнъ нътъ, то многимъ кажется, что другой свътъ сталь; пусть епископъ живеть въ Москвъ или гдъ будеть угодно государю, только бы не въ городахъ, близкихъ къ Запорожью; и Переяславскіе бунты не легко бы укротились, еслибы прошлаго года епископъ не увхалъ въ Москву. Епископъ уговорилъ енаральнаго судью Петра Забълу послать сына своего въ Запорожье, за чъмъ? Самъ Забъла состарълся, а въ Запорожьи не бываль; сыновья его и подавна, были только у Польскаго короля и привилегін себъ повыправили; а теперь умыслилъ сына въ Запорожье слать, людьми мутить и Запорожцевъ на зло уговаривать. Бью челомъ великому государю, чтобы не велълъ видаться на Москвъ съ епископомъ козакамъ, которые отъ меня пріъзжають, особенно Запорожцамь: онь ихъ научаеть на всякое зло. Нъкоторые изъ нихъ мнъ сказывали, что епископъ тайно призываль къ себъ голодныхъ Запорожцевъ и жаловался, будто по моей милости ему казны съ дворца не доходитъ.»

Опасенія Брюховецкаго на счеть Запорожья сбылись, не номогли его гостинцы! Въ апрълъ мъсяцъ переправился за Днъпръ стольникъ Ладыженскій, ъхавшій въ Крымъ вмѣстѣ съ ханскими гонцами. На дорогъ пристало къ нимъ человѣкъ полтараста Запорожцевъ, которые зимовали въ Малороссійскихъ городахъ, ночевали вмѣстѣ двѣ ночи спокойно, но на третій день напали на Татаръ и перерѣзали ихъ, имѣніе пограбили и скрылись. Пріѣхавши въ Запорожье, Ладыженскій обратился къ Кошевому Рогу съ требованіемъ, чтобы велѣлъ сыскать злодѣевъ, а его стольника проводить до перваго Крымскаго городка. — «Воры учинили это злое дѣло безъ нашего вѣдома, отвѣчалъ Кошевой, въ Сѣчу къ намъ не объявились и сыскать ихъ негдѣ.» Чрезъ иѣсколько дней собралась рада, послѣ которой козаки захватили у Ладыженскаго всѣ бумаги и казну, пересмотрѣли и спрятали въ Съчи, а Ладыженскому объявили, что его не отпустятъ, потому что къ нимъ нътъ грамотъ ни отъ государя, ни отъ гетмана.

Какъ скоро узнали объ этомъ въ Москвъ, то въ Гадячь къ Брюховецкому поскакалъ хорошо знакомый съ Малороссіею стольникъ Кикинъ: «Вамъ бы, говорилъ онъ боярину и гетману, службу свою и радънье показать, послать въ Запороги върныхъ и досужихъ людей, чтобы Кошевой и все войско про то про все разыскали наскоро, воровъ казиили смертію по стородавнымъ войсковымъ правамъ, пограбленное отдали сполна, и стольника Ладыженскаго отпустили.» Но Ладыженскій былъ уже отпушенъ...

12 мал зашумъла новая рада въ Запорожьъ: скинули съ атаманства Ждана Рога, выбрали на его мъсто Астапа Васютенка, и начали толковать объ отпускъ Ладыженскаго; ръшили отпустить. Туть старый атамань Рогь повель рычь, что надобно сыскать тыхъ козаковъ, которые побили Татаръ: «Чего сыскивать? закричали ему изъ круга: самъ ты про то въдаешь, татарская рухлядь теперь у тебя въ курени.» Побъжали къ Рогу въ курень и принесли вещи на улику: «Это миз принесли въ подарокъ козаки, отвъчалъ Рогъ, а того не сказали, гдъ взяли». Тъмъ дъло и кончилось въ Съчи. Самъ кошевой Астапъ Васютенко съ 40 козаками отправился провожать Ладыженскаго внизъ по Дифпру; по едва отъфхали они отъ Сфчи версты съ двъ, какъ нагнали ихъ козаки въ судахъ и велъли пристать къ берегу. Москвичи повиновались: козаки раздъли несчастныхъ до нага, поставили ихъ на берегу, окружили съ пищалями и велъли бъжать въ Дивиръ, но только что тъ побъжали, какъ вследъ за ними раздался залпъ изъ пищалей; смертельно раненый Ладыженскій пошель ко дну; другихъ пули не догнали и они были уже близко другаго берега, но убійцы пустились за ними въ лодкахъ, захватили и перебили. Объявивши такимъ Запорожскимъ манеромъ войну Москвъ, козаки начали толковать, чтобы быть въ соединеньи съ Дорошенкомъ и выгонять Московскихъ ратныхъ людей изъ Малороссійскихъ городовъ, не давать Московскому царю никакихъ поборовъ съ отцовъ своихъ и родичей. Запорожцы хвалились, что Полтавскій полковникъ на ихъ сторонъ, и дъйствительно стоявшій въ Полтавъ воевода,

князь Михайла Волконскій даль знать государю, что между Полтавцами шатость большая: «Отъ Полтавскаго полковника козакамъ и мъщанамъ, которые тебъ, великому государю, хотятъ върно служить, заказъ кръпкій, съ большимъ пристрастіемъ, чтобы ко мнъ никто не ходилъ и съ твоими Русскими людьми никто не водился, а кто станетъ водиться, тъхъ хотятъ побивать до смерти; мъщанамъ, которые выбраны къ таможенному сбору въ цъловальники, полковникъ грозитъ большимъ боемъ, чтобы съ профажихъ людей на тебя, государя возовыхъ пошлинъ не брали.»

Гетману Брюховецкому даль знать объ убійствъ Ладыженскаго самъ кошевой Васютенко: «Грустна намъ ныпъшняя весна, писалъ Астапъ: никто о цълости народа нашего не заботится; за гръхи наши и тотъ, кто прежде намъ хлъбъ давалъ, теперь камень дать замыслиль. Не знаю, кто бы быль благодаренъ за камень, потому что онъ на пищу не потребенъ. Царское величество тъщитъ насъ листами бумажными какъ дътей яблоками. Пишетъ намъ, чтобъ мы върно служили, а самъ, заключивни миръ съ королемъ Польскимъ, тотчасъ съ темъ же и къ хану отзывается, объщая за его дружбу намъ всего умалить, что, какъ видимъ, уже и началъ. За что бъдныхъ людей, войною разоренныхъ, такъ стъсияютъ? Не одинъ лице свое кровавыми слезами омываетъ. Не хочетъ государь насъ, птенцовъ своихъ, подъ крылами держать: такъ милосердіе Божіе избавить насъ отъ такого ига горькаго, которое прежде было сахарно. Человъкъ, желая устроить ниву для потомства, прежде терніе изъ нея вымечетъ: такъ и предки наши, не жалъя здоровья, терніе изъ отчины своей выметывали, чтобы намъ вольность уродила, которую считаемъ самою дорогою вещію, ибо и рыбамъ и птицамъ, и звърямъ, и всякому созданію она мила. Ръка великая много иныхъ ръчекъ преодольеть: такъ и всемогущаго Бога помощь вст замыслы земныхъ монарховъ превозможетъ. Не довелось не только делать, но и мыслить о томъ, чтобъ нашу отчину къ послъднему разоренію привести, на которое смотря и самый злой звърь, еслибы имълъ человъческій разумъ, могъ сжалиться. Знаю, что и стольникъ (Ладыженскій) безъ въдома нашего смерть приняль за то, что въ городахъ великія обиды отъ нихъ люди терпятъ. Однако оставя все это, желаемъ съ вашимъ

вельможествомъ по прежнему жить въ любви. Изволь царскому величеству донести, чтобъ запретилъ своимъ ратнымъ людямъ чинить въ городахъ всякіе вымыслы, пусть живутъ по прежнему, а если не перестанутъ, то чтобы большій огонь не всталъ, потому что доколѣ живы, будемъ остерегать, чтобы наши права и вольности не умалились. Въ этомъ они напрасно головы свои ломаютъ: имъ этого не удастся какъ слѣпому въ цѣль попасть; пусть монархи о томъ подумаютъ, что человѣкъ начинаетъ, а Богъ совершаетъ».

Для развъданія объ убійствъ Ладыженскаго Брюховецкій отправилъ есаула Өедора Донца. 26 мая въ Троицынъ день Донецъ прітхаль въ Стчь; собралась рада, прочли листъ гетманскій и начали толковать. Запорожцы, которые вышли съ восточной стороны Дивпра, также и тв, которые хотя и съ западной стороны, но жили долго въ Запорожьт, накинулись на тъхъ козаковъ, которые недавно пришли съ Дорошенковой стороны: «Это отъ васъ такое зло учинилось; а какъ васъ не было, такъ у насъ въ Запорогахъ такого зла не бывало». Началась брань; кошевой подошелъ къ Донцу и сказалъ ему: «Уходи ка лучше къ себъ въ курень, а то неровенъ часъ, убьютъ». Козаки съ западной стороны показывали бумаги, взятыя у Ладыженскаго, и кричали: «Вотъ смотрите, что написано: Московскій государь съ королемъ Польскимъ, съ царемъ Турскимъ и съ ханомъ Крымскимъ помирился, а для чего помирился? разумъется для того, чтобъ Запорожье снести. Вотъ почему мы Ладыженскаго и потопили»!

Покричали и разошлись, не ръшивши ничего. Старые козаки ворчали между собою въ куреняхъ: «Не знаемъ, что съ этими своевольниками и дълать; видишь, сколько ихъ нашло! насъ и старшихъ не слушаютъ!» Кошевой, старшины и старые козаки разсказали Допцу, что пущій бунтовщикъ Страхъ, который Ладыженскаго потопилъ, былъ у нихъ пойманъ и прикованъ къ пушкъ, но, подпоивъ караульщика и прибивъ его мало не до смерти, сломилъ съ цъпи замокъ и ушелъ. Онъ скрылся въ Крымскомъ городъ Исламъ; но Татары, признавъ въ немъ убійцу своихъ, повъсили его.

Донець возвратился къ Брюховецкому съ грамотою отъ кошеваго, въ которой тотъ писалъ, что Запорожцы сами

рады бы были казнить преступниковъ, совершившихъ такое злое дъло; но ихъ до сихъ поръ въ Кошъ нътъ. Но при этомъ Васютенко давалъ знать гетману, что убійцы татарскихъ гонцовъ могутъ быть извинены. «Собственныя слова гонца, писаль онь, возбудили жалость и жестокій гитвь въ козакахъ: меня, говорилъ Татаринъ, царское величество отпустилъ къ хану съ тъмъ, чтобы васъ Запорожскихъ козаковъ искоренить, ваше жилище разорить; уже васъ больше щадить не будутъ». Кошевой не счелъ за нужное объяснить, кто же слышалъ эти слова Крымскаго гонца, если убійцы его не явились въ Стчь? Васютенко, выдавая эти слова за непреложно върныя, распространялся по прежнему въ жалобахъ на Московскаго государя, въ жалобахъ, что на нихъ съ трехъ сторонъ съти закидываютъ. Въ заключение кошевой просилъ, чтобы царь простилъ Запорожцевъ за убійство Татаръ и Ладыженскаго, объщая за это стоять мужественно противъ всякаго непріятеля.

И вотъ Брюховецкій дъйствительно говоритъ Кикину, что государь долженъ простить Запорожцевъ за это двойное убійство и грабежъ казны: иначе кошевое войско, отобравшись отъ государевой руки, соединится съ Крымскимъ ханомъ и съ Задивпровскимъ гетманомъ Дорошенкомъ: «а я, продолжалъ Брюховецкій, буду стараться, чтобы по времени, не вскоръ злодьевъ и заводчиковъ истребить». Донецъ разсказывалъ, что кониевой прямо ему говорилъ: «Если государь насъ проститъ, то мы ради ему впередъ служить; если же будетъ гитваться, то у насъ положено, сложась съ Дорошенкомъ и Татарами, пойдемъ воевать въ государевы украинскіе города».

Но прежде всего нужно было разузнать, не поступають ли Московскіе воеводы въ самомъ дѣлѣ дурно съ козаками? Рядъ жалобъ поданъ былъ на Полтавскаго воеводу, князя Волконскаго, за то, что онъ нѣкоторыхъ козаковъ помѣстилъ въ число мѣщанъ н беретъ съ нихъ денежиые и медовые оброки. Тотъ же Кикинъ отправился изъ Гадяча въ Полтаву по этому дѣлу, сравнилъ имена челобитчиковъ со сказкой Волконскаго и съ переписными мѣщанскими книгами и нашелъ, что миогіе люди прозвищами не сошлись. Тогда онъ обратился къ Полтавскому полковнику, Григорью Витязенку, чтобы тотъ выслалъ къ нему всѣхъ челобитчиковъ на лице къ допросу для подлиннаго розыска.

«Выслать ихъ къ допросу пельзя, отвъчалъ Витязенко: теперь пора рабочая, пашия и сънокосъ, козаки работы не кинутъ и не побдуть; а иныхъ многихъ козаковъ и въ домахъ нътъ, живутъ на Запорожьъ. А что козаки прозвищами не сходятся, такъ это потому: у насъ на Украйнъ обычай такой, называются люди разными прозвищами, у одного человъка прозвища три и четыре: по отцу, по тестю, по тещф, по женамъ прозываются; вотъ почему один и тъ же люди у воеводы въ мужицкомъ спискъ писаны прозвищами, а у насъ въ полковомъ козацкомъ спискъ другими. Какъ были присыланы въ Полтаву изъ Москвы переписчики, и они писали многихъ козаковъ въ мужики заочно, а козаки въ то время были всъ со мною въ походъ подъ Кременчугомъ, а иные на Запорожьъ. Самъ переписчикъ жилъ въ Полтавъ, а по уъзду посылалъ писать подъячихъ, подъячіе эти и писали козаковъ въ мужики заочно и не распрося подлинно, кто козакъ и кто мужикъ? а мужики имъ нарочно называли козаковъ мужиками для своей легкости, чтобы и казаки съ инми за одно всякіе поборы давали и подводы выставляли».

Кикинъ сталъ освъдомляться, справедливо ли было донесеніе воеводы на полковника; онъ обратился съ вопросомъ объ этомъ къ протопопу Лукъ, и тотъ сказалъ: «Полковникъ съ воеводою живетъ недружно, козакамъ и мъщанамъ многимъ къ князю Волконскому ходить заказываль: только ты, пожолуйста, меня не выдавай, чтобъ мит отъ полковника гитва и гоненья не было». Вечеромъ пришелъ къ Кикину полковой судья Климъ Черпушенко, разговорились, и отъ судьи пошли тъ же ръчи, что п отъ протопопа; но Чернушенко былъ разговорчивъе, началъ разсказывать про свое житье-бытье, что они терпять отъ полковника: «Насъ козаковъ полковникъ Витязенко многимъ зневажаетъ и бъетъ напрасно, а жена его женъ нашихъ напрасно же бьетъ и безчеститъ; и кто козакъ или мужикъ упадетъ хоть въ малую вину, и полковникъ его имъніе все, лошадей и скотъ беретъ на себя. Со всего полтавскаго полка согналъ мельниковъ и заставилъ ихъ на себя работать, а мужики изъ селъ возили ему на дворовое строеніе лъсъ, и устроиль онъ себъ домъ такой, что у самого гетмана такого дома и строенія нътъ; а городъ нашъ Полтава весь опалъ и огнилъ, и о томъ у полковника радънья нътъ; станемъ мы ему объ этомъ говорить — не слушаетъ! Мы уже хотимъ бить челомъ великому государю и гетману, чтобы Витязенку у насъ полковникомъ не быть. А приводятъ его на всякія злыя дѣла жена его да писарь Ильяшъ Туранской; мы ему писарю не вѣримъ, потому что онъ съ того боку Днѣпра; чтобы отъ него не было измѣны? онъ сдѣлалъ другую печать полковую и держалъ у себя тайно безъ полковничья вѣдома».

Послъ этого Кикинъ началъ розыскивать по селамъ на счетъ правильности въ сборъ податей. Оказалось, что въ спискахъ между мужиками были написаны и козаки, но козаки давные, которые козаковали во времена Хмельницкаго, и послъ тянули съ мъщанами заодно, когда же пришлось платить подати, то они и вспомнили о своемъ старомъ козачествъ. Но кромъ этого оказались дъйствительныя злоупотребленія со стороны Москалей: переписчики ъздили по селамъ пьяные и брали деньги—по шагу и по два шага съ человъка; назначенный для сбора податей рейтарскій прапорщикъ Должиковъ самъ не сбиралъ, присылалъ своихъ деньщиковъ, которые сверхъ государева оброка, брали еще себъ по чеху съ человъка. Кикинъ учинилъ управу, за что Брюховецкій со всъми Полтавскими козаками благодарилъ государя.

Чиня управу по козацкимъ челобитиымъ, чтобы отнять предлогъ ко возстанію, въ Москвъ сочли за нужное отправить увъщательную царскую грамоту ко всемъ полкамъ войска Запорожскаго: «Московскіе ратные люди, говорилось въ грамотъ, живутъ съ вами въ городахъ Малороссійскихъ не для того, чтобы наблюдать за вашею върностію, но для вашей защиты, на страхъ врагамъ вашимъ. Мы надъялись, что перемиріе съ Польскимъ королемъ будетъ принято у васъ съ особенною радостію, потому что вами началась война и прилагались христіанскія крови къ вашей оборонь: но вмьсто всенародной христіанской радости объявилось въ вашихъ городахъ нечамое противление и страшная кровь. Гдъ слыхано посланниковъ побивать? У васъ безстрашные люди, на свою кровь наступивъ и забывъ судъ Божій, такое преступное и нехристіанское дъло учинили и злую славу на весь свътъ пустили. Мы отъ васъ, какъ отъ втрныхъ подданныхъ ожидали розысканія и отлученія преступныхъ людей отъ правдивыхъ христіанъ: но пынъ съ удивленіемъ слышимъ, что у васъ, вопреки присягѣ и уставленнымъ статьямъ, смятеніе во всемъ поспольствѣ начинается, хотите раду чинить безъ нашего указу, а съ какою мыслію — не знаемъ! Удержитесь отъ такого злаго начинанія! Огонь огнемъ не обычай людямъ тушить; пламень заливать надобно мирною водою, которую милосердый Богъ пріумножилъ, сердечные сосуды и черпала подалъ въ христіанскіе руки наши: почерпая отъ этихъ спасительныхъ струй, крововидный пламень военнаго огня заливать, и зноемъ оскорбленія изсохшія людскія сердца прохлаждать и мирно напоять должно. У васъ нѣкоторые легкомысленные люди въ злой путь гетману Дорошенку хотятъ послѣдовать: а надобно было и самого Дорошенка напоминать единою купелью христіанства; ей попекитесь осемъ богоугодномъ дѣлѣ»!

О богоугодномъ дълъ хотълъ попечься Кіевопечерскій архимандритъ Иннокентій Гизель: по обязанности іерейской Гизель умолялъ Дорошенка не мыслить о подданствъ бусурманамъ, которые истребленіе христіанъ по закону своему во спасеніе себъ вмѣняютъ; уговаривалъ покориться православному государю Московскому. Московское привительство, съ своей стороны, пеклось также о богоугодномъ дълѣ: выпустили изъ плѣна брата Дорошенкова, Григорія, за что гетманъ Нетръ, въ ноябръ, прислалъ царю благодарственную грамоту: «проповѣдывалъ милость, хвалилъ незлобіе, исповѣдовалъ неизреченное благодѣяніе, кланялся до лица земли со всякимъ смиреніемъ, объщалъ всякое радъпіе, обѣщалъ не допускать никакого озлобленія государевымъ людямъ».

Кіевской воевода Шереметевъ послалъ сказать ему, чтобы онъ доказалъ благодарность свою на дълъ, отсталъ отъ Татаръ, обратился къ христіанству и служилъ обоимъ великимъ государямъ Московскому и Польскому. — «За милость великаго государя я желаю голову свою сложить, отвъчалъ Дорошенко; только отъ Татаръ отстать и подъ государевою рукою быть вскоръ пельзя: будетъ у меня съ королемъ на сеймъ договоръ въ силу постановленія съ гетманомъ Яномъ Собъскимъ, который объщалъ отдать миъ Бълую Церковь, но она до сихъ поръ миъ не отдана, и если Бълой Церкви послъ сейма миъ не отдадутъ, то я буду доступать ее самъ». Боярскій посланецъ требовалъ у До-

рошенка, чтобы онъ не пускалъ Татаръ за Дивпръ на государевы Малороссійскіе города.—«О татарскихъ замыслахъ я ничего не знаю, отвъчалъ Дорошенко: а если Татары и придутъ, то у нихъ и у меня и у всего войска Запорожскаго есть непріятель поближе государевыхъ городовъ: служилъ я съ козаками королю Польскому много лътъ и головы свои за него складывали, а выслужили то, что Поляки церкви Божіи обратили въ унію; король дастъ намъ на всякія вольности привилегін н универсалы, а потомъ пришлетъ Поляковъ и Нъмцевъ, и тъ всякія вольности у насъ отнимають, и православныхъ христіанъ, не только простыхъ козаковъ, но и полковниковъ, старшинъ бьютъ, мучатъ, берутъ съ насъ всякіе поборы, и во многихъ городахъ церкви Божін обругали и пожгли, а иныя обратили на костелы, чего всякому православному христіанину терпъть невозможно, и мы за православную въру и за правды свои стоять будемъ. Я христіанскаго кровопролитія не желаю, а если я пошлю Татаръ на государевы города, то пусть тогда разольется моя кровь; если бы я служиль государю столько же, сколько королю, то получиль бы отъ царскаго величества милость; я подъ рукою великаго государя быть давно желаль, только меня прежде не призывали; а отъ Татаръ миж вскоръ отлучиться нельзя, потому что прежде чемъ придутъ государевы полки на защиту, Татары насъ разорять. Татары мить безспрестанно говорили, чтобы идти разорать государевы Малоросійскіе города, но я ихъ удержалъ, боярину Шереметеву объ осторожности противъ Татаръ писалъ и впредь инсать буду; быть подъ рукою великаго государя желаю, боярства и ничего отъ него не хочу, хочу только государевой милости, чтобы козаки оставались при своихъ правахъ и вольностяхъ. По Андрусовскому договору Кіевъ надобно Полякамъ отдать: но я со всемъ войскомъ головы свои положимъ, а Кіева Полякамъ не отдадимъ».

Посланець видълся и съ митрополитомъ Іосифомъ Тукальскимъ и съ монахомъ Гедеономъ (Юріемъ) Хмельницкимъ, говориль имъ, чтобъ они отводили Дорошенка отъ Татаръ. Оба объщали. Всъ, Петръ Дорошенко съ братомъ Григоріемъ, Тукальскій и Хмельницкій говорили посланному по секрету, что будутъ давать знать боярину Шереметеву о всякихъ тайныхъ

въстяхъ непремънно, за то что бояринъ оказываетъ къ нимъ большую любовь, посланцамъ ихъ честь великую воздаетъ, поитъ, кормитъ и подарками великими гетмана и посланцевъ его даритъ.

Шереметевъ не жалълъ подарковъ, чтобы только задобрить опаснаго Дорошенка, отъ котораго теперь зависъло спокойствіе восточной украйны, именемъ котораго волновались Запорожцы. Въ Москвъ Ординъ-Нащокинъ зорко слъдилъ за Чигириномъ; онъ отправилъ въ Переяславль стряпчаго Тяпкина, для свиданія съ Григоріемъ Дорошенкомъ, для склоненія гетмана Петра отстать отъ Татаръ и быть подъ рукою великаго государя, ибо соединение съ Польшею для него болъе уже невозможно. Тяпкинъ сообщалъ Нащокину, что Тукальскій уговариваеть Дорошенка поддаться Московскому государю, думая чрезъ это добиться митрополін Кіевской, а епископъ Меводій радъ бы и неслыхать о Тукальскомъ, не только видъть его, точно такъ какъ Брюховецкій не хочеть слышать о Дорошенкъ, боясь лишиться чести своей. Мъщане и козаки, особенно черный пародъ по · У объимъ сторонамъ Дивира очень любятъ и почитаютъ Тукальскаго и Дорошенка. «Да будетъ извъстно, писалъ Тяпкинъ Нащокину, что Печерскій архимандрить съ Тукальскимъ великую любовь между собою и въ пародъ силу имъютъ. Хорошо было бы обвеселить архимандрита милостивою государевою грамотою и твоимъ боярскимъ писаніемъ, котораго онъ безмърно желаетъ, также бы отписать и къ прочимъ игумнамъ и братін Кіевскихъ монастырей, потому что чрезъ нихъ можетъ всякое дъло состояться, согласное и развратное. Въ Переяславлъ нътъ върпаго и добраго человъка ни изъ какихъ чиновъ, всъ бунтовщики и лазутчики великіе, ни въ одномъ словъ върпть никому нельзя. Одно средство повернуть ихъ на истинный путь — послать тысячи три ратныхъ людей: тогда испугаются и будутъ върны; а которые теперь ратные люди въ Переяславлъ не многіе, тъ всъ наги, босы, голодны и бъгутъ отъ бъдности розно. Хуже всего для меня то, что не могу втрнаго человъка пріобръсти изъ здъшнихъ, послъднее бы отдалъ, да лихи лгать, божатся, присягають и лгутъ

Но лгалось не въ одномъ Переяславдъ, лгалось спльно въ Читиринъ, хотя здъсь не было никакой нужды лгать, по независи-

мости положенія. 1-го января 1668 года Петръ Дорошенко написалъ Тяпкину ръзкое письмо, что не можетъ поддаться царю; причины къ отказу можно было бы найти; по Дорошенко наполниль письмо лжами и клеветами. Богданъ Хмельницкій, по словамъ Дорошенка, отдалъ Москвъ не только Бълую Русь, но и всю Литву съ Волынью; во Львовъ (!) и въ Люблинъ царскихъ ратныхъ людей ввелъ и многою казною учредилъ. Какая же благодарность! Пословъ гетманскихъ Московскіе коммиссары въ Вильнъ до переговоровъ не допустили! Выговскаго гетманомъ учредили и, между тъмъ, подвигли на него Пушкаря, Безпалаго, Барабаша, Силку! Въ Андрусовскомъ договоръ оба монарха усовътовали смирять, т. е. искоренять козаковъ. Дорошенко ръшился даже упрекнуть Московское правительство за возвращеніе Польшъ Бълоруссін, вслъдствіе чего здъсь опять началось гоненіе католиковъ на церкви православныя. Дерзость Дорошенки перешла наконецъ предълы, перешла въ смъшное, въ шутовство: онъ спрашиваетъ у Тяпкина: «на какомъ основаніи вы безъ насъ ръшили один города оставить, другіе отдать, тогда какъ вы ихъ пріобръли не своею силою, но Божіею помощію и нашимъ мужествомъ? » — И въ тоже самое время Дорошенко и братъ его Григорій въ сношеніяхъ съ Тапкинымъ безпрестанно повторяли, что они позданные короля: по провозглашая себя королевскими подданными, по какому праву выговаривали они Московскому правительству за уступки земель въ королевскую сторону? Этого мало: зная очень хорошо, что всемъ известно отступничество ихъ отъ короля къ султану, они ръшались утверждать, что настоящій союзъ ихъ съ ханомъ основывается на Гадячскомъ договоръ Выговскаго съ Польшею, по которому козаки должны были находиться подъ властію королевскою и въ союзъ съ Татарами! Но когда нужно было похвастаться, показать свое значеніе, то все позабывалось, и начинали твердить, что Андрусовскимъ перемиріемъ Москва обязана имъ козакамъ, ибо они съ Татарами напали на Поляковъ, и заставили последнихъ спешить миромъ съ Москвою. Такую страшную порчу произвели политическія смуты, шатость въ этихъ несчастныхъ людяхъ, заставили потерять уважение къ самимъ себъ, къ своимъ словамъ!

Козаки никакъ не могли переварить Андрусовскаго перемирія, не потому, что, благодаря имъ же, Москва должна была заключить на условіи— кто чѣмъ владѣетъ и отказаться отъ западнаго берега Днъпра; но потому, что миръ между двумя государствами, изъ которыхъ каждое имъло много причинъ негодовать на козаковъ, былъ опасенъ для последнихъ; козаки подозрѣвали соглашеніе обоихъ государствъ противъ себя, но не довольствовались высказываньемъ однихъ подозрѣній, а прямо уже утверждали, что соглашение дъйствительно существуетъ. Они отводили душу тъмъ, что стращали Москву непродолжительностію мира: «Договоръ съ польской стороны не будетъ исполненъ, говорилъ Григорій Дорошенко Тяпкину: князья Вишневецкіе, иные сенаторы и шляхта, которые имъли въ Малороссін города, мъстечки и села, теперь этихъ маетностей всъхъ отбыли, а королю наградить ихъ нечъмъ, и оттого Польша должна будетъ нарушить мирный договоръ». Григорій Дорошенко не отставаль отъ брата въ вымышления винь Московскаго правительства относительно козаковъ: «Великій государь, говорилъ онъ, далъ козакамъ право: на гетманство и на всякіе уряды выбирать своихъ природныхъ козаковъ: а теперь у великаго государя выбранъ въ гетманы не природный укранискій козакъ, также и полковники многіе иноземцы, Волохи и неприродные козаки, и войско запорожское отъ того въ великомъ непостоянствъ пребываетъ, а Заднъпровскій гетманъ и старшіе всъ природные козачьи дъти. Да и отъ того многіе бунты: по указу великаго государя нынъ гетмана учинять, грамоту, булаву и хоругвь вручать, а посль другаго гетмана втайнь выберуть, грамоту булаву и хоругвь ему вручають, и воть эти гетманы-Выговскій, Пушкаренко, Барабашъ, Силка, Безпалый, Искра, желая каждый удержать данную себъ честь, междоусобіе въ войскъ Запорожцевъ учинили. Отъ неприродныхъ гетмановъ и полковниковъ прямые воры свободны, а върные слуги царскіе-Самко гетманъ, Васюта Золотаренко, Аника Черниговскій горькою смертію казнены».

Дерзость, упреки смѣнялись робостію, просьбами. Пронесся слухъ, что царь прівдеть въ Кіевъ на богомолье, и вотъ Григорій Дорошенко обратился съ просьбою къ Тапкину: «Когда царское величество, дастъ Богъ, будетъ въ Кіевѣ съ великими

силами, тогда опасаемся накръпко и весь народъ сильно ужасается, чтобы, надъясь на силы царскаго величества, Поляки на насъ не пошли войною; милости просимъ у великаго государя, чтобъ не позволилъ своему войску помогать Полякамъ. Народы наши сильно боятся прихода царскаго величества въ Кіевъ, не върятъ, что молиться идетъ. А когда Поляки одни на насъ будутъ наступать, и мы поднимемъ противъ нихъ Татаръ, то царское величество на насъ не гитвался бы и ратей своихъ на насъ не посылалъ». Наконецъ Григорій Дорошенко объявилъ Тяпкину тайную статью: «Подъ высокодержавною рукою царскаго величества быть хотимъ, только бы у насъ въ городахъ и мъстечкахъ воеводъ, ратныхъ людей и всякихъ начальниковъ Московскихъ не было, вольности наши козацкія и права были бы не парушены и гетманомъ бы на объихъ сторонъ Днъпра быть Петру Дорошенку, поборовъ и всякихъ податей съ мъщанъ и со всякихъ тяглыхъ людей никакихъ не брать; а гетману Брюховецкому по милости великаго государя можно прожить и безъ гетманства, потому что пожалованъ самою высокою честью и многими милостями».

Но выговаривая себъ у Москвы гетманство на объихъ сторонахъ Днъпра, Дорошенко, вмъстъ съ Тукальскимъ, хлопоталъ объ этомъ другимъ путемъ, поднимая возстаніе противъ Москвы и на восточномъ берегу, обманомъ побуждая къ возстанію и самого Брюховецкаго.

Мы видъли, что тъ же самыя опасенія, какія высказывались въ Чигиринь относительно союза обоихъ государствъ противъ козаковъ, высказывались и въ Запорожьв, и мы видъли, что Запорожцы и всъ вообще козаки поведенісмъ своимъ спѣшили заставить Московское правительство дъйствительно смотръть враждебно на козачество. Легко поиять, какое впечатльніе должно было произвести въ Москвъ извъстіе объ убійствъ Крымскихъ гонцовъ и потомъ объ убійствъ Ладыженскаго и о волненіяхъ въ цълой Украйнъ, а Брюховецкій писалъ, чтобы великій государь простилъ Запорожцевъ, иначе будетъ плохо! Попятно, что нослъ этого въ Москвъ не могли встръчать козацкихъ посланцевъ съ улыбающимся лицемъ и распростертыми объятіями. Такъ присланный гетманомъ бунчужный пробылъ въ Москвъ только три дня, государевыхъ очей не видалъ, от-

пущенъ ни съ чъмъ, и, возвратясь, разсказывалъ, будто Ординъ-Нашокинъ, отпуская его, сказалъ: «Пора уже васъ къ Богу отпущать»! Аванасій Лаврентьевичь, какъ человъкъ порядка, любитель кръпкой власти, дъйствительно былъ не охотникъ до козаковъ, и козакамъ онъ былъ особенно непріятенъ и страшенъ, какъ виновникъ Андрусовскаго перемирія, сближенія Москвы съ Польшею, виновникъ того, что ненавистной шляхтъ, лишенной козаками земель въ Украйнъ, государь пожаловалъ милліонъ въ вознагражденіе; козакамъ представлялось, что Нащокинъ докончитъ свое дъло, и вотъ между ними понесся слухъ, что Нащокинъ идетъ въ Малороссію съ большимъ войскомъ—и какого добра ждать козакамъ отъ Нащокина?

Но вст эти опасенія, слухи и волиенія между козаками, не могли бы имть важныхъ послъдствій на восточномъ берегу Днтпра, если бы въ челт движенія противъ Москвы не сталъ самъ бояринъ и гетманъ, царскаго престола нижайшая подножка. Что же заставило боярина превратиться вдругъ въ козака, прямо выразить свое сочувствіе Стенькт Разину?

Врагъ Брюховецкаго, епископъ Меоодій находился въ Москвъ въ 1666 и началъ 1667 года, по Никоновому дълу. Поведеніе Меоодія въ Кіевъ по вопросу о митрополить и ожесточенная вражда его къ гетману, столь противная спокойствію Малороссін и государственнымъ въ ней интересамъ, не могли не ослабить того расположенія, какимъ прежде пользовался епископъ въ Москвъ. Хотя опытъ и долженъ былъ научить здъсь не върить всъмъ допосамъ, приходившимъ изъ Малороссін: однако постоянныя и сильныя обвиненія боярина и гетмана также не могли остаться безъ дъйствія. Меоодій увидаль перемъну; чести ему прежней не было, попросиль онь однажды соболей — соболей не дали, и, при отпускъ въ Малороссію, строго наказали: не продолжать смуты, помириться съ гетманомъ. Въ сильномъ раздраженін вытхаль преосвященный изъ Москвы, направляя путь въ Гадячь, столицу гетманскую. Здесь уже знали о выезде Меводія изъ Москвы; страшно стало боярину и гетману; и вотъ станица знатныхъ козаковъ помчалась изъ Гадяча въ Смълую, маетность Кіевопечерскаго монастыря, гдъ жилъ въ это время самъ отецъ архимандритъ, Иннокентій Гизель; козаки везли приглашение архимандриту прітхать въ Гадячь, боярину и гет-

ману очень нужно съ нимъ видъться. Гизель испугался, жилъ онъ съ гетманомъ въ большихъ неладахъ; но дълать нечего, не потдеть, такъ козаки неволею повезуть, потхаль. — «За что это вы на меня сердитесь, и въ Печерской святой великой лавръ за меня Бога не молите»? встрътилъ Брюховецкій Гизеля.— «Зла тебъ мы никакого не хотимъ, отвъчалъ тотъ, а не ласку твою видимъ: многократно мы писали къ тебъ съ великимъ прошеніемъ слезнымъ, что козаки лавру нашу Печерскую разоряютъ, въ маетностяхъ подданныхъ бьютъ, коней и воловъ и всякій товаръ и хлѣбъ грабятъ, меня и братью мою, иноковъ, людей честныхъ безчестятъ, быютъ; ты учинилъ немилосердіе, писаніе и слезное наше прошеніе презръль, и за такую къ святой обители неласку твою мы за тебя Бога не молили». — «Правда, сказалъ Брюховецкій: козаки надълали много зла святой обители; я имъ върилъ, а теперь върить не стану. Слышу, что ъдетъ изъ столицы епископъ Меоодій; до сихъ поръ было у насъ. тихо, а какъ пріъдеть, то не будеть ли намъ лиха? Поговори ка ему, отецъ архимандритъ, чтобы онъ со мною помирился, зло укротиль и жиль въ совъть, чтобы во всемъ Малороссійскомъ краю люди жили въ покоъ и великому государю нашему чистыми сердцами работали».

Бояринъ и гетманъ напрасно безпокоился: Меоодій самъ явился къ нему съ словомъ примиренія, все старое было забыто, кромъ старой дружбы, бывшей до 1665 года; и въ знакъ новой дружбы дочь епископа сосватана была за племянника гетманскаго. Но гетманъ и епископъ подружились и породнились не для того, чтобы чистыми сердцами работать царскому величеству: Меоодій передалъ свату все свое неудовольствіе, все свое раздраженіепротивъ неблагодарной Москвы, передалъ ему свои наблюденія, свои страхи, что Москва готовить недоброе для Малороссіи. Но одними тайными разговорами съ гетманомъ Меоодій не удовольствовался. Изъ Гадяча поъхаль онь въ свой родной городъ Нъжинъ, и здась въ своемъ дома при гостяхъ бранилъ вельможъ и архіереевъ Московскихъ; въ черномъ свъть выставлялъ правы тамошнихъ людей, клялся, что никогда ноги его не будетъ въ Москвъ. Тъже ръчи началъ онъ говорить у протопопа въ присутствін воеводы царскаго, Ивана Ржевскаго, такъ что воевода счель приличнымъ для себя уйти, не дождавшись объда. Меводій не скрываль причину своего неудовольствія на Москву: безчестили его тамъ: соболей и корму, сколько хотълъ, не давали. Но Меоодій, говоря о своей обидъ, не забываль внушить, что обида готовится и всей Малороссіи: «Ординъ-Нащокинъ, говорилъ онъ, Ордипъ-Нащокинъ идетъ изъ Москвы со многими ратными людьми въ Кіевъ и во всъ Малороссійскіе города, чтобы всъ ихъ высъчь и выжечь и разорить безъ остатку. Ръчи эти дошли до Тяпкина въ Переяславль; тотъ нарочно прискакалъ въ Нъжинъ, чтобы спросить у Менодія, отъ кого это онъ слышаль? Епископъ сказалъ отъ кого: «Московскіе торговые люди, которые вздять съ товарами въ Литву и Польшу и потомъ прівзжають въ Малороссію, сказывають мѣщанамъ, что бояринъ Авасій Лаврентьевичь со многими ратными людьми идетъ въ Малую Россію для отдачи Кіева; а къ гетману и ко мит въ грамотахъ великаго государя о Кіевъ и о Малороссійскихъ городахъ не объявлено, и мы съ гетманомъ объ этомъ очень скорбимъ и смущаемся». Меоодій даль знать и въ Москву о слухахъ, что Кіевъ и всъ украйные города уступлены Ляхамъ, писалъ, что онъ объявляеть объ этомъ, видя во всемъ народъ смятеніе и помня къ себъ великаго государя милость. Шереметевъ, узнавши въ Кіевъ о ръчахъ Меоодія, отправиль къ нему немедленно голову Московскихъ стръльцовъ Лопатина сказать, что всъ слухи, безпокоющіе Малороссіянъ, вздорные: «Великій государь, говорилъ Лопатинъ, учинилъ миръ съ королемъ для того, чтобы въ его государской стародавной дъдичной отчинъ, въ градъ Кіевъ и во всъхъ Малороссійскихъ городахъ всякій человъкъ въ православін доброхотно жиль въ добромъ поков и веселін. Нынв великій государь хочеть идти въ Кіевъ, поклониться его святынъ, свою отчину, городъ Кіевъ осмотрѣть, Малороссійскіе города и върнаго войска Запорожскаго ратныхъ людей и всъхъ жителей своимъ пришествіемъ увеселить и вовъки непоколебимыхъ въ въръ и подданствъ учинить; а боярина своего, Аванасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина изволилъ въ Малороссійскіе города послать напередъ себя, какъ издавна государскій чинъ палежить: передъ государскимъ походомъ посылаются бояре и думные люди для заготовленія записокъ и для объявленія встмъ о походъ царскомъ. А что бунчужный написаль о словахъ боярина Ордина-Нащокина, и то дъло нестаточное: бояринъ Аванасій Лавретьевичь человѣкъ умный, государскихъ великихъ дѣлъ положено на немъ множество, и такихъ словъ не только что бунчужному въ-слухъ говорить, и тайно мыслить не будетъ; такія слова вмѣстилъ какой-инбудь врагъ Креста Господня, сатанинъ угодникъ, непавистникъ рода христіянскаго. Тебѣ бы, епископу, слыша, что плутишка бунчужный такія слова вмѣстилъ, разговаривать, что ничего такого быть не могло».

Но эти увъщанія не дъйствовали. Меоодій писаль Брюховецкому: «Ради Бога не оплошайся. Какъ вижу, дъло идетъ не о ремешкъ, а о цълой кожъ нашей. Чаять того, что честной Нащокинъ къ тому привелъ и приводитъ, чтобы васъ съ нами, взявъ за шею, выдать Ляхамъ. Почему знать, не на томъ ли и присягнули другъ другу: много знаковъ, что объ насъ торгуются. Лучше бы насъ не манили, чъмъ такъ съ нами коварно поступать! Въ великомъ остерегательствъ живи, а Запорожцевъ всячески ласкай; сколько ихъ вышло, ими украпляйся, да и города порубежные людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не застла. Мой такой совтть, потому что утопающій и за бритву хватается: не послать ли тебъ пана Дворецкаго для какого-нибудь воинскаго дъла къ царскому величеству? чтобы онъ. сошелся съ Нащокинымъ, вывъдалъ что-нибудь отъ него и далъ тебъ знать; у него и своя бъда: оболганъ Шереметомъ и сильно жалуется на свое безчестіе. Недобрый знакъ, что Шереметъ самыхъ бездъльныхъ Ляховъ любовно принимаетъ и ихъ потчиваетъ, а козаковъ, хотя бы какіе честные люди, за лядскихъ собакъ не почитаетъ и похваляется на нихъ, да и съ Дорошенкомъ ссылается! Богъ въсть, то все не намъ ли на зло? Надобно тебъ очень осторожну быть и къ Нащокину не вытажать, хотя бы и маниль тебя. Мив своя отчизна мила: сохрани Богь, какъ возьмуть насъ за шею и отдадуть Ляхамъ или въ Москву поведутъ. Лучше смерть нежели золъ животъ. Будь остороженъ, чтобы и тебя, какъ покойнаго Барабаша, въ казепную тельгу замкнувъ, виъсто подарка Ляхамъ не отослали»!

Но Брюховецкій не ограничился одною осторожностію: онъ прямо измѣнилъ, прямо поднялъ возстаніе противъ царя. Но пе-ужели Меюодій такъ умѣлъ передать свое раздраженіе, свои опасенія Брюховецкому, что тогъ по однимъ внушеніямъ епископа, рѣшился сдѣлать это? Нѣтъ сомнѣнія, что Меюодій сво-

ими внушеніями приготовиль гетмана къ измѣнѣ, но окончательно Брюховецкій ръшился на нее по другимъ, болье сильнымъ побужденіямъ. Мы видъли, какіе замыслы питались на западномъ берегу Дивпра, въ Чигиринв: Дорошенко хотвлъ быть гетманомъ объихъ сторонъ Днъпра, Тукальскій митрополитомъ Кіевскимъ и всей Малороссіи. Тукальскій былъ непрочь достигнуть своей цъли и съ помощію Москвы; и Дорошенко готовъ былъ называться гетманомъ царскаго величества; но старый соумышленникъ Выговскаго не хотълъ быть гетманомъ на условіяхъ Брюховецкаго, а другихъ условій теперь трудно было получить отъ Москвы. И вотъ Дорошенко и Тукальскій находятъ средство оторвать восточный берегь Дивпра отъ Москвы — съ помощію самого Брюховецкаго. Тукальскій завелъ переписку съ послъднимъ, сталъ его обнадеживать, что Дорошенко уступить ему свою булаву, и такимъ образомъ будеть онъ Брюховецкій гетманом вобъих в сторон в Днепра, по прежде всего онъ долженъ выжить изъ Украйны воеводъ Московскихъ, отложиться отъ царя и отдаться подъ покровительство султана. Самъ Дорошенко писаль, что царь прислаль къ нему Тяпкина съ призывомъ на гетманство восточной стороны Дивпра. Брюхо-. вецкій не преодольть искушенія, тьмъ болье, что внушенія Меоодія уже сдълали свое дъло: Брюховецкій, потакая Москвъ, возбудилъ противъ себя ненависть въ козачествъ; но какого добра ждать отъ Москвы? -- объ этомъ знаетъ епископъ Меводій, объ этомъ знаетъ бунчужный; надобно выйти изъ тяжелаго положенія между двумя огнями, между ненавистію козацкою и замыслами Московскими--и средство готово: поднявшись противъ Москвы, противъ воеводъ царскихъ, Брюховецкій пріобръталъ расположение козаковъ, Дорошенко откажется отъ гетманства, и Иванъ Мартыновичь засядетъ въ столицъ Богдана Хмельницкаго.

И вотъ гетманъ шлетъ за полковниками, зоветъ ихъ на тайную раду; въ Гадячь сътхались: Нъжинскій полковникъ Артема Мартыновъ, возведенный на мъсто сверженнаго Брюховецкимъ Гвинтовки, Черпиговскій Иванъ Самойловичь (будущій гетманъ), Полтавскій Костя Кублицкій, Переяславскій Дмитрій Райча, Миргородскій Грицко Апостоленко, Прилуцкій Лазарь Горленко, Кіевскій Василій Дворецкій. Была рада о томъ, какими мърами дъло начать, какъ выживать Москву изъ Малороссійскихъ городовъ? Сначала полковники слушали Брюховецкаго
подозрительно, думали, что онъ этими словами искушаетъ ихъ;
Брюховецкій замѣтилъ это и поцѣловалъ Крестъ, и полковники
ему поцѣловали.

Уже въ концъ 1667 года между козаками пущена была въсть, что Брюховецкій больше не нижайшая подножка царскаго престола, и волненія начались. Въ Батуринскомъ и Батманскомъ увздахъ козаки Переяславскаго полка начали разорять крестьянъ, бить ихъ, мучить, править деньги и всякіе поборы, вслъдствіе чего увздные люди перестали давать деньги и хльбъ въ казну царскую. Въ январъ 1668 года въ Миргородъ многіе мъщане записались въ козаки и отказались платить подати въказну; прівхаль челядникъ Брюховецкаго и запретиль мельникамъ давать въ казну хльбъ. Въ Сосницъ нечего было взятъ съ мъщанъ и крестьянъ, которыя, отъ козацкаго разоренія или разбрелись или сами записались въ козаки. Тоже самое произошло въ Козелецкомъ увздв. Въ Прилукахъ въ большомъ городв стояла на площади въстовая пушка: полковой есаулъ вельлъ пушку взять и поставить въ профажнуть воротахъ, и когда воевода прислалъ солдатъ взять пушку въ верхній городокъ, то есауль биль солдать и пушки не даль: «Мы и изъ верхияго городка всъ пушки вывеземъ!» кричалъ онъ; по его же наушению всъ мъщане и поселяне перестали платить подати, и сборщикамъ пельзя стало появляться въ увздахъ: имъ грозили смертію; козаки грабили мъщанъ - откупщиковъ, ртзали имъ бороды, и прямо говорили мъщанамъ: «Будьте съ нами, а не будете, то вамъ, воеводъ н Русскимъ людямъ жить всего до масляницы.» Въ Нъжинъ откупщики были не изъмъщанъ, и тъмъ сильиъе сердились на нихъ послъдніе; по здъшніе мъщане, довольные воеводою Ржевскимъ, дъйствовали законнымъ путемъ, послали челобитчиковъ въ Москву, чтобъ государь хотя на одинъ годъ льготою ихъ пожаловаль для уплаты долговь. «На арендовый откупъ даны были грамоты самому городу, а теперь стрълецъ откупаетъ изъ наддачи, чиня великую обиду оплаканому мъсту; утвержденные грамотами доходы на ратушу: въсчее, помърное, съ продажн лошадей, дегтярная торговля, табакъ и мельиицы Авдъевскіявсь эти доходы стрълецъ Спицынъ съ великою налогою выди-

раетъ. По жалованной грамотъ, въ случаъ большой неправды въ судъ, указано не звать магистрата къ боярину и воеводъ, но звать въ Москву; а теперь Кіевскій приказъ все это разорилъ.» -- Но кто былъ виноватъ при тогдашней новости, неопредъленности отношеній? Челобитчики указали любопытный случай: въ гостяхъ у Тронцкаго попа Ильи Нъжинскій мъщанинъ Петрушка Сасимовъ учинилъ досадительство невъдомо какое райцъ Гаврилъ Тимовееву; райца пачалъ ему говорить: «Изневажилъ ты жену мою, а теперь и меня изпеважаешь: буду на тебя права просить!» А Петрушка, показавъ ему кукиши, сказалъ: «Вотъ вамъ на ваше право!» Тутъ былъ бурмистръ Яковъ Ждановъ; обидълся опъ такимъ поруганіемъ праву и пошелъ донести объ этомъ въ съвзжей избъ воеводъ. Воевода отдалъ Петрушку на судъ въ ратушу; но Петрушка отправилъ жену въ Кіевъ къ боярину Шереметеву съ челобитьемъ, и тотъ велълъ взять въ Кіевъ бурмистра и райцу; сидъли они въ приказъвъ оковахъ больше двухъ педъль, да за порукою выжили въ Кіевъ 12 педель, суда и очной ставки ин съ кемъ не было, а взяли за правежомъ въ съъзжей избъ 220 рублей невъдомо за что.— Изъ Москвы была послана немедленно грамота въ Кіевъ, чтобы Шереметевъ разъяснилъ дъло, да чтобы не велълъ брать въ Кіевъ изъ Нъжина ратушныхъ людей по челобитьямъ. Нъжинцы били также челомъ, чтобы государь велѣлъ еще оставить у нихъ воеводу Ржевскаго, потому что онъ человъкъ добрый, живетъ съ ними Бога боясь, никакихъ бъдъ, разоренья и воровства не допускаетъ. И въ тоже время били челомъ на Черниговскаго архіенископа Лазара Барановича, что великую имъ горесть учинилъ, отнялъ два села.

Въ концъ января Шереметеву въ Кіевъ дали знать, что въ Чигиринъ была рада, сошлись—Дорошенко, митрополитъ Ту-кальскій, Гедеонъ Хмельницкій, полковники, вся старшина, послы Крымскіе, монахъ, присланный отъ Меоодія и посоль отъ Брюховецкаго. Дорошенко не вытериълъ и началъ говорить послъднему: «Брюховецкій человъченко худой и не породный козакъ: для чего бремя такое великое на себя взялъ и честь себъ, которой недостоинъ, принялъ? и козаковъ отдалъ Русскимъ людямъ со всъми поборами, чего отъ въка не бывало»— «Брюховецкій это сдълалъ по неволь, отвъчалъ посланный: взятъ онъ

быль со всею старшиною въ Москву.» Дорошенко притворился удовлетвореннымъ этимъ отвътомъ и со всею старшиною утвердиль: по объ стороны Днъпра жителямъ быть въ соединеніи, жить особо и давать дань Турскому султану и Крымскому хану, какъ даетъ Волошскій князь; Турки и Татары будутъ защищать козаковъ и вмъстъ съ ними ходить на Московскія украйны. Послышался и голосъ монаха Хмельницкаго: «Я всъ отцовскіе скарбы откопаю и Татарамъ плату дамъ, лишь бы только не быть подъ рукою Московскаго царя и короля Польскаго; хочу я монашеское платье сложить и быть мірскимъ человѣкомъ.» На той же радъ положили: въ Малороссійскихъ городахъ царскихъ воеводъ и ратныхъ людей побить. Были на радъ и послы отъ Запорожья; они присягнули за свою братью быть подъ властью Дорошенка. Татары уже стояли подъ Чернымъ лъсомъ: Дорошенко хотълъ часть ихъ отправить съ братомъ на Польшу, а съ другою частію идти самъ на Московскія украйны.

Когда въ Москвъ изъ отписокъ Шереметева узнали о волненіяхъ въ Малороссіи, то къ Брюховецкому, въ началь февраля, пошла царская грамота: «Козаки не дають денегь и хльба на раздачу нашимъ служилымъ людямъ; воеводы писали къ тебъ объ этомъ, а ты не въришь и отъ своевольства козаковъ не удерживаешь, въ своихъ воляхъ безстращно чернь пишутъ въ козаки, а нашихъ ратныхъ людей голодомъ и всякою теснотою морятъ, чтобы и остальные отъ нужды разошлись. Гонцы наши малороссійскими городами съ великою нуждою проъзжають, въ въ подводахъ имъ отказываютъ, во всемъ чинятся непослушны и безстрашны. Смотръть за козаками ваща гетманская обязанность, также полковниковъ и всей старшины, которые многою нашею милостію пожалованы, а преступленія ихъ вст забыты. Ты въ письмъ своемъ называешься върнаго войска гетманъ, и неотлучно житье твое съ козаками, а въ противныхъ дълахъ не сдерживаешь: и та върность не противъ объщанія, надобно держать ее на дълъ, а не на языкъ; которые устами чтутъ, а сердца ихъ отстоятъ далече, такимъ судитъ Богъ. Знатно по такимъ козацкимъ своевольнымъ дъламъ явное отступленіе не только отъ подданства нашего, но и отъ въры христіянской: отступивъ отъ Бога жива и отъ обороны христіянской, предаются бусурманамъ въ въчное проклятство. Думаютъ, что Кіевъ будетъ ус-

тупленъ въ Польскую сторону и за то прежде времени подъ злое бусурманское иго поддаются, а не разсудять, что до того времени души христіянскія спаслись бы отъ крови и отъ плѣну бусурманскаго: върнымъ христіянамъ годится ли такое злое убійство брать на свои души? Для обнадеженія христіянскихъ людей и для приведенія къ истинѣ злыхъ посланъ къ вамъ съ надежнымъ объявленіемъ дворянинъ Желябужскій, который прочтетъ вамъ и полковникамъ договорныя посольскія статьи съ королемъ Польскимъ; вы бы, согласившись съ епископомъ Мееодіемъ, съ полковниками и старшиною, сътхались въ одно мъсто, говорили и малодушныхъ утверждали духомъ кротости, а объ отдачъ Кіева никакого бы смутнаго помышленія христіанскіе народы не имъли: дастъ Богъ дойдетъ впредь миромъ христіянскимъ къ успокоенію безо всякаго оскорбленія. Въ войну, многіе убытки принявъ, украйны мы не отступились! А если малодушные волнуются за то, чтобъ нашимъ воеводамъ хлъбныхъ и денежныхъ сборовъ не въдать, хотятъ взять эти сборы на себя: то пусть будетъ явное челобитье отъ всъхъ Малороссійскихъ жителей къ намъ, мы его примемъ милостиво и разсудимъ, какъ народу легче и Богу угодиње. Мы указали сбирать поборы съ черни полковникамъ съ бурмистрами и войтами по ихъ обычаямъ, безъ всякаго оскорбленія, и давать служилымъ людямъ на кормъ и платье, а воеводамъ сборщиковъ отъ себя не посылать. А которыхъ посыльныхъ своихъ съ письмами станешь къ намъ впредь посылать, то выбирай разумныхъ и втрныхъ людей, а не такихъ, что твой бунчужный, которой вмъсто нашей государской милости, ненавистныя дурныя рѣчи въ народъ внесъ. »

б февраля написана была эта грамота, а 8-го, бояринъ и гетманъ уже началъ свое дъло въ Гадячъ. Въ этотъ день воевода Огаревъ и полковники Московскаго войска, по обычаю, пришли къ гетману на дворъ челомъ ударить. Брюховецкій былъ дома, но не сказался; вышелъ изъ хоромъ карликъ Лучка и сказалъ: «Гетманъ пошелъ молиться въ церковь подъ гору.» Огаревъ послалъ деньщика къ церкви провъдать про гетмана; посланный никого тамъ не нашелъ, и Огаревъ отправился къ объдни, а полковники по домамъ. Въ половину объдни Брюховецкій присылаетъ за полковникомъ Яганомъ Гулцомъ и говоритъ ему: «При-

шли ко мнъ изъ Запорогъ кошевой атаманъ да полковникъ Соха съ козаками, говорять: не любо намъ, что царскіе воеводы въ Малороссійскихъ городахъ и чинятъ многіе налоги и обиды; я къ царскому величеству объ этомъ писалъ, но отвъта не бывало; такъ вы, полковники, изъ городовъ выходите.» — «Пошли за воеводою и за монми товарищами, » сказаль на это Нъмець. Брюховецкій сталь бранить воеводу: «Если вы изъ города не пойдете, то козаки васъ побыютъ встхъ!» кричалъ онъ. Нъмецъ испугался и сказалъ: «А если мы пойдемъ изъ города, то ты не вели насъ бить.» — «Брюховецкій перекрестилъ лице и сказалъ: «Отъ козаковъ задоровъ не будетъ, только вы выходите смирно.» Гульцъ отправился къ воеводъ и объявилъ ему о своемъ разговоръ съ гетманомъ. Воевода пошелъ къ Брюховецкому; тотъ сначала долго не выходилъ, наконецъ вышелъ и сталъ говорить, чтобъ выбирались вонъ изъ города. Огаревъ объявилъ своимъ ратнымъ людямъ, что надобно выходить, потому что противъ козаковъ стоять не съ къмъ, всего Московскихъ людей съ 200 человъкъ, и кръпости никакой въ городъ изтъ. Русскіе люди собрались и пошли, подходять къ воротамъ-заперты, стоятъ у нихъ козаки: Гульца съ начальными людьми выпустили, но стръльцовъ, солдатъ и воеводу остановили; Иванъ Бугай бросился на Огарева, козаки на ратныхъ людей. Воевода съ немногими людьми пробился было за городъ; по козаки догнали его, догнали н Гульца съ товарищами, тъ отбивались сколько было силъ, но козаки одольли; 70 человькъ стръльцовъ и 50 солдатъ пало подъ ножами убійцъ, человъкъ 30 стръльцовъ успъли уйти изъ города, но перемерзли на дорогѣ, 130 начальныхъ и лучшихъ служилыхъ людей было захвачено козаками въ плънъ, воевода Огаревъ раненъ въ голову и положенъ лѣчиться къ протопошу, лъкаремъ былъ цирюльникъ; не пощадили и жену воеводы: въ поруганіи водили ее простоволосую по городу, отръзали одну грудь и отдали въ богадъльню. Покончивъ съ Москвою у себя въ Гадячъ, Брюховецкій разослаль листы по всьмъ другимъ городамъ, съ увъщаніемъ последовать его примеру: «Не съ нашего единаго, но съ общаго всей старшины совъта учинилось, что мы отъ руки и пріязни Московской отлучились, по важнымъ причинамъ. Послы Московскіе съ Польскими коммиссарами присягою утвердились съ объихъ сторонъ разорять украйну, отчизну нашу милую, истребивъ въ ней всъхъ жителей, большихъ и малыхъ; для этого Москва дала Ляхамъ на наемъ чужеземнаго войска четырнадцать милліоновъ денегъ. О такомъ зломъ намѣренін непріятельскомъ и Ляцкомъ узнали мы чрезъ Духа Свят. Спасаясь отъ погибели, мы возобновили союзъ съ своею братьею. Мы не хотъли выгонять саблею Москву изъ городовъ украинскихъ, хотъли въ цълости проводить до рубежа; но Москали сами закрытую въ себъ злость объявили, не пошли мирно дозволенною имъ дорогою, но начали было войну: тогда народъ всталъ и сделаль надъ ними то, что они готовили намъ: мало ихъ ушло живыхъ! Прошу васъ именемъ цълаго войска Запорожскаго, пожелайте и вы цълости отчизиъ своей Украйнъ, промыслите надъ своими домашними непріятелями, т. е. Москалями, очищайте отъ нихъ свои города; не бойтесь ничего, потому что съ братьею нашею той стороны желанное намъ учинилось согласіе, если нужно будетъ, не замедлятъ вамъ помочь, также и орда въ готовности, хотя не въ большой силъ, на той сторонъ.

Пошла изъ Гадяча грамота и на Донъ: «Обманъ Ляцкій и злоба развращенная правовърныхъ бояръ едва меня и все войско Запорожское въ густо связанныя съти не уловили: жалуюсь на нихъ передъ вами, братьями моими и передъ всемъ славнымъ рыцарскимъ войскомъ, подавая вамъ къ разсужденію сію вещь: праведно ли Москва сотворила, что съ древними главными врагами православнаго Христіанства, Ляхами побратався, постановили православныхъ Христіанъ на Украйнъ живущихъ всякаго возраста, и малыхъ отрочатъ мечемъ выгубить, слобожанъ, захвативъ, какъ скотъ въ Сибирь загнать, славное Запорожье и Донъ разорить и въ конецъ истребить, чтобы на тъхъ мъстахъ, гдъ православные Христіане отъ кровавыхъ трудовъ интаются, стали дикія поля, звърямъ обиталища, да чтобы здъсь можно было селить иноземцевъ изъ оскудълой Польши. Бояре Московскіе, помогая разореннымъ Ляхамъ, дали имъ четырнадцать милліоновъ денегъ и въчную дружбу присягою утвердили не для чего инаго, думаю, какъ для того только, чтобъ вибиться изъ-подъ царской руки, чтобы могли какъ въ Польшъ, Ляцкимъ обычаемъ, и городами владъть, потому что въ Польшъ сенаторы всъ королями, и одного господиномъ имъть не хотять; поэтому всъхъ невинныхъ людей и начальника Бо-

гомъ даннаго къ нищетъ и хлопотамъ приводятъ, а наконецъ и сами къ пагубъ приходятъ. Мы великому государю добровольно безъ всякаго насилія поддались, цотому только что онъ царь православный; а Московскіе царики, бояре безбожные усовътовали присвоить себъ насъ въ въчную кабалу и неволю; но всемогущая Божія десница, уповаю, освободить насъ. Подаю вамъ къ разсужденію: Москва, взявши перемирье съ Ляхами, Жидовъ и другихъ иновърцевъ плънныхъ, которые покрестились и поженились на Москвъ, отпускала въ Польшу, а тъ, какъ только вышли изъ Москвы, крестъ святой бросили и стали держать въру своимъ древнимъ поганымъ обычаемъ: праведно ли это? А нашу братью православных в Христіанъ никакъ освободить не хотять, но еще въ большую кабалу и бъду ведуть. Жестокостію своею превосходять они всь поганые народы, о чемъ свидътельствуетъ самое поганское ихъ дъло: верховнъйшаго пастыря своего, святъйшаго отца патріарха свергли, не желая быть послушными его заповъди; онъ ихъ училъ имъть милость и любовь къ ближнимъ, а они его за это заточили; святъйшій отецъ наставлялъ ихъ, чтобы не присовокуплялись къ Латинской ереси, но теперь они приняли унію и ересь латинскую, ксендзамъ въ церквахъ служить позволили, Москва уже не Русскимъ, но Латинскимъ письмомъ писать начала; города, которые козаки, саблею взявши, Москвъ отдали, Ляхомъ возвращены и въ нихъ началось уже гоненіе на православныхъ. Вы, братья моя милая, привыкли при славъ, побъдъ и вольности пребывать: порадъйте, господа, о золотой вольности, при которой вст богатства Богъ подаетъ, и не прельщайтесь обманчивымъ Московскимъ жалованьемъ. Остерегаю васъ: какъ только насъ усмирятъ, станутъ промышлять объ искорененіи Дона и Запорожья. Ихъ злое намъреніе уже объявилось: въ недавнее время подъ Кіевомъ въ городахъ: Броворахъ, Гоголевъ и другихъ всъхъ жителей вырубили, не пощадивъ и малыхъ дътокъ. Прошу вторично и остерегаю: не прельщайтесь ихъ несчастною казною, но будьте въ братскомъ единомысліи съ господиномъ Стенькою, какъ мы находимся въ неразрывномъ союзъ съ Задивпровскою братьею нашею».

Донъ не тронулся на призывъ Брюховецкаго, ибо, къ счастію для Москвы, силы голутьбы съ господиномъ Стенькою были от-

влечены на востокъ; но козачество Малороссійской украйны поднялось противъ государевыхъ ратныхъ людей. Еще 25-го ян→ варя Черниговскій полковникъ Иванъ Самойловичь (будущій гетманъ) съ козаками и мъщанами осадилъ въ маломъ городъ царскаго воеводу Андрея Толстаго, покопавъ кругомъ шанцы. 1-го февраля къ Толстому явился священникъ съ предложеніемъ отъ Самойловича выйти изъ города, потому что гетманъ Брюховецкій со всею украйною отложился отъ государя, присягнуль хану Крымскому и Дорошенку. Въ отвътъ Толстой сдълаль вылазку, зажегь большой городь, побиль много осажда-. ющихъ и взялъ знамя. 16-го февраля воеводъ подали грамоту отъ самого гетмана. Бояринъ и гетманъ царскаго величества писаль пріятелю своему Толстому, что все в рное войско Запорожское и весь міръ украинскій умыслили изо всёхъ городовъ выпроводить государевыхъ ратныхъ людей, потому что они жителямъ великія кривды и несносныя обиды починили; Брюховецкій предлагаль также пріятелю своему выйти изъ Чернигова, оставивши нарядъ, по примъру воеводъ-Гадяцкаго (!), Полтавскаго и Миргородскаго. Толстой не принялъ пріятельскаго предложенія. Воеводы: Соспицкій Лихачевъ, Прилуцкій Загражскій, Батуринскій Клокачевъ, Глуховскій Кологривовъ были взяты козаками. Въ Стародубъ погибъ воевода князь Игнатій Волконскій, когда городъ былъ взять козацкими полковниками-Сохою и Бороною. Въ Новгородъ Съверскомъ сидълъ воевода Исай Квашнинъ; нъсколько разъ присылали къ нему козаки съ предложеніемъ выйти изъ города. «Умру, а города не отдамъ», отвъчалъ воевода. 29-го февраля на разсвътъ явились къ нему три сотника съ тъмъ же предложеніемъ; Квашнинъ вельль убить посланныхъ; разсвиръпъвшіе козаки полезли на приступъ и взяли городъ, но воевода прежде чъмъ самъ былъ сраженъ пулею изъ мушкета, отправилъ на тотъ свътъ болъе десяти козаковъ; разказывали, что Квашнинъ хотълъ убить свою жену, ударилъ ее саблею по уху и по плечу, по ударъ не быль смертельный: судьба жены воеводской въ Гадячъ объясняетъ поступокъ Квашинна. Къ Переяславлю и Нъжину козаки дълали по два приступа, но понапрасну. Къ Остру приступиль полковникъ Василій Дворецкій, но не могь взять города, благодаря помощи, присланной изъ Кіева Шереметевымъ. Но

положение самого Шереметева было незавидное. Донося, что въ Остръ, Переяславлъ, Нъжинъ и Черицговъ ратные люди храбро отбиваются отъ козаковъ, Шереметевъ писалъ государю: «Только въ городахъ скудость большая хлъбными запасами, бъда, если засидятся долго! Измънники вездъ поставили заставы кръпкія, въ Кіевъ и изъ Кіева мъщанъ для покупки хлъбной никуда не пропускають, и если возьмуть Остерь, то Кіеву еще больше тысноты будеть. Въ Кіевы въ казны денегы ныты ничего, и хавбныхъ запасовъ скудость великая, на мартъ мъсяцъ мы роздали хльба ратнымъ людямъ въ половину меньше прежняго, апръль кой-какъ прокормили съ большою нуждою, а потомъ, если лошадей станутъ ъсть, то больше какъ на два мъсяца не хватитъ. Дорошенко дожидается Татаръ и сейчасъ съ ними нагрянетъ подъ Кіевъ, а у насъ ратныхъ людей мало, да и тъ наги, голодны и скудны въ конецъ, многіе дня по три и по четыре не ъдятъ, а Христовымъ именемъ никто не дастъ».

Въ это время въ Варшавъ находился Московскій посланникъ Акиноовъ. Узнавъ о Малороссійскихъ событіяхъ, онъ потребоваль у сенаторовь, чтобы, согласно съ условіями, король высылалъ свое войско на бунтовщиковъ на помощь войскамъ царскимъ. «Обманы ихъ козачьи намъ уже знакомы, отвъчали сенаторы: и теперь писалъ Дорошенко къ гетману Собъскому, чтобы войскъ коронныхъ король посылать не велёль, а онъ, Дорошенко сдълаетъ такъ, что объ стороны Дивпра будутъ за королемъ. Но это явный обманъ: будто королевскому величеству радветь, а самъ Турку уже давно поддался; также и той стороны козаковъ бунтуетъ, чтобы и ихъ поддать Турку. По этому надобно хана теперь какъ-нибудь приласкать, чтобъ онъ кънимъ не присталь. Король послаль универсалы къ гетманамъ короннымъ и Литовскимъ, чтобы собирали войска и ссылались съ царскими воеводами». Литовскій гетманъ Пацъ говориль присланному къ нему подъячему Полкову: «Надобно обоимъ великимъ государямъ, совокупя войска, высъчь и выжечь всъхъ измънниковъ Черкасъ, чтобы мъста ихъ были пусты, потому что они обоимъ государямъ присяги никогда не додерживаютъ, да и впередъ отъ нихъ никогда добраго не чаять; а что они султану Турецкому поддались, то султану ежегодно защищать ихъ за дальностію трудно, а царскому и королевскому величеству ихъ

собакъ сгубить можно». Самъ Янъ Казимиръ писалъ царю, что онъ велѣлъ гетману коронному вести свои войска для соединенія съ войсками царскими, и просилъ, чтобы часть русскихъ полковъ переправилась на западную сторону Днѣпра, ибо надобно опасаться Волоховъ. Все ограничилось одними объщаніями со стороны Польши; надобно было управляться своими силами. Въ апрѣлѣ царскіе воеводы, князь Константинъ Щербатый и Иванъ Лихаревъ поразили козаковъ подъ Почепомъ, въ іюнѣ подъ Новгородомъ Сѣверскимъ, и на возвратномъ пути къ Трубчевскому разорили много селъ и деревень верстъ по двадцати около дороги. Князь Григорій Григорьевичь Ромодановскій

облегъ своими войсками города Котельву и Опошню.

Что же Брюховецкій? Ему было не до Ромодановскаго. Полковники восточной стороны не любили его и прежде, а теперь еще болье возненавидьли, потому что онъ окружилъ себя Запорожскою чернью и даль ей волю: Запорожцы что хотъли по городамъ, то и творили. Полковники призывали Дорошенка; тотъ вмъстъ съ Тукальскимъ, послалъ сказать Брюховецкому, чтобъ привезъ свою булаву къ нему и поклонился, а себъ взялъ бы Гадячь съ пригородами по смерть. Разсвиръпълъ обманутый Брюховецкій, сейчась же порваль всё сношенія съ Чигириномъ, началь хватать Дорошенковыхъ козаковъ и отправиль посланцевъ въ Константинополь, поддаваясь султану. 2-го апръля прівхали въ Адріанополь, гдъ жилъ тогда султанъ Магометъ, полковникъ Григорій Гамалея, писарь Лавринко, обозный Безпалый, и били челомъ, чтобъ гетману Брюховецкому и всъмъ Черкасамъ быть подъ султановою рукою въ въчномъ подданствъ, только бы съ Черкасъ никакихъ поборовъ не брать, да указаль бы султань оберегать ихъ отъ царя Московскаго и отъ короля Польскаго. Въ Гадячь явилась толпа Татаръ подъ начальствомъ Челибея для принятія присяги. Брюховецкій долженъ былъ дать гостямъ 7000 золотыхъ червонныхъ, а Челибею подарилъ рыдванъ съ конями и коврами да двухъ дъвокъ русскихъ. Вмъстъ съ Татарами выступилъ Брюховецкій изъ Гадяча противъ государевыхъ ратныхъ людей и остановился подъ Диканькою, сжидаясь съ полками своими, какъ вдругъ пришла въсть о приближеній Дорошенка. Кручина взяла Ивана Мартыновича: онъ сталъ просить Татаръ, чтобы ве-

лѣли Дорошенку удалиться на свою сторону. Но Татары не вступились въ дъло и спокойно дожидались, чъмъ оно кончится. Сперва явились къ Брюховецкому десять сотниковъ съ прежнимъ предложеніемъ отъ Дорошенка отдать добровольно булаву, знамя, бунчукъ и нарядъ. Брюховецкій прибилъ сотниковъ, сковалъ и отослалъ въ Гадячь; но на другой день показались полки Дорошенковы, и какъ скоро козаки объихъ сторонъ соединились, раздался крикъ между старшиною и чернью: «Мы за гетманство биться не будемъ! Брюховецкій намъ добраго ничего не сдълалъ, только войну и кровопролитіе началъ»! и тотчасъ побъжали грабить возы восточнаго гетмана. Дорошенко послалъ сотника Дрозденка схватить Брюховецкаго и привести къ себъ. Иванъ Мартыновичь сидълъ въ палаткъ своей, въ креслахъ, когда вошелъ Дрозденко и взялъ гетмана подъ руку; но тутъ Запорожскій полковникъ Иванъ Чугуй, върный пріятель Брюховецкаго, безотлучно находившійся при немъ съ начала его гетманства, ударилъ Дрозденка мушкетнымъ дуломъ въ бокъ такъ, что тотъ упалъ на землю. Это однако не спасло Брюховецкаго: толпа козаковъ восточной стороны, съ криками и ругательствами, ворвались въ шатеръ, схватили гетмана и потащили его къ Дорошенку. — «Ты зачемъ ко мит такъ жестоко писалъ и не хотълъ добровольно булавы отдать»? спросилъ его Дорошенко. Брюховецкій не промолвилъ ни слова. Не добившись никакого отвъта, Дорошенко далъ знакъ рукою-и толпа бросилась на несчастнаго, начали ръзать на немъ платье, бить ослопьемъ, дулами, чеканами, рогатинами, убили какъ бъшеную собаку и бросили нагаго. Чугуй храбро защищалъ его и тутъ, но ничего не могъ сдълать одинъ съ немногими товарищами. Дорошенко увърялъ Чугуя, что вовсе не желалъ смерти Брюховецкаго: Егосамого чуть было непостигла таже участь; вечеромъ козаки объихъ сторонъ, подпивши, зашумъли, стали кричать, что надобно убить и Дорошенка, тотъ едва утишилъ ихъ, выкативши нъсколько бочекъ горълки, а ночью со всею старшиною вывхаль для осторожности на край обоза. Тъло Брюховецкаго вельль онъ похоронить въ Гадичь, въ построенной имъ церкви. (Іюнь 1668).

Покончивъ съ соперникомъ и провозгласивши себя гетманомъ объихъ сторонъ Днъпра, Дорошенко двинулся къ Котельвъ, которую осаждалъ бояринъ князь Григорій Григорьевичь Ромодановскій. Воевода отступиль, Дорошенко его не преслъдовалъ и возвратился въ Чигиринъ, взявши имъніе Брюховецкаго и армату войсковую (сто десять пушекъ), пограбивши всъхъ, на которыхъ ему указали, какъ на богатыхъ людей. Москва въ слъдствіе измъны Брюховецкаго потеряла 48 городовъ и мъстечекъ, занятыхъ Дорошенкомъ, 144,000 рублей денегъ, 141,000 четвертей хлъбныхъ запасовъ, 183 пушки, 254 пищали, 32,000 ядеръ, пожитковъ воеводскихъ и ратныхъ людей на 74,000. На восточной сторонъ Дорошенко оставилъ наказнымъ гетманомъ Черинговскаго полковника Демьяна Игнатовича Многогръшнаго. Но какъ скоро гетманъ покинулъ восточный берегъ, то здъсь повторилось тоже самое явленіе, какое мы видъли послъ Конотопа и Чуднова: восточная сторона потянула къ Москвъ; киязь Ромодановскій собрался съ значительными силами и началь наступательное движеніе; наказной Съверскій гетманъ, какъ назывался Многогръшный, не имълъ силъ ему противиться, да и подъ чымъ знаменемъ онъ сталъ бы оказывать это сопротивление? Сначала онъ послалъ къ Дорошенку съ просьбою о номощи, но получиль отвътъ: «пусть сами обороняются!» Ромодановскій взяль приступомь новое мъсто въ Черниговъ; не надъясь спасти стараго мъста, Многогръшный вступилъ въ переговоры съ царскимъ воеводою. 25-го октября прітхали въ Москву Нъжинскій протопопъ Симеонъ Адамовичь, братъ наказнаго гетмана Василій Многогръшный, да бывшій Нъжинскій полковникъ Матвъй Гвинтовка. Они объявили, что князь Ромодановскій отправиль ихъ вмъсть съ сеунщиками, сыномъ своимъ княземъ Андреемъ, Скуратовымъ, Толстымъ изъ обоза, изъ-за Бълой Вежи; по на дорогъ напали на нихъ Татары и захватили въ плънъ людей Ромодановскаго съ товарищами. Малороссіянъ стали разспрашивать порознь: Гвинтовка сказаль, что до измъны Брюховецкаго сидъль онъ у него въ Гадячъ скованъ, а на его мъсто былъ поставленъ въ полковники Артема Мартыновъ; когда начали государевыхъ людей побивать, то его, Гвинтовку перевели въ Нъжинъ за карауломъ; а когда Брюховецкаго убили, то его освободили; въ тоже время въ Веприкъ освободили изъ заключенія Василія Многогръшнаго, который сидълъ въ тюрьмъ за то, что жену свою побилъ,

и та съ побоевъ умерла. Оба-Гвинтовка и Василій Многогръшный поъхали въ мъстечко Седнево къ гетману Демьяну Многогръщному и стали ему говорить, чтобы учинился въ подданствъ у царскаго величества по прежнему. Демьянъ обрадовался этому совъту и отпустилъ ихъ въ полкъ къ князю Ромодановскому; въ той же думъ съ ними былъ и Стародубскій полковникъ Петръ Рословченко. Когда они прівхали къ Ромодановскому, то между нимъ и Демьяномъ пошли пересылки, и кончилось дело темъ, что Демьянъ и Рословченко, въ присутствін двонхъ Московскихъ полковниковъ, присланныхъ Ромодановскимъ, поцъловали крестъ, а потомъ въ городъ Дъвицъ Демьянъ имълъ свидание съ Ромодановскимъ. Гвинтовка прибавиль къ своимъ показаніямъ: «Слышаль я отъ полковниковъ, Демьяна и Рословченка и отъ иныхъ, чтобы у нихъ впередъ въ войскъ гетманъ былъ данный отъ царскаго величества, а не избранный козаками; если государевы ратные люди станутъ подъ Черкаскіе города подступать и промыслъ чинить, то города всъ станутъ сдаваться».

Разсказавши свои похожденія, Гвинтовка и Василій Много-грышный объявили, что Демьянъ Многогрышный и Рословченко приказывали имъ накрыпко домогаться царской милостивой обнадеживательной грамоты, да особо отъ патріарха Московскаго прощальной грамоты въ нарушеніи крестнаго цылованія. Какъ скоро опи возвратятся къ Демьяну и Рословченку, то немедленно къ царскому величеству придутъ козацкіе послы, чтобы государь изволиль быть у нихъ гетману Русскому съ войскомъ, и стоять ему въ Коробовъ, а козаки будутъ кормить царское войсо всякимъ довольствомъ. Доходыбы государь указалъ собирать съ полковъ оптомъ, а не такъ какъ до сего времени было: у кого и не было, и на тъхъ правили; а они сами между собою обложатся, что съ котораго полка дать; обо всъхъ этихъ статьяхъ Демьянъ и Рословченко уже говорили съ княземъ Ромодановскимъ.

Въ это времи какъ Миогогръшный и Гвинтовка разсказывали въ Москвъ такія пріятныя новости, приходитъ грамота отъ Черниговскаго архіепископа Лазаря Барановича, изъ которой нельзя было заключить о такой безусловной покорности наказнаго гетмана и о желаніи видъть надъ собою русскаго гетмана,

даннаго царскимъ величествомъ. Мы видъли, что Лазарь былъ одно время блюстителемъ Кіевской митрополіи и былъ смѣненъ въ этомъ званіи Меводіемъ. Чтобы понять характеръ политической дъятельности Лазаря, надобно припомнить, за какіе главные интересы шла борьба въ странъ. Мы видъли, что интересъ войска или козачества рознился съ интересомъ городоваго народонаселенія. Старшина козацкая стремилась къ тому, чтобъ вся власть находилась въ еярукахъ, и чтобы надънею было какъ можно менъе надзора со стороны государства: отсюда сильное нежеланіе видъть царскихъ воеводъ въ городахъ Малороссійскихъ. Иначе смотръло на дъло городское народонаселеніе: ему тяжело приходилось отъ козаковъ и полковниковъ ихъ, и потому оно искало защиты у царскихъ воеводъ и отъ враговъ внъшнихъ и отъ насилій полковничьихъ. Духовенство относительно этихъ двухъ стремленій не могло сохранить единства взгляда: взглядъ архіереевъ, властей былъ отличенъ отъ взгляда городскаго бълаго духовенства. Архіерен сочувствовали стремленію старшины козацкой: для нихъ важно было, чтобы страна удержала какъ можно болъе самостоятельностивъ отношенін къ Московскому государству, ибо эта самостоятельность условливала ихъ собственное независимое положение. Оставаться въ номинальной зависимости отъ Константинопольскаго патріарха, а не подчиняться патріарху Московскому, который не захочетъ ограничиться одною тенью власти — вотъ что было главнымъ желаніемъ Малороссійскихъ архіереевъ; интересы ихъ слъдовательно были тождественны съ интересами старшины козацкой. Напротивъ, городское бълое духовенство, по самому положенію своему тѣсно связанное съ горожанами, раздѣляло стремленія последнихъ, и это не случайность, что протопопъ городскаго собора, лице тогда очень важное, является въ Москвъ представителемъ горожанъ, доноситъ великому государю о ихъ желанін видѣть у себя воеводъ. Съ такимъ характеромъ мы видѣли Нъжинскаго протопопа Максима Филимонова; теперь съ такимъ же характеромъ является другой протопопъ, Симеонъ Адамовичь. Но архіерей Черпиговскій, Лазарь Барановичь и прежде являлся въглазахъ Московскаго правительства человъкомъ, холоднымъ къ его интересамъ, и теперь, принимая на себя роль посредника, примирителя, онъ хлопочетъ однако о томъ, чтобы требованія старшины козацкой относительно вывода воеводъ были исполнены. Лазарь умолялъ царя простить преступныхъ козаковъ: «Аще есть родъ строптивъ и преогорчевая, но емуже со усердіемъ похощетъ работати, не щадя живота работаетъ. Ляхи подъ Хотиномъ и на различныхъ бранехъ силою ихъ преславная содълаща; родъ сицевъ иже свободы хощетъ, воинствуетъ не нуждою, но по воли; Ляхи къ каковой тщетъ пріндоша, егда ихъ войско Запорожское остави? Нынъ видятъ празличными образы ихъ утвержаютъ, но болшее усердіе ихъ къ вашему царскому пресвътлому величеству, но отъ одинхъ воеводъ, съ ратными людьми въ городъхъ будучихъ, скорбятъ, и весь міръ, сущимъ воеводамъ въ городахъ украиныхъ, одиъ въ Литву, а иные въ Польшу итить готовы, подущение всегдашиее отъ варваръ имъютъ; свободою убо, еюже Христосъ насъ свободи, помазаниче Божій, пресвътлый царю, ихъ свободи, да стоятъ на свободъ ихъ укръпи, да истинно тебъ поработаютъ и отъ варваръ отлучатся всяко! На знаменіе обращенія своего Демко Игнатовичь гетманъ Стверскій плененныхъ отпущаетъ. Яко жена кровоточивая егда коснуся края ризъ Христовыхъ, ста токъ крови ея: сице егда войско запорожское со смиреніемъ припадаетъ и касается края ризъ вашего пресвътлаго царскаго величества чаю яко станетъ токъ крови.» Барановичь переслаль въ Москву письмо къ себъ Многогръшнаго, гдъ высказаны были условія, на которыхъ козаки могли снова подчиниться царю: «Посовътовавъ съ полками сей стороны Дивпра, при какихъ вольностяхъ хотимъ быть, въдомо чиню, пишетъ Многогръшный: когда великій государь насъ своихъ подданныхъ захочетъ при прежнихъ вольностяхъ покойнаго славныя памяти Богдана Хмельницкаго, въ Переяславлъ утвержденныхъ, сохранить и нынъшнихъ ратныхъ людей своихъ изъ городовъ нашихъ всъхъ-Переяславля, Нъжина, Чернигова вывесть, тогда изволь ваше преосвященство написать царскому величеству: буде насъ по милости своей приметъ, вольности наши сохранитъ и, что учинилось за подущеньемъ Брюховецкаго, простить (а то учинилось отъ насилія воеводъ и отнятія вольности войска запорожскаго), то я готовъсъполками сей стороны Дифпра царскому величеству поклониться и силы наши туда обратить, куда будеть указъ царскій. Еслиже царское величество нашею службою возгнушается, то мы при вольностяхъ нашихъ умирать готовы; если воеводы останутся, то хотя одинъ на другомъ помереть, а ихъ не хотимъ.»—Въ отвътъ на всъ эти грамоты къ Барановичу и Многогръшному отправлены были въ поябръ грамоты изъ Москвы: государь объявлялъ прощеніе козакамъ и удостовърялъ ихъ въ своей милости: никакихъ условій или болъе опредъленныхъ объщаній не было.

Но въ то время, какъ Лазарь Барановичь принялъ на себя посредничество между козаками и великимъ государемъ, что дълалъ другой архіерей, бывшій до сихъ поръ на первомъ планъ, Меводій, блюститель митрополіи Кіевской? Онъ также обманулся въ своихъ разсчетахъ, какъ и сватъ его Брюховецкій, гебель котораго неминуемо влекла за собою и бъду Меводію: нбо если Дорошенко не могъ терпъть подлъ себя Брюховецкаго, то Іосифъ Тукальскій не могъ терпъть Менодія. Сперва держали его за карауломъ въ разныхъ мъстахъ на восточномъ берегу, потомъ перевезли за Днъпръ и посадили въ Чигиринскомъ монастыръ. Сюда прислалъ къ нему Тукальскій отобрать архіерейскую мантію: «недостоинъ ты быть въ епископахъ, потому что принялъ рукоположение отъ Московскаго митрополита», велълъ сказать ему Іосифъ. Изъ Чигирина перевезли его въ Уманьскій монастырь; но здёсь онъ напонлъ караульныхъ монаховъ и ушолъ въ Кіевъ. По прітздъ въ этотъ городъ первымъ его дъломъ было обвинить передъ бояриномъ Шереметевымъ Кіевскихъ архимандритовъ и игумновъ въ сношеніяхъ съ Дорошенкомъ, Тукальскимъ и Брюховецкимъ; архимандритъ Печерскій, Иннокентій Гизель отвъчалъ на допросъ, что Брюховецкій присылаль за нимъ для того, чтобы онъ помирилъ его съ Меоодіемъ, прівзда котораго гетманъ опасался; оправдывая себя, Гезель разсказалъ, какъ Меоодій въ Нъжинъ безчестиль вельможь и архіереевь Московскихь; на обвиненіе въ сношеніяхъ съ Дорошенкомъ Гизель отвъчаль, что дъйствительно писаль къ Чигиринскому гетману, просиль запретить козакамъ грабить маетности Печерскаго монастыря, о томъ же писалъ и къ Тукальскому. Николопустынскій игуменъ Алексъй Туръ оперся на то въ своемъ отвътъ, что Меоодьевы обвиненія голословныя, ничъмъ подтвердить ихъ нельзя; игумены-Михайловскій Өеодосій Сафоновичь, Кирилловскій Мелетій Дзикъ,

Братскаго монастыря Варлаамъ Ясинскій, Выдубицкаго Өеодосей Углицкій, Межигорскаго Иванъ Станиславскій — подали сказки, что они сносились съ Чигириномъ съ въдома боярина Шереметева, всъ въ одинъ голосъ объявили, что пока Мееодій былъ въ Москвъ, все было тихо, а какъ онъ пріъхалъ въ Малороссію и породнился въ Брюховецкимъ, то и начались бунты. Съ тъми же ръчами приходили къ Шереметеву и мъщане Кіевскіе; Дорошенко также прислалъ обвинительную грамоту на Мееодія, прислалъ письмо, которое тотъ писалъ къ Брюховецкому, возстановлляя его противъ Москвы.

Положеніе Меводія было незавидное: онъ совстмъ растерялся, не зналъ что дълать, къ кому обратиться? У Шереметева подслуживался доносомъ на своихъ; а къ Өеодосію Сафоновичу писаль, что онъ поссорился съ Шереметевымъ изъ-за общей пользы, для цълости отчизны, церкви Божіей и вольности народной. Шереметевъ призналъ за лучшее отправить Меоодія въ Москву, а то, пожалуй, онъ и въ Кіевъ какіе-нибудь бунты заведетъ. Голова Московскихъ стръльцовъ, Иванъ Мещериновъ повезъ Меоодія Днъпромъ до Лоева, отсюда сухимъ путемъ въ Старый Быховъ. Въ этомъ городъ пришелъ къ нему коммендантъ Юдицкій и спрашиваль, на какія мъста онъ поъдеть и кого это онъ съ собою везетъ? Когда Мещериновъ объявилъ ему, что везетъ Меоодія, то Юдицкій началь: «Служа обонмъ великимъ государямъ, не могу тебя не остеречь: на Могилевъ не взди: тамъ мужики своевольные, взбунтуются и епископа у тебя отобьють, они такіе же своевольцы какъ и Запорожскіе козаки; за день до твоего прівзда пригнали сюда два монаха, сказались, что изъ Кіева, изъ Печерскаго монастыря и въ тотъ же часъ погнали въ Могилевъ, а тамъ, я знаю подлинно, они мужиковъ взбунтовали; ступай лучше на Чаусы да на Смоленскъ.» Мещериновъ послушался и поъхалъ на Чаусы. Въ этомъ городъ Меоодій началь бранить сотника: «Богь до вась добрь, говорилъ онъ, что вы на Могилевъ не потхали: увидали бы, что бы тамъ надъ вами сдълалось!» Въ Москвъ на всъ обвиненія епископъ отбъчалъ одно, что опъ объ измънъ Ивашки Брюховецкаго не въдалъ до тъхъ поръ, какъ государевы люди были побиты въ Гадячъ. Его оставили въ Московскомъ Новоспаскомъ монастыръ подъ стражею; здъсь онъ и умеръ.

Дорого поплатились сваты—Брюховецкій и Меоодій за смуту; не долго торжествоваль и главный ея виновникъ — Дорошенко. Татары не мъшали ему раздълаться съ Брюховецкимъ; но скоро пришла къ нему страшная въсть-Татары поставили въ Запорожьт другаго гетмана. Былъ въ Запорогахъ писарь, Петръ Суховъй или Суховъенко, молодой человъкъ 23 лътъ, досужій и ученый, посыланъ былъ въ Крымъ для договоровъ, и такъ тамъ успъль всъмъ понравиться, что писали оттуда въ Запорожье: «Вы бы и впередъ присылали къ намъ такихъ же досужихъ людей, а прежде вы такихъ умныхъ людей къ намъ не присылывали.» Этого-то досужаго и умнаго человъка Татары провозгласили гетманомъ козацкимъ. Дорошенко скрежеталъ зубами: «Еще я, говориль онъ, не зарекаюсь своею саблею обернуть Крымъ вверхъ ногами, какъ дъдъ мой Дорошенко четырьмя тысячами Крымъ ни во что обернулъ!» Суховъевко писалъ въ Чигиринъ, что онъ гетманъ ханова величества, и чтобъ Дорошенко не смъль писаться Запорожскимъ гетманомъ. На грамотъ была ханская печать—лукъ и двъ стрълы, а не старая гетманская Запорожская—человъкъ съ мушкетомъ. «Я иду на сокрушеніе этого лука и стрълъ», велълъ сказать Дорошенко Шереметеву. Онъ надъялся на раздъление Запорожья: изъ 6000 тамошнихъ козаковъ половина была за Суховъенка, а другая половина за Дорошенка. Шестеро знатныхъ Запорожцевъ пріъхали въ Чигиринъ, привезли письмо къ Дорошенку отъ его приверженцевъ: «Выходи, писали они, въ поле, на чернецкую раду, а мы Суховъенка и неволею выведемъ въ поле и убъемъ, ханскіе стрълы мушкетами своими поломаемъ.» Дорошенко отпустилъ Запорожцевъ съ честію, далъ имъ по шубъ, сафьянные сапоги, шапки, послаль съ ними въ Запорожье козакамъ подарки, хлъбные запасы, овощи. Но были и другія въсти изъ Запорожья, что если соберется черная рада, то Дорошенку не сдобровать. Плохо пришлось Чигиринскому гетману между Польшею, Москвою и Татарами, и вотъ онъ со встми пересылается, на всъ стороны манить, лжеть, обманываеть. Сносится съ Татарами, покупаеть у хана Суховъенко; но ханъ дорого проситъ: дай ему Сърка за Суховъенка! Спосится Дорошенко и съ Шереметевымъ, съ Ромодановскимъ, увтряетъ въ преданности своей великому государю. Разсказывали, что мпого разъ сзывалъ онъ полковниковъ и толковаль—не поддаться ли Москвъ, не отправить ли за этимъ по-словъ къ царю? но полковники приговорили оставаться въ подданствъ у султана, потому что Московскій царь велитъ старшинъ всъхъ казнить, точно также и король, если ему поддаться, будетъ имъ мстить.

Малороссія разрывалась. Суховъенко стояль съ Ордою на Липовой Долинъ недалеко отъ Путивля; уже неслись слухи, что онъ обусурманился и называется Татарскимъ именемъ Шамай; козаки полковъ Подтавскаго, Миргородскаго и Лубенскаго присоединились къ нему; но Прилуцкій полковникъ держался Дорошенка, и, впустивъ къ себъ сотию Татаръ, всъхъ ихъ перебилъ. Григорій Дорошенко, назначенный братомъ въ наказные гетманы, стояль съ войскомъ въ Козельцъ. Онъ писалъ въ Кіевъ Шереметеву, что хочетъ служить великому государю; но когда Шереметевъ прислалъ взять съ него присягу, то онъ отвъчалъ посланному: «Я писалъ не о томъ, что великому государю служить и присягу давать, а писаль, что пришель съ полками въ Козелецъ не для войны, чтобы не тревожились и задоровъ военныхъ со мною не дълали. А присягу миъ давать изъ какой неволи? я теперь по своей воль плаваю, что орель сизый. Война у насъ стала за казацкія вольности; по неволѣ насъ въ подданство привесть трудно; мы за свои вольности до послъдняго человъка помремъ; если же великій государь укажетъ изъ Малороссійскихъ городовъ воеводъ и ратныхъ людей вывесть, то мы великому государю въ послушаніи быть рады; войско Запорожское государству Московскому и Польскому каменная стъна.»

Тоже самое продолжаль повторять и Съверскій наказной гетмань, Демьянь Многогрышный: «Нынышня война съ великимъ государемъ, писаль онъ Лазарю Барановичу, возникла по благословенію его милости, отца Меоодія Филимоновича, епископа Мстиславскаго и его послушника, протопопа Нъжинскаго. Слышу, что князь Ромодановскій отпустиль этого протопопа съ братомъ монмъ Васильемъ и съ Гвинтовкою къ великому государю; отпустиль онъ его на послъднюю гибель нашей бъдной Малороссіи и всему міру; да туда же въ Москву поъхаль и отецъ Меоодій! Этотъ пуще всъхъ будетъ бунтовать и своими непотребными замыслами царское величество, бояръ и весь синклить побуждать и наговаривать. Если великій государь не за-

хочетъ подтвердить намъ вольности, постановленныя при Богданѣ Хмельницкомъ, тогда ради не ради поддадимся поганцу; а на комъ будетъ грѣхъ? на епископѣ Меоодіи да на протопопѣ Нѣжинскомъ. Пошли ваша святительская милость къ царскому величеству, бей челомъ, чтобы тѣмъ злосѣятелямъ клеветникамъ не вѣрилъ». Барановичь прислалъ эту грамоту въ Москву, вмѣстѣ съ своею, въ которой словами писанія умолялъ государя исполнить просьбу Многогрѣшнаго: «Отврати лице твое отъ грѣхъ ихъ, и нечестивіи къ тебѣ обратятся; умоленъ буди на рабы своя, да не отъ отчаянія сопрягутся къ невѣрному ярму бусурманскому».

Но въ Москвъ знали, что требованія Многогръшнаго и Дорошенка — это требованія козацкія или лучше старшины козацкой и, для отвращенія этихъ требованій, ръшили дать голось всей Малороссіи, всъмъ составнымъ частямъ ея народонаселенія. Царь отвъчалъ Барановичу: «Пусть Демьянъ и войско Запорожское пришлютъ къ намъ знатныхъ людей отъ себя, отъ духовнаго и мірскаго, служилаго и мъщанскаго чина, и отъ поселянъ, съ прозьбою о принятіи подъ нашу государскую руку: тогда о вольностяхъ и правахъ нашъ милостивый указъ имъ будетъ». Съ тъмъ же требованіемъ отправлена была грамота къ Многогръшному и ко всему Запорожскому

войску.

Между тымь Дорошенко не переставаль сноситься съ Шереметевымъ, не переставаль твердить, что согласенъ быть подъ рукою великаго государя, если въ Малороссіи не будетъ Московскихъ воеводъ. «Имъю о томъ подивленіе великое, отвычаль Шереметевъ, что гетманъ Петръ Дорофеевичь о такихъ дылахъ приказываетъ! и какое вамъ будетъ отъ того добро, что воеводамъ и ратнымъ людямъ на восточной стороны не быть? Въ нынышнее шаткое время, при воровствы Переяславскаго полковника Дмитрашки Райча, еслибы въ Переяславль бы за Татарами; они сдылали бы изъ него себы столицу и желаніе свое исполнили бы, что хотыли васъ всыхъ выгнать въ Крымъ». — «Потому, продолжалъ Дорошенко, надобпо Московскихъ ратныхъ людей изъ Малороссіи вывесть, что въ прошлыхъ годахъ король Польскій велыль своихъ ратныхъ

людей вывесть изъ Корсуня, Умани и Чигирина и тёмъ Малороссійскихъ людей увеселилъ; гетманъ Дорошенко и все
войско Запорожское, видя такую королевскую милость, утѣшились и по воль его королевскаго величества учинили». — «Да,
отвъчалъ Шереметевъ, видъли мы, какъ учинено было по королевской воль: какъ только Польскій коммендантъ изъ Чигирина выстунилъ, то гетманъ призвалъ Татаръ, пошелъ въ Польшу и многіе города, села и деревни разорилъ. Того же надобно опасаться и въ Малороссіи, если государевы ратные люди
будутъ выведены. Нападетъ непріятель, козаки выйдутъ противъ него въ поле, а въ городахъ кто останется? робкіе мъщане будутъ сдаваться».

Шереметевъ пересылался и съ Миогогръшнымъ, также уговариваль его отстать отъ требованій на счетъ воеводъ: «Бояринъ Петръ Васильевичь, говорилъ посланникъ Шереметева Миогогръшному никогда, не мыслилъ, чтобы ты, пріятель его, былъ великому государю невърный слуга; безпрестанно вспоминаетъ онъ твой правдивый умъ, дородство, желательное радъніе и кровопролитіе, какъ ты великому государю служилъ върно и радътельно и надъ непріятелями промыслъ чинилъ. Вольности ваши и права никогда нарушены не были, а чинилъ ссоры воръ Брюховецкій съ подобными себъ, съ Ваською Дворецкимъ и съ архіереемъ. Въ городахъ воеводы всѣ исполняли по вашимъ договорнымъ статьямъ, прававащи и вольности ин въ чемъ не нарушены, а если какія непріятности вамъ п были, такъ не по волъ великаго государя, по по челобитьямъ вора Брюховецкаго.»

Но Многогрышный съ товарищами не отставаль отъ своего требованія. Въ январъ 1669 года явилось въ Москву большое Малороссійское посольство: отъ Лазаря Барановича игуменъ Максаковскаго монастыря Геремія Ширковичь, отъ гетмана Демьяна обозный Петръ Забъла, есаулъ Матвъй Гвинтовка, судья Иванъ Домонтовъ, сотниковъ 6 человъкъ, 2 атамана, судья нолковой, подписокъ войсковой, рядовыхъ козаковъ 46 человъкъ; представителями городовъ явились два войта, бурмистръ, поселянъ никого. Послы объявили наказъ отъ гетмана и всего войска: бить челомъ о подтвержденіп вольностей, данныхъ Богдану Хмельницкому: «Войское Запорожское частые расколы чинилоотъ того, что по смерти Богдана Хмельницкаго гетманы, для

чести и маетностей, войску умаляли вольностей. Хотя по статьямъ Богдановымъ и должны быть воеводы въ Переяславлъ, Нъжинъ и Черниговъ для обороны отъ непріятелей: однако они вмъсто обороны пущую намъ пагубу нанесли; ратные люди въ нашихъ городахъ кражами частыми, пожарами, смертоубійствами и разными мучительствами людямъ докучали; сверхъ того, нашимъ нравамъ и обычаямъ не навыкли; когда кого нибудь изъ нихъ на зломъ дълъ поймаютъ и воеводамъ челобитную подадутъ объ управъ, то воеводы дъло протягивали. Ныпъшняя война ни отъ чего другаго началась какъ отъ этого. Чтобъ изволилъ великій государь своихъ людей изъ нашихъ городовъ вывести, а въ казну оброкъ мы сами будемъ давать чрезъ своихъ людей, которыхъ войско выберетъ, и то не съ этого времени, а когда украйна оправится. Тъ же воеводы, не смотря на постановленныя статьи, въ козацкія права и вольности вступались и козаковъ судили, чего никогда въ войскъ Запорожскомъ не бывало. А когда войско Запорожское будетъ свои вольности имъть, то никогда измъны не будетъ. Въ немалой смутъ гетманъ и все войско Запорожское пребываеть отъ тото, что ваше царское величество городъ царствующій Кіевъ королевскому величеству отдать изволили; а войско Запорожское за то только и войну съ Польшею начало, что Поляки церкви Божін на костелы обращали, и теперь они на нынъшнемъ сеймъ постановили церкви православныя на костелы обращать, святыя мощи въ Польшу розно развесть. Все духовенство и войско Запорожское просить и молить: смилуйся великій государь нашъ помазанникъ Божій, не подавай своей отчины во иго латинское!» Государь объявилъ имъ лично, что онъ «вины ихъ велълъ имъ отдать и къ прежнему своему милосердію принять изволиль; а еслибь впредь, забывъ страхъ Божій и великаго государя милость, стали бъ къ какой измъпъ и къ суетнымъ и ссорнымъ словамъ и письмамъ приставать и вършть, и учинять какую шатость и междоусобіе, то великій государь больше терптть не будеть: прося у всемогущаго Бога милости и пречистыя Богородицы помощи, и взявъ святый и животворящій Крестъ и во всъхъ своихъ милосердыхъ къ нимъ дълахъ свидътельствовавшись всемогущимъ Богомъ, станетъ самъ своею государскою особою въ подданство приводить и своевольныхъ унимать.»

А между тъмъ въ Москву пришла въсть, что только старшина козацкая желаетъ вывода воеводъ Московскихъ; въ томъ же январъ прислалъ государю письмо извъстный намъ протопопъ Нъжинскій Симеонъ Адамовичь, о которомъ такъ дурно отзывался Многогръшный. Протопопъ зналъ, что на него донесли царю, обвинили въ дружбъ и сообщничествъ съ Меоодіемъ, и потому начинаетъ письмо свое оправданіемъ: «Милости у васъ, великаго государя, не прошу, только свидетель мне Богъ и вся Малая Россія, что отъ измъны и невиннаго христіянскаго кровопролитія чиста моя душа предъ Богомъ и предъ вами, великимъ государемъ, и предъ всеми людьми. После моихъ трудовъ я никакъ не хотълъ тхать изъ Москвы, зная непостоянство своей братін, Малороссійскихъ жителей; но ваше царское величество приказали мит тхать въ Малую Россію съ милостію вашею государскою и грамотами къ архіепископу Лазарю Барановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полковнику Рословченку. Гетманъ Съверскій сначала принялъ меня любовно, а потомъ, по совъту преосвященнаго Лазаря, возъярился, и съ 27 ноября до 10 января мучилъ меня за карауломъ, за порукою и за присягою, не отпускаль ни въ Москву, ни въ Кіевъ, ни въ Нъжинъ, безпрестано волочилъ меня за собою. Сталъ я писать къ полковникамъ и городамъ, приводя ихъ подъ вашу высокодержавную руку, писалъ и къ воеводъ Нъжискому Ив. Ив. Ржевскому, чтобы онъ о всякихъ въстяхъ писалъ къ вамъ, великому государю и отписку свою прислалъ ко мит; и съ тъми проходцами, которыхъ я посылалъ въ Нъжинъ, воевода прислалъ отписки къ вамъ, великому государю; но какъ только проходцы пришли ко мнъ изъ Нъжина, гетманъ велълъ ихъ перехватать и въ тюрьму посадить, а меня изъ Березны до Сосницы. переслать ночью за карауломъ, отписки всв мнв же велвлъ чичитать передъ собою подъ смертною казнью, и пожегъ ихъ; еслибы воевода Ржевскій хотя мало не на ихъ руку въ этихъ отпискахъ что написалъ, то гетманъ хотълъ меня тотчасъ разстрълять, и запретиль мит, подъ смертною казнію, ни въ Москву, ни къ воеводамъ отнюдь не писать. Потомъ потащилъ меня съ собою въ Новгородокъ Съверскій; туда съъхалась изъполковъ старшина, и, по совъту архіепископа Лазаря, учинился Демьянъ Игнатовичь совершеннымъ гетманомъ надъ тремя

полками, точь въ точь какъ покойникъ Самко въ Козелцѣ; Нъжинскимъ полковникомъ сдълалъ Филиппа Уманца Глуховскаго, а Остапа Золотаренка отставиль за то, что онъ въ Ивжинъ вашему царскому величеству присягнулъ. Тамъже въ Новгородъ преосвященный архіепископъ приговориль гетману держать меня за карауломъ до тъхъ поръ, пока возвратится Забъла съ товарищами изъ Москвы, и если ваше царское величество, по желанію архіепископа и гетмана, позволите своимъ ратнымъ людямъ изъгородовъ выйти, то оставить меня въ живыхъ; если же нътъ, то меня либо смерти предать, либо Татарамъ отдать. Я сталь со слезами просить архіепископа, чтобъ не для меня, но для милости вашего царскаго величества отпустили меня либо въ Москву, либо въ Нъжинъ. Архіенископъ отвъчалъ миъ: «Не сдълаю этого для земнаго царя, а только для небеснаго, и еслибъ не мое заступленіе, давно бы тебя гетманъ смерти предаль.» А Василій Многогрышный говорить: «Брать мой гетмань передъ тобою невиноватъ, архіепископъ велитъ держать тебя за кръпкимъ карауломъ, сердясь, что ты желаешь добра царскому величеству и что къ тебъ милость государская есть». А Василій Миогогръшный въренъ тебъ, великому государю, много разъ брата своего лаялъ, что онъ гордится, людей деретъ и тебъ, великому государю, не хочетъ истинно служить; и Гвинтовка добръ же. Самъ я слышалъ своими ушами какъ архіепископъ говорилъ: «Надобио намъ того, чтобы у насъ въ Малой Россін и нога Московская не была; если государь не выведеть своихъ ратныхъ людей изъ городовъ, то гетманъ хотя и самъ пропадеть, а царство Московское погубить: какъ огонь--вещь подлежащую спалить и самъ погаснеть». Воля ваша: если прикажете изъ Нъжина, Переяславля, Чернигова и Остра вывести своихъ ратпыхъ людей, то не думайте, чтобъ было добро. Весь народъ кричитъ, плачетъ: какъ Израильтяне подъ Египетскою, такъ они подъкозацкою работою жить не хотятъ; воздъвъруки, молять Бога, чтобъ по прежнему подъ вашею государскою державою и властію жить; говорять всь: за свътомъ государемъ живучи, въ десять лътъ того бы не видали, что теперь въ одинъ годъ за козаками. Ныпъшній гетманъ безмърно побралъ на себя во всей Съверской странъ дани великія медовыя, изъ виннаго котла у мужиковъ по рублю, а съ козака по полтинъ, и съ

священниковъ (чего и при польской власти не бывало) съ котла по полтинъ; съ козаковъ и съ мужиковъ поровну, отъ сохи по двъ гривны съ лошади, и съ вола по двъже гривны, съ мельницы по пяти и по шести рублей бралъ, а кромъ того отъ колеса по червонному золотому; а на ярморкахъ, чего никогда не бывало, съ Малороссіянъ и Великороссіянъ брадъ съ воза по 10 алтынъ и по двъ гривны; если не върите, велите допросить Путивльцевъ, Съвчанъ и Рылянъ. Уже объ немъ не умолкаютъ козаки и мужики, а какъ вооружатся на него, хочетъ утекать въ цесарскую землю. Ей, ей, ей, государь, отъ его устъ я слышалъ трижды на тайныхъ со мною разговорахъ; я его, гетмана уговаривалъ и милостію вашею царскою обнадеживалъ всячески: отнюдь не хочетъ служить вашему царскому величеству, на васъ, помазанника Божія, и на царство ваше православное хулы возлагаетъ: стыдно и писать миъ. Повърь, государь, священству моему: великій врагъ, а не доброхотъ вашему царскому пресвътлому величеству. Нынъ разорвались на три доли: одни къ сему гетману, другіе къ Дорошенку, третьи къ Суховъю; отнюдь ничего добраго нътъ, для чего выводить изъ городовъ воеводъ и ратныхъ людей; еще бы нынъ промышлять, доколъ посланцы у вашего царскаго величества на Москвъ: послать бы изъ Съвска будто въ Кіевъ на перемъну, въ Глуховъ приказа три или четыре съ воеводою какимъ умнымъ; а тамъ сами князя Ромодановскаго просятъ въ Гадячь; а еслибы эти два города вашего царскаго величества ратные люди остли, то козакамъ бы уже нечего дтлать! а то ихъ горстка, а затъваютъ небылицу, будто они побъду и одолъніе одержали, такихъ статей домогаются, какихъ не бывало и прежде, когда все войско было вмъстъ не рознясь. Козаки умные, которые помнять свое крестное цълованье, мъщане и вся чернь говорять вслухь: если вы, великій государь, изволите вывесть своихъ ратныхъ людей изъ Малороссійскихъ городовъ, то они селиться не хотять, хотять бъжать врозны: одни въ украйные города вашего царскаго величества, другіе за Дивпръ въ королевскіе города. А которые посланы къ вамъ отъ гетмана козаки, Забъла съ товарищами — изволь, государь, ихъ задержать и черезъ нихъ послапцами договоръчинить для того: если вы по желанію архіепископа и гетмана не сдълаете, то они

тотчасъ къ Татарамъ, а Татары съ калгою до сихъ поръ стоятъ за Дибпромъ. Забъла и Гвинтовка со мною говорили, что они не желаютъ выхода государскихъ людей изъ городовъ; вели, государь, ихъ по одному, тайнымъ обычаемъ допросить, какъ Бога боятся, пусть такъ скажутъ; учинилось это не ихъ совътомъ, а только архіепископскимъ и гетманскимъ. Да и о томъ милости у васъ, великаго государя, прошу: пощади меня убогаго богомольца своего, не вели этого моего письма объявлять: какъ скоро довъдаются, тотчасъ меня смерти предадутъ. А людей, государь, Бога ради, изъ Малороссійскихъ городовъ не вели выводить, а лучше и прибавить.»

Вслъдъ за грамотою Симеона Адамовича, въ январъ же мъсяць, прітхаль въ Москву жилець Ушаковъ, посыланный Шереметевымъ изъ Кіева къ Многогръшному и Барановичу. Ушаковъ разсказывалъ о своихъ разговорахъ съ ними: на приглашеніе Шереметева чинить промыслъ надъ городами, бывшими въ рукахъ у измънниковъ-надъ Остромъ, Козельцомъ, Барышполемъ и другими, гетманъ отвъчалъ: «Жду отъ великаго государя послапныхъ своихъ и всякой государской милости; а какъ отъ великаго государя милость всякую увидять, то города эти, думаю, скоро подъ его высокую руку подклонятся». Барановичь говорилъ: «Надобно великому государю надъ гетманомъ и надо всъмъ войскомъ милость показать во всемъ вскоръ и посланцевъ ихъ отпустить не задержавъ; а если посланцы на Москвъ замъшкаются, то чтобы чего-нибудь дурнаго не сдълалось. Царское величество Кіевъ Польскому королю уступить ли или нътъ? Когда я съ Меоодіемъ былъ на Месквъ, въ товремя договорныя статьи читали на весь міръ; въ статьяхъ постановлено, что Кіевъ отдать въ королевскую сторону; но кагда мы были у великаго государя на отпуску и о Кіевъ докладывали, то государь милость свою намъ сказалъ, что Кіева отнюдь не уступитъ. И если царское величество Кіевъ Полякамъ уступитъ, то и сей стороны Дивпра Малороссійскіе города подъ его рукою въ твердости не будуть никогда. Во всъхъ Малороссійскихъ городахъ духовный и мирской чинъ сильно этимъ оскорбляются, особенно въ Кіевскихъ монастыряхъ архимандриты, пгумны и старцы сътуютъ и бользнь имъютъ великую о церквахъ Божінхъ, говорятъ: какъ. скоро Кіевъ въ королевскую сторону будетъ уступленъ, тотчасъ

Поляки церкви Божін превратять въ костелы и учинять унію, да и то Полякамъ будетъ досадно, что Меоодій въ Кіевъ прежній польскій каменный костель разломаль и хотъль Софійскій монастырь строить, но монастырскому строенью и почину неучиниль, а костель разломаль: такъ Поляки за это тотчасъ Софійскій монастырь въ кляшторъ обратять. Царскому величеству надобно за Кіевъ стоять крѣпко, потому что Кіевъ благочестію корень, а гдъ корень, тутъ и отрасли.» Многогръшный толковаль о своихъ ближайшихъ дълахъ: «Слышалъ я, что Дорошенко къ великому государю присылаеть, будто подъ его высокою рукою хочеть быть, и тому върить нечего: эти присылки чинить онъ лестью, хочется ему на объихъ сторонахъ быть гетманомъ одному. А я по присягъ своей царскому величеству служить радъ доскончанія живота; еслиже Дорошенка принять, то меня тотчасъ убъетъ, а въ дълахъ великаго государя проку накакого не будетъ.» — Ушаковъ разсказывалъ и о Кіевъ: въ Кіевт во встхъ монастыряхъ и въ городт митрополита Іосифа Тукальскаго любять и хотять, чтобы онъ на митрополіи Кіевской былъ по прежнему. Да архимандритъ Печерскій очень оскорбляется, что службы его и радънія къ великому государю было много, государевымъ ратнымъ людямъ деньгами и хлъбомъ помогалъ, противъ измъпниковъ всъми монастырскими людьми стояль, а за это государевой милостидо сихъ поръ не получиль, только было прислано спросить его о здоровьт; также идругихъ монастырей пгумны, которые ратнымъ людямъхлъбомъ помогали, оскорбляются.

24 января государь вельль боярину Богдану Матв. Хитрово поговорить съ Малороссійскими посланцами, Забьлою и Гвинтовкою. Хитрово объявиль имъ, что всь дьла должны быть рышены на радь, на которую отправляются бояринь князь Григ. Григ. Ромодановскій, стольникъ Артемонъ Матвьевъ и дьякъ Богдановъ. Хитрово объявиль также, что государь вельль отпустить Малороссійскихъ пльниковъ 161 человька, и спрашиваль, гдъ пристойные быть радь? Посланцы отвычали, что вдругь сказать не могуть, подумають; лучше быть радь около Десны, но черневой радь не быть, быть только полковникамъ и старшинь, потому что мыста разоренныя: какъ събдутся многіе люди; то и лошадей накормить будеть нечымь. Сего боку козаки

выбрали совершеннымъ гетманомъ Многогръшнаго: пожаловалъ бы великій государь, велълъ дать ему булаву и знамя.

На другой день, 25-го, посланцы были на казенномъ дворъ у думнаго дворянина Ларіона Лопухина и думнаго дьяка Дементья Башмакова. Имъ объявлено, что государь отпустилъ 161 плънника, отпустить и всъхъ, если они дадуть имъ роспись. — «Дадимъ роспись на радъ, отвъчали посланцы». — «Дайте письменныя улики на епископа Меводія и Нѣжинскаго протопопа», сказалъ Лопухинъ. — «Уликъ съ нами не прислано, отвъчали посланцы, дадимъ ихъ на радъ; но мы подлинно знаемъ, что вся дума у гетмана Брюховецкаго была съ епископомъ, да съ Нъжинскимъ и Романовскимъ протопопами. » — «Кто говорилъ вамъ смутныя ръчи, что листовъ вашихъ царскому величеству не доносять, и на кого въ томъ нарекали?» — спрашивалъ Лопухинъ. — «Говорилъ намъ про то Брюховецкій, отвъчали послы: сказывали ему посланцы его, прітхавшіе изъ Москвы, бунчужные Поповичь и арматный писарь Микифоръ, будто листовъ нашихъ царскому величеству не доноситъ бояринъ Ординъ-Нащокинъ и говоритъ, что Малая Россія царскому величеству ненадобна.» — «Можно вамъ и самимъ разумъть, сказалъ Лопухинъ, что все это дъло несбыточное, Ивашка Брюховецкій нарочно говорилъ на смуту.»

Посланцы настанвали, чтобы радѣ быть въ Батуринѣ, но государь рѣшилъ быть ей въ Глуховѣ — для ближайшаго привоза изъ городовъ людскихъ запасовъ и конскихъ кормовъ, и рѣшилъ, чтобы рада была черневая.

Перваго марта прівхалъ Ромодановскій съ товарищами въ Глуховъ, 3-го прівхалъ Лазарь Барановичь, и въ тотъ же день бояринъ созвалъ раду у себя на дворѣ: народу не было много, потому что изъ козаковъ и мѣщанъ были только выборные люди. Ромодановскій объявилъ, что царское величество указалъ имъ, по ихъ правамъ и вольностямъ, выбрать гетмана, кого они излюбятъ: всѣ отвѣчали, что выбираютъ Демьяна Игнатовича. Наступило дѣло потруднѣе: начали читать статью, что въ Переяславлѣ, Нѣжинѣ, Черпиговѣ и Острѣ быть воеводамъ и ратнымъ людямъ. Поднялся шумъ: «Мы били челомъ, чтобы воеводамъ не быть на этой сторонѣ!» — «Такъ, вы били объ этомъ челомъ, отвѣчалъ Ромодановскій: но великій государь велѣлъ быть

воеводамъ для кръпкаго утвержденья и обороны тебъ гетману и всемъ Малороссіянамъ, для проезду до Кіева и къ тебе, чтобы сухимъ и воднымъ путемъ всякимъ проъзжимъ людямъ и хлъбнымъ отпускамъ путь быль чисть, а не для того, чтобы воеводамъ и ратнымъ людямъ, живя въ городахъ, дълать налоги; ты, гетманъ, видишь самъ, что Маллороссійскихъ городовъ жители шатки, всякимъ смутнымъ воровскимъ словамъ върятъ и на всякія прелести сдаются, Петрушка Дорошенко, который называется гетманомъ той стороны, поддается султану Турскому и, присылая на эту сторону козаковъ, воровски здъшнихъ жителей прельщаеть, многіе изъ нихъ и теперь еще держать его сторону; Переяславль, Нъжинъ и другіе города разорены, жители ихъ разбрелись, все пусто: и если въ нихъ царскихъ ратныхъ людей не будетъ, то возвращающимся жителямъ безъ обороны нельзя будетъ строить своихъ домовъ и жить, да и Дорошенко тотчасъ же займетъ эти города своими людьми, дороги до Кіева займеть и учинить вась въ подданствъ у Турка вмъстъ съ собою». — « Не поставь себъ въ досаду, сказалъ Демьянъ, что мы эту статью оспорили; вели читать другія статьи, а объ этой мы подумаемъ». Начались толки о Кіевъ, просьбы, чтобы не отдавать его Ляхамъ. — «Въдомо вамъ самимъ, говорилъ Ромодановскій, что той стороны Дивпра козаки и всякіе жители отъ царскаго величества отлучились и Польскому королю поддались сами своею охотою прежде Андрусовскихъ договоровъ, а не царское величество ихъ отдалъ, потому ихъ отлученію и въ Андрусовъ договоръ учененъ.» — «Намъ въдсмо подлинно, отвъчалъ гетманъ, что тамошніе козаки поддались Польскому королю сами, отъ царскаго величества отдачи имъ не бывало, и если положено будетъ на съъздахъ съ польскими коммиссарами, что Кіевъ отдать — въ томъ воля великаго государа; только бы Поляки благочестивой въры не гнали, а царскому величеству можно митрополію и въ Переяславлъ сдълать.» — «Нътъ, возразилъ Лазарь Барановичь, митрополію надобно сдълать въ Черпиговъ, Черниговъ старше Переяславля и княженіе древнее».

На другой день пришли къ боярину обозный Петръ Забъла, войсковые есаулы, полковники и, отъ имени гетмана, начали говорить, чтобъ воеводамъ не быть въ ихъ городахъ и подали

письменное челобитье по статьямъ: жаловались, что парскіе воеводы, набзжая на города, завъдывали войсковою арматою; просили, чтобы реестровыхъ козаковъ было 40,000; просили на пять льготы отъ податей, а если недостанетъ денегъ на жалованье реестровому войску, то чтобы платила казна царская; чтобы гетману жить въ Батуринъ, а когда Переяславль окончательно подчинится государю, то въ Переяславлъ; чтобы воеводъ вывесть хотя черезъ полгода или черезъ годъ, когда все успокоится.

5-го марта быль новый събздъ. Ромодановскій началь темъ, что выводъ воеводъ дъло не схожее. «Но воеводы, отвъчалъ гетманъ, козакамъ и жилецкимъ людямъ обиды многія нестерпиныя чинили, въ дъла вступались, насъ убытчили; служилые люди козаковъ безчестили, лаяли, мужиками называли, воровства отъ нихъ частыя и поджоги; а въ томъ бы великій государь былъ на насъ надеженъ, станемъ служить върно, безо всякой шатости, измънять никогда не будемъ». — «До сихъ поръ, говорилъ Ромодановскій, отъ козаковъ и мѣщанъ на воеводъ и ратныхъ людей челобитья не было, а впередъ въ права ваши и суды, козацкіе и мъщанскіе, воеводамъ вступаться государь не указаль, судиться вамь между собою самимь. До сихъ поръ никакихъ жалобъ не было; еслибъ были жалобы, то былъ бы сыскъ и по сыску наказанье; явно, что дъло затъяно теперь: и вы о выводъ ратныхъ людей изъ городовъ и не думайте, какую вы дадите поруку, что впередъ измъны никакой не будетъ?»

Гетманъ и старшина молчали.

Бояринъ продолжаль: «И прежде были договоры, передъ святымъ Евангеліемъ душами своими ихъ кръпили, и что жь? соблюли ихъ Ивашка Выговскій, Юраска Хмельницкій, Ивашка Брюховецкій? Видя съ вашей стороны такія измѣны, чему върить? Вы беретесь всѣ города оборонять своими людьми: но это дѣло несбыточное! Сперва отберите отъ Дорошенки Полтаву, Миргородъ и другіе; и еслибы въ остальныхъ городахъ царскихъ людей не было, то и они были бы за Дорошенкомъ. Чтобъ больше объ томъ дѣлѣ и помину не было!»

Заговорилъ архіепископъ: «Отъ чего намъ чинятся налоги, о томъ какъ не говорить и великому государю не бить челомъ? Теперь ты, бояринъ, не хочешь съ нами чинить договору о вы-

водъ ратныхъ людей: такъ написать въ статьяхъ, чтобъ впередъ было вольно бить челомъ государю объ этомъ».

«Не только что объ этомъ въ статьяхъ писать, и говорить съ вами не хотимъ,» отвъчалъ бояринъ. — «Вечеромъ мы еще подумаемъ, сказалъ гетманъ; а изъ нынъшнихъ разговоровъ я и самъ узналъ, что въ тъхъ городахъ безъ воеводъ и ратныхъ людей быть невозможно».

6-го марта рано утромъ сътхались вст и подписали статьи, согласно волъ великаго государя. Въ статьяхъ говорилось: Быть воеводамъ и ратнымъ людамъ въ городахъ: Кіевъ, Переяславлъ, Нъжинъ, Черниговъ и Остръ; жителей воеводамъ не въдать, имъть начальство только надъ своими ратными людьми. Если получится жалоба на обиду отъ ратныхъ людей, то воеводы судятъ ратныхъ людей, по вмъстъ съ воеводами быть при этихъ судахъ изъ Малороссійскихъ жителей знатиымъ, добрымъ и разумнымъ людямъ. Поборы собпрать какъ написано въ статьяхъ Богдана Хмельинцкаго. Реестровымъ козакамъ быть въ 30,000, и давать человъку по 30 золотыхъ польскихъ; гетману 1,000 золотыхъ червонныхъ на годъ; обозному и писарю по 1,000 золотыхъ польскихъ, на судей войсковыхъ по 300 золотыхъ, на писаря судейскаго 100, на бунчужнаго 100; на полковниковъ 100 ефимковъ, на есауловъ по 200, на сотниковъ по 100. Въ реестръ писать старыхъ козаковъ, которые много служили; а если такихъ недостанетъ, то принимать мъщанскихъ и крестьянскихъ дътей. Пожалованные дворянствомъ, сохраняютъ его; и впредь государь жалуеть этою честію за заслуги по челобитью гетмана и старшины; жалуетъ также грамоты на мельницы и деревни, данныя гетманомъ и старшиною за войсковыя заслуги. Великій государь указаль быть выборному, кого гетмань, старшина и все войско выберуть, жить ему въ Москвъ погодно, чтобъ гетману обо всъхъ дълахъ писать къ нему, а онъ будетъ приносить письма къ приказнымъ людямъ, которые будутъ доносить ихъ до великаго государя, чтобъ изъ Москвы къ гетманамъ частымъ посланцамъ не быть, также и гетману посылать къ великому государю не часто, только для самыхъ нужныхъ дълъ, по три или по четыре раза въ годъ; посланному для такихъ важныхъ дълъ давать по 20 подводъ, а гонцамъ по 3, потому что подводы теряются, отъ чего козакамъ и мъщанамъ

много убытковъ. Ратнымъ людямъ на козацкихъ дворахъ не ставиться, ставиться у мъщанъ и мужиковъ, козаковъ измънниками и мужиками не называть; бъглецовъ выдавать. Какъ будетъ сътздъ съ польскими коммиссарами, то будутъ на него приглашены и Малороссійскіе выборные; только эти посланцы съ послами и коммиссарами сидъть не будутъ для избъжанія ссоры, а когда начнутся разговоры о дълахъ Малороссійскихъ, то бояре призовутъ посланцевъ и объявятъ имъ, о чемъ идетъ дъло; если же призовутъ ихъ царскіе послы и польскіе коммиссары въ засъданіе, то имъ говорить о благочестивой въръ и о другихъ своихъ дълахъ, только безъ всякихъ ссоръ, тихими и приличными разговорами. (Козаки никакъ не согласились на то, чтобъ посланцамъ ихъ не сидъть съ послами и коммиссарами). Если гетманъ въ чемъ провинится, кромф измфны, то его не перемънять безъ указа великаго государя. Учинить полковника изъ Малороссійскихъ городовъ и при немъ быть 1,000 козаковъ реестровыхъ: гдф начнутся шатости и измфны, то этому полковнику своевольныхъ унимать по своимъ правамъ. Гетманъ будетъ жить въ Батуриив.

Подписавши статьи, отправились на площадь предъ соборпою церковію; здѣсь опять бояринъ спросилъ, кого хотятъ въ гетманы? Раздался крикъ: «Демьяна Игнатова!» Обозный и полковники поднесли Демьяну булаву: «Хотя я и не желаю быть гетманомъ, сказалъ Демьянъ, однако противиться не могу, и буду служить великому государю вѣрно.»—«И мы хотимъ служить вѣрно!» завопили всѣ. Бояринъ вручилъ новому гетману подтвердительныя царскія грамоты, послѣ чего всѣ пошли во церковь и принесли присягу.

8-го марта раздавалось государево жалованье: гетманъ получиль два сорока соболей, по 100 рублей сорокъ; старшины получили по двъ пары; лучшіе люди въ полкахъ по три, а другіе по соболю; Лазорю Барановичу прислано два сорока: одинъ въ

100, другой въ 50 рублей.

Раздвоеніе между козаками и остальнымъ народонаселеніемъ Малороссійскимъ, раздвоеніе, давшее возможность Московскому правительству не согласиться на требованія Многогрѣшнаго и Барановича, это раздвоеніе ясно высказалось въ мѣщанскихъ челобитныхъ, поданныхъ царю: «Чтобъ отъ козаковъ великихъ

насильствъ и налоговъ христіянамъ въ Малороссійскихъ городахъ, пригородахъ и деревняхъ не было; жители принимаютъ къ себъ переселенцевъ съ той стороны Днъпра на хлъбъ и на соль мірскую, отъ чего бъднымъ мірянамъ великое разоренье и даже кровопролитіе въ домахъ дълается, междоусобная брань, бунты начинаются, потому что голики не хотятъ быть сыты тъмъ, что имъ даютъ, а берутъ насильно съ мъщанъ и крестьянъ. — Дъла градскія бъдныхъ крестьянъ чтобъ въ казацкую державу и власть не были отданы, чтобъ козаки на своихъ вольностяхъ жили, а до крестьянъ ни въ чемъ бы не касались, въ управленіе и въ суды градскіе не вступались. — Доходы всякіе въ казну великаго государя козакамъ не собирать, собирать ихъ мъщанамъ и крестьянамъ и отдать, кому царское величество изволитъ, чтобъ бъднымъ мъщанамъ и крестьянамъ отъ козаковъ вконецъ не разориться.»

Послъ рады, въ апрълъ прівхаль въ Москву посланный отъ новаго гетмана и всего войска, судья енаральный войсковой Иванъ Самойловъ съ челобитьемъ, чтобъ князь Ромодановскій съ своимъ войскомъ всегда готовъ былъ на защиту украйны по первому требованію, не отговариваясь неимъніемъ царскаго указа; чтобъ возвращены были въ отечество Малороссіяне, сосланные по навътамъ Брюховецкаго, и взятые въ плънъ въ послъднюю войну. Но важите была другая статья: «Если поборовъ съ Малороссійскихъ городовъ не станетъ, доплачивать жалованье войску Запорожскому изъ казны государевой; нынъ вся украйна пуста и не скоро оправится, всъмъ городамъ, по указу государеву, дана льгота на пять льтъ, и потому не съ кого поборовъ брать, мельницы вст разорены.» На вст нункты послтдовало согласіе кромѣ пункта о доплачиванін жалованья козакамъ изъ казны царской. Іосифъ Тукальскій прислаль грамоту, просиль, чтобъ государь позволиль ему быть митрополитомъ въ Кіевъ; о томъ же просиль и архимандрить Гизель: имъ отвъчали, что за нъкоторыми мърами Іосифу быть на митрополіи не возможно, потому что дъло о Кіевъ между Россіею и Польшею еще не ръшено, а какое ръшеніе на общемъ събздъ послъдуеть, въ то время митрополиту царскій указъ будетъ.

И третья смута Малороссійская, и третья измѣна гетманская не отняла восточной Малороссіи у Москвы. Турки и Татары не

поддержали возстанія Барабашей (какъ называли тогда козаковъ восточнаго берега въ Крыму); Поляки, еслибы и хотъли, не могли дъйствовать противъ Москвы, еслибъ и хотъли, не могли помочь ей.въ борьбъ съ козаками. Еще весною 1668 года посланникъ царскій Акиноовъ изъ Варшавы и воевода Смоленскій давали знать въ Москву, что въ Польшъ и Литвъ большая рознь и нестроеніе, что король королевство покинеть и пойдеть во французскую землю. Акиноовъ обратился къ извъстному Литовскому референдарю Бростовскому съ вопросомъ: кто изъ коронныхъ и литовскихъ сенаторовъ сильны, и отъ кого въ дълахъ великаго государя службы и радънья чаять! — «Царскому величеству, отвъчаль Бростовскій, радътелень литовскій канцлеръ Хриштофъ Пацъ, а изъ коронныхъ Андрей Ольшевскій, бискупъ Хелмскій, подканцлеръ, да Янъ Рей, воевода Любельскій. Надобно тебъ съ ними видеться и царскою милостію ихъ обнадежить; а канцлеръ коронный хотя и не очень радътеленъ, однако темъ людямъ не поперечитъ: такъ надобно и его почтить и видъться съ немъ.» Акиноовъ въ тотъ же день поъхалъ къ Ольшевскому и подарилъ ему сорокъ соболей; былъ у канцлера коропнаго и у воеводы Любельскаго, государевою милостію обнадеживаль, но дачи никакой не чиниль; къ Пацу отвезъ соболей и грамоту Ордина-Нащокина. Пацъ объявилъ свою службу, какъ онъ, прівхавши изъ Москвы, расхваливаль всёмъ царевича Алексъя Алексъевича, образъ котораго показываетъ мудрость, тихость и милосердіе; какъ уговариваль не искать другаго государя кром'в царевича; Литовскіе на эту мысль вст склонились, склоняются и коронные, только не всъ: которыхъ Французъ задарилъ большими подарками, тъ для короля молчатъ и поманивають на Француза. На будущій сеймъ надобно государю царю прислать пословъ своихъ съ полною мочью; король на этомъ сеймъ пепремъпно отъ короны откажется, и въ то время стануть ея домогаться многіе, а пуще всъхъ Французъ. Пацъ впервые указалъ русскому правительству могущественное средство ръшатъ выборы польскихъ королей: «Царское величество послалъ теперь войска на козаковъ: такъ пусть эти войска далеко отъ границы не отходятъ; тогда Турокъ и Французъ и другіе замфривальщики стануть опасаться, думать: какъ Москва съ козаками управится, то и Польшу станетъ оборонять; также и во время избирательнаго сейма люди, радътельные царскому величеству, будутъ надежнъе и смълъе, зная, что государевы войска на границъ.»

Между тъмъ надобно было выполнить условіе, по которому уполномоченные объихъ державъ должны были съъхаться въ Курляндін; положено было пригласить туда же и шведскихъ уполномоченныхъ. Со стороны Швецін посль Кардискаго мира слышались постоянныя жалобы на то, что не всв пленные отпущены изъ Россіи, и что шведскіе купцы терпять притъсненія въ ея областяхъ. Новый договоръ, заключенный окольничимъ Волынскимъ съ шведскими уполномоченными на ръкъ Плюсъ въ 1666 году не положилъ конца жалобамъ. Русское правительство въ свою очередь жаловалось на притъсненія своихъ купцовъ въ шведскихъ владъніяхъ, жаловалось на дурное поведеніе въ Москвъ шведскихъ резидентовъ: «не годится имъ быть на Москвъ для того, что въ торговляхъ своихъ живучи корыстуются, а государственныхъ дълъ не помнятъ», писалъ царь королю. Въ апрълъ 1668 года пошла царская грамота въ Стокгольмъ съ приглашеніемъ королевскихъ уполномоченныхъ въ Курляндію для поръшенія встхъ торговыхъ затрудненій. Съ русской стороны отправился на събздъ самъ начальникъ Посольскаго Приказа бояринъ Авопасій Лаврентьевичь Ординъ-Нащокинъ, царственныя большія печати и государственных великих в посольских в дълъ оберегатель. 26 мая вытхалъ онъ изъ Москвы съ большимъ торжествомъ: благочестивый государь, во исполнение евангельскаго гласа «яко безъ Мене не можете творити ничесоже», воздвигнуль изъ своихъ хоромъ образъ Вседержителя, и провожалъ его отъ Успенскаго собора за Тверскіе ворота до церкви Благовъщенія, здъсь по совершенін молебствія, государь обратился къ патріархамъ, просиль ихъ молиться, чтобы дело совершилось на славу св. Троицы, на радость православнымъ христіанамъ, на посрамленіе племенамъ варварскимъ, и при этомъ государь объявиль патріархамь, что такого великаго дъла издавна въ Россіи не бывало. Но Ординъ-Нащокинъ по напрасну прожиль льто въ Курляндін: ни шведскіе, ни польскіе уполномоченные не прівзжали. Королева Гедвига Элеонора, отъ имени малольтняго сына своего Карла XI, отвъчала царю: «Ваше Величество уговорились о сътздъ съпольскимъ королемъ, не объявивши намъ, не оказавши намъ этой чести. Нашему королевскому величеству этотъ съвздъ не надобенъ, потому что съ вашимъ царскимъ величествомъ о вольной торговлѣ мы условились въ Кардискомъ, и потомъ въ Плюскомъ договоръ, а съ королемъ польскимъ въ Оливскомъ; что въ этихъ договорахъ постановлено, то все будемъ содержать кръпко безо всякаго умаленья, и потому пословъ нашихъ на тотъ съездъ отправлять мы не соблаговолили. Если же вашему царскому величеству угодно будетъ пригласить насъ въ посредники при заключении въчнаго мира съ Польшею, то мы ради будемъ всякимъ пріятствомъ и дружбою оказываться.» Въ августъ король Янъ Казимиръ отрекся отъ престола и начались выборы. Архіепископъ-примасъ, гетманъ Пацъ и референдарь Бростовскій присылали къ Нащокину съ объявленіемъ, что царевичь Алекстй Алекстевичь назначенъ кандидатомъ и что успъхъ дъла несомнъненъ, но вмъстъ съ темъ имъ хотелось выведать у Нащокина, согласится ли царь послать къ нимъ сына на ихъ условіяхъ? — «Прежде всего, отвъчалъ Нащокинъ, надобно исполнить то, что договорено, сътхаться въ Курляндін, и, дастъ Богъ, при этомъ сътздъ, вст тайныя дъла къ въчному миру совершены будутъ. Шведы въ съвздв отказали: явно, что не рады они видеть союзъ Москвы съ Польшею. О государъ же царевичъ — быть ли ему королемъ польскимъ-воль праведной Божіей кто противится? какъ косхощеть, такъ по прошенью върныхъ своихъ и сотворить; а прежде всего между обоими многочисленными народами надобно въчное утверждение учинить, и тогда, будутъ ли государи родные или чужіе, во всякомъ случать будуть жить въ единствт богоугоднымъ совътомъ.» Причины, заставлявшія его отклонять предложенія объ избраніи царевича, Нащокинъ высказаль государю такимъ образомъ: «Нътъ никакой нужды ъхать на сеймъ: въчнаго мира тамъ не заключить, царевича въ короли не выберутъ, а только прежнему договору поруха будетъ. Вдаваться въ избраніе страшно и мыслить: сколько изъ Великой Россіи королевству польскому надобно будеть дать? Въ Польшу вхать миъ посломъ не на утвержденіе, а на разрушеніе мира. Корону польскую перекупять какъ товаръ, другіе.»

Въ октябръ прітхаль въ Москву гонецъ Янъ Гойшевскій, привезъ грамоту отъ «радъ духовныхъ и мірскихъ обоего на-

рода» съ извъстіемъ объ отреченіи Яна Казимира, также подлинную грамоту шведскаго короля, въ которой тотъ объявляль, что не считаетъ нужнымъ съездъ уполномоченныхъ трехъ державъ въ Курляндін, ибо въ договорахъ, какъ Оливскомъ, такъ и Кардискомъ достаточно постановлено о торговлъ». Такимъ образомъ, писали паны радные: съъздъ не состоялся не по нашей винъ, а мы готовы выслать своихъ коммиссаровъ». Согласились, что събзду русскихъ и польскихъ уполномоченныхъ опять быть въ Андрусовъ, и съ русской стороны назначенъ былъ тотъ же Ординъ-Нащокинъ, съ польской Янъ Гнинскій, воевода Хелминскій. Нащокинъ выговаривалъ коммиссарамъ, что мирное постановленіе не сдержано со стороны Поляковъ, которые не дали условленной помощи въ войнъ противъ хана и Дорошенка, и последній овладель царскими городами. «Видя такое замъшательство въ Украйнахъ, говорилъ бояринъ, надобно, для устрашенія бусурманъ, заключить союзъ въчный и кръпкій». — «Нельзя, отвъчаль воевода Хелминскій, заключать намъ теперь, въ перемпрныхъ годахъ, въчнаго союза, потому что завоеванные города остались бы тогда въчно въ сторонъ царскаго величества; надобно непремънно назначать срокъ отдачи Кіева».— «Если назначать срокъ отдачи Кіева, говорилъ Нащокинъ, то надобно назначить срокъ отдачи тъхъ городовъ украинскихъ, которыми владъетъ теперь Дорошенко. Лучше положить все это на волю Божію; послѣ великіе государи по обсылкамъ, общимъ совътомъ постановять и о Кіевъ, и объ украинскихъ городахъ». Коммиссары настанвали на срокъ. — «Прежде всего, повторялъ Нашокинъ, надобно подтвердить о соединенін силь противь бусурмань; а если вы этого не сдьлаете, то царство Московское, по нуждъ, будетъ искать дружбы у тъхъ сосъдей, противъ которыхъ теперь требуетъ у васъ союза». Наконецъ, по многимъ разговорамъ, коммиссары съ великою нуждою отложили упорныя свои рѣчи и подались учинить кръпость о соединеніи силь противь бусурмань. Это было уже въ концъ декабря. Нащокинъ возвратился въ Москву.

Но весною 1669 года онъ уже опять ъхалъ на събздъ, ъхалъ на послъднюю службу. Мы имъли много случаевъ изучить характеръ знаменитаго оберегателя посольскихъ дълъ. Мы видъли, что это былъ одинъ изъ предтечь Петра Великаго, чело-

въкъ, который убъдился въ превосходствъ запада и началъ громко говорить объ этомъ превосходствъ, требовать преобразованій по западному образцу. Онъ дорого поплатился за это, когда хваленый западъ отнялъ у него сына. Но непріятности этимъ не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, Нащокинъ сталъ порицать свое худшее; но порицая дъла, опъ непремѣнно долженъ былъ порицать лица, принять на себя роль учителя, выставляя свое превосходство, тогда какъ было много людей сильныхъ, которые не хотъли признавать этого превосходства, не хотъли быть учениками Нащокина. И нельзя не признать, что Нащокинъ поступалъ при этомъ не очень мягко, слишкомъ давалъ чувствовать свое превосходство, свои учительскія права. Сделають что-нибудь въ Москве безъ совета съ Аванасіемъ Лаврентьевичемъ или вопреки его совъта, -- Аванасій Лаврентьевичь никогда этого не забудеть: постоянно онъ будеть повторять, что вся бъда произошла отъ того, что его миънія не приняли, а не приняли не по чему другому, какъ только изъ ненависти къ нему. И какъ онъ пользовался этою непавистію, какъ употребляль во зло свои отношенія къ царю! Выведенный въ люди царемъ и поддерживаемый имъ, опъ постоянно возбуждаетъ самолюбіе Алексъя Михайловича: «ты меня вывель, такъ стыдно тебъ меня не поддерживать, дълать не по моему, давать радость врагамъ монмъ, которые, дъйствуя противъ меня, дъйствуютъ противъ тебя». Такимъ образомъ, проповъдуя самодержавіе, Нащокинъ прямо стремился овладъть волею самодержца. Не могъ не чувствовать этого царь Алексъй Михайловичь, не могъ не скучать постоянными однообразными жалобами Нащокина. Андрусовское перемиріе, столько желанное для всъхъ, чрезвычайно подняло Нащокина: его сдълали бояриномъ, подарили богатую Поръцкую волость, сдълали началькомъ посольскаго приказа съ громкимъ, небывалымъ титуломъ. Легко понять, что Аванасій Лаврентьевичь не счелъ за нужное при этомъ перемънить своего образа дъйствій и тона своихъ ръчей; легко понять, какъ доставалось отъ него дьякамъ посольскаго приказа — Дохтурову, Голосову и Юрьеву, которые вели дъло по старинъ, а Нащокинъ хотълъ вести его по новому. Какъ смотрълъ онъ на посольскій приказъ, видно изъ слъдующаго представленія его царю: «На Москвъ, государь, ей! слабо и въ государственныхъ дълахъ перадътельно поступаютъ. Посельскій приказъ есть око всей Великой Россіи, какъ для государственной превысокой чести, вкупъ и здоровья, такъ промыслъ имъя со всъхъ сторонъ и неотступное съ боязнію Божіею попеченіе, разсуждая и всечасно вашему государскому указу предлагая о народъхъ, въ кръпости содержати пелестно, а не выжидая только прибылей себъ. Надобно, государь, мысленныя очеса на государственныя дъла устремляти безпорочнымъ и избраннымъ людямъ къ расширенію государствъ ото всъхъ краевъ, и то, государь, дъло одного посольскаго приказа. Тъмъ и честь, и пизость во всъхъ земляхъ. И иныхъ приказовъ къ посольскому не примъняютъ, и думные дьяки великихъ государственныхъ дълъ съ кружечными дълами не мъщали бы и непригожихъ ръчей на Москвъ съ иностранцами не плодили бы».

Дьяки, которымъ тяжело приходилось отъ взыскательнаго новоеводителя, естественно не могли отзываться о немъ хорошо, желали отъ него избавиться и были готовымъ орудіемъ въ рукахъ враговъ Нащокина, особенно въ его отсутствіе. Въ числъ враговъ Нащокина указываютъ на одного изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, Богдана Матвъевича Хитрово; указываютъ и на причину вражды: Нащокинъ покровительствовалъ Англичанамъ, Хитрово Голландцамъ. Уже съ дороги Нащокинъ началъ посылать жалобныя письма государю: «Товарищи миѣ на съвздъ назначены прежніе и для своихъ нужныхъ даль остались они на Москвъ. Нынъ я свободенъ отъ постороннихъ печалей, только бы товарищи мон насильно изъ Москвы высланы не были и печалей бы ихъ я не видалъ. Посольское дъло основаніемъ своимъ имъетъ совътъ Божій и прежде всего миръ между своими, тогда и противные въ миръ придутъ; а тебъ, великому государю, спротство мое, какъ ненавидимъ отъ стороны, извъстно: такъ, по крайней мъръ, не видать бы мнъ отъ товарищей своихъ воздыханія и печалей и свободною мыслію, безъ переговоровъ многихъ служить. Умилосердися, великій государь, не изволь съ оскорбленіемъ, не по охоть изъ Москвы товарищей ко мнъ высылать, чтобъ холопъ твой отъ чужихъ печалей не отбылъ твоего дъла, которое всему свъту годно. Я не на урочное время и не изъ корысти тебъ, великому государю служу, при Вседержителевъ чудотворномъ образъ ваше государ-

ское пресвътлое лице мысленно на всякъ часъ во убогой душт моей и непремънно имъю: такъ бы скончать ваше великаго государя дъло неотложно. Какъ въ докладахъ, такъ и въ челобить в моемъ обиды своей въ корыстяхъ никогда на товарищей своихъ не извъщалъ. Великія государственныя дъла оберегать — эта должность въ Божіей и въ вашей государской воль: за мое педостоинство отпустить и того на мнъ не спрашивать. А если за злыми чужими нравами не буду имъть свободной службы, товарищи мои отъ страха желанія своего въ совъть не приложать, то въ такомъ несогласіи не было бы всему государству урона.» Польскіе коммиссары замъшкались за королевскими выборами, и царь, въ началь мая, прислаль Нащокину указь-- вхать въ Москву. «Мив вельно оберегать государственныя дъла, отвъчалъ Нащокинъ: такъ послъ этого на мит не спросили бы? Не знаю, зачъмъ я чзъ посольскаго стана къ Москвъ поволокусь? въ твоей государевой грамотъ инчего не написано. Пойду я за Спасовымъ образомъ въ Смоленскъ — станутъ говорить, что посольство от-- ставлено; а на посольскомъ станъ въ Мигновичахъ оставить чудотворный образъ безъ твоего указа я не смфю. Нословъ ли миф дожидаться, или на время въ Москву тхать, или впрямь быть отставлену отъ посольскихъ дълъ? надобно, чтобъ всъ людскіе переговоры и разности въ твоихъ дълахъ исчезли». Нащокинъ подозрѣвалъ, что тутъ все дъйствуютъ козни враговъ его, н знатныхъ вельможъ, и товарищей по приказу посольскому, видель, что ему не присылають изъ приказа нужныхъ бумагь, пишутъ, чтобы ъхалъ въ Москву, а зачъмъ, не объявляютъ. Всплакался, по своему обычаю, Аванасій Лаврентьевичь: «Отвелъ бы ты меня, холопа твоего, отъ посольства, такъ чтобъ уже во въки не былъ. Вотъ и прошлою зимою обругали меня ни за что во весь свъть! Возри, великій государь, для своего здоровья и для всенародныхъ неисчетныхъ слезъ и оскорбленія всякаго въ нестроенін приказномъ, омерзълаго меня холопа твоего велиотъ дъла откинуть, если я тебя прогитвалъ и недостоинъ въ оборонъ быть. Думнымъ людямъ никому не надобенъ я, ненадобны такія великія государственныя дъла! Откинуть меня, чтобъ не разорилось мною государственное дъло! Какъ въ Московскомъ царствъ искони такъ и, во всъхъ государствахъ посольскія дела ведають люди тайной ближней думы, во всемь осви-

дътельствованные разумомъ и правдою и мады непріемные. А я, холопъ твой, всего пустъ и вся дни службы своей плачусь о своемъ недостоинствъ. Удтакого дъла пристойно быть изъ ближнихъ бояръ: проды великіе, и друзей много, во всемъ прострапный промыслъ имъть и жить умъютъ; и посольскій приказъ ни отъ кого обруганъ не будетъ; отдаю тебъ, великому государю, крестное цълованіе, за собою держать не смъю по недостатку умишка моего.» Въ Москву Нащокина послъ этого не требовали; но вотъ пришла бъда съ другой стороны: грамота изъ Варшавы отъ пановъ радныхъ, отъ 20 апръля: «Отдача Кіева, писали паны, по Андрусовскому договору, назначена ныпъшняго мъсяца апръля 15-го числа; но изъ грамоты царскаго величества видно, что отдача эта отложена до коммиссіи о въчномъ миръ. Это Андрусовскому договору очевидное нарушеніе. Вы, какъ великихъ посольскихъ дълъ оберегатель и владътель, должны стараться, чтобы Андрусовскій договоръ остался ненарушенъ. Ожидаемъ удовлетворительнаго отвъта.» - «На съъздахъ объявится, отвъчалъ Нащокинъ, кто нарушилъ Андрусовскій договоръ,» а въ Москву послалъ сказать, что въ Польшт и Литвт падобно промышлять казною, да надобно отпустить плинныхъ мищанъ, иначе на съъздахъ будутъ изъ-за этого большіе вычеты, и не уступчивость со стороны польскихъ коммиссаровъ. Въ тоже время Нащокинъ писалъ, чтобы отослали въ Польшу шведскую грамоту, написанную во враждебномъ для Россіи духъ и привезенную Польскимъ гонцомъ въ Москву: «Надобно отдать грамоту Полякамъ, чтобы не было изъ-за нея ссоры; если въ посольскомъ приказъ скажутъ, что грамота нужна для улики Шведамъ, то въдь надобно прежде помириться съ Поляками, а потомъ уже ссориться со Шведами и уличать ихъ; если посольскій приказъ причтетъ миъ въ дерзость, что я обнадежилъ Поляковъ въ возвращенін этой грамоты, то такой моей дерзости для прославле-- нія государева имени и для сдержанія правды, во всякихъ дълахъ много.» Нащокинъ угадалъ: ему прислали изъ Москвы запросныя статьи, и въ первой статьт говорилось: по какому указу обнадежиль Поляковь, что шведская грамота будеть имъ возвращена? Будучи на Москвъ, ты говорилъ при государъ и боярахъ, что грамоту надобно держать кръпко на улику Шведамъ, потому что и за большія тысячи такой улики на Шведовъ

ни купить?--- «Можно было держать до тъхъ поръ, пока не спрашивали, отвъчалъ Нащокинъ: а когда просятъ, то надобно по дружбъ отдать, потому что по дружбъ прислали, а улика не уйдеть, если грамота будеть въ рукахъ у союзнаго друга.» 2) Писалъ, что Дорошенка можно принять и присладъ статьи, но по этимъ статьямъ принять отнюдь нельзя; нельзя принимать до тъхъ поръ пока не окончатся переговоры на сътздъ съ коммиссарами. — Отвътъ: «Въ томъ царскаго величества воля, а я долгъ свой отдалъ; а нынъшнее устроенье въ кръпость въчную о духовномъчниу учинить что на свътъ истинная въра безсмертна; а пріемъ Дорошенковъ безъ въры всегда непостояненъ н много Дорошенковъ. И Богъ къ готовому приступаетъ, а мое письмо по волѣ жь Его святой въ доношенье посылано. » 3) По его мизнію, объ удержанін Кіева надобно дълать чрезъ намъстника Тукальскаго, но какимъ образомъ? Отвътъ: «Въ докладныхъ въ 21 статьъ въ приказъ Малой Россіи подлинио писано; когда бы милостивый указъ изъ Москвы быль посланъ на челобитье Кіевскихъ духовныхъ; какъ въ тъхъ статьяхъ изображено, тогда падобно было бы и памъстнику паказывать; а теперь уже время прошло.» 4) Пусть объявить, что говориль въ разговорахъ въ посольскомъ приказъ о прітздъ ныптшияго Крымскаго посла. Отвътъ: «Съ Крымскимъ посломъ надобно договорится на крапко, чтобъ впредь въ общемъ съяздъ на украйнъ или на Валуйкахъ быть государевымъ, польскимъ и крымскимъ посламъ вмъсть и общимъ совътомъ миръ заключить.» 5) Какія докладныя письма оставлены имъ въ тайномъ и посольскомъ приказахъ о Кіевъ, потъмъ письмамъ Кіева задержать невозможно; а что онъ толкуетъ 16-ю статью, та къ Кіеву нейдетъ. Отвътъ: «Доклады оставлены на волю государеву, буди воля Божія и государева, а устроенье восточной церкви по склоненію духовныхъ по докладамъ отложено. 6) По какому указу отдалъ Гизелевы письма Бънъвскому, и дла чего? Отвътъ: «Кто объ этомъ донесъ, радъ съ темъ стать на очную ставку въ такомъ причетъ къ измънъ. А что къ Гизелю отъ Бънъвскаго слова дошли, то Бънъвскій радъ ссорить; если товарищи мои тогда видъли и слышали мою измъну, а не извъщали, и то ихъ правдали? Устроенье за такими ложными извътами отлагается. Въ такомъ извътъ по очной ставкъ, въ чемъ Московскому госу-

дарству убыль учинилъ, радъ, пристойно правдъ, смертью розняться, чтобы мною ненавидимымъ воровство и нераденье въ посольскомъ приказѣ искоренилось, а дѣлали бы по прежнимъ обычаямъ, безъ помѣшки, какъ имъ надобно. » 7) Для чего опъ, ъдучи изъ Курляндін къ Смоленску, писалъ между инымъ дъломъ безъ указу къ панамъ раднымъ объ отдачъ Кіева по договору въ польскую сторону прежде времени, и тъмъ подалъ поводъ панамъ прислать съ требованіемъ отдачи Кіева; и для чего польскаго нынъшняго гонца у себя задержаль, а въ Москву не пропустиль, зная 20 статью Андрусовскаго договора? Отвътъ: «Писалъ къ Ръчи посполнтой, чтобъ коммиссаровъ на съвздъ прислали до сроку отдачи Кіева, а не забытно это у Поляковъ и безъ письма моего. Гонца не послалъ за тъмъ, чтобы не было посольскимъ сътздамъ отволоки; все равно съ переводомъ листа въ посольскій приказъ подлинно писано. 8) О переводъ Малороссійскаго духовенства изъ-подъ въдомства Константинопольскаго патріарха въ въдомство Московскаго говорено патріарху Александрійскому, и онъ хотъль писать объ этомъ къ Константинопольскому патріарху съ прошеніемъ, только сказаль, что безъ совъта всъхъ своихъ духовныхъ Константинопольскій патріархъ сдълать этого не смъетъ, а онъ Александрійскій въ чужую епархію о томъ писать и указывать не смъетъ. Отвътъ: «Когда по истиннымъ докладнымъ статьямъ промыслу быть не изволено, то какъ Богъ извъститъ великому государю. А мое доношение со многою докукою для того: зачёмъ входить въ убытки, держа Кіевъ черезъ срокъ? а чѣмъ держать? — тому былъ путь. А въ съѣздахъ для въчнаго міра безъ предварительнаго устроенья не мое спротское дело отговаривать; совершать это великимъ посламъ изъ ближнихъ бояръ; по своему высокому господскому согласію учинять какъ хотять; переговаривать будеть некому, потому что не смъютъ. 9) Почтадля чего не за крестнымъ цълованьемъ? Грамотки распечатывають; а Марселисъ сказаль, что и впередъ будетъ разпечатывать; явно, что въсти переписываетъ; въ числахъ не сходится. И въ золотыхъ улика есть, что многіе присылаются чрезъ почту, а онъ не всъ объявляетъ. Томасъ Келдерманъ не бивалъ челомъ, чтобъ ему почту держать и никто у него челобитья не слыхалъ. Отвътъ: «Леонтій Марселисъ самъ за себя отвътъ дастъ, какъ принимаетъ, а присягалъ ли

служить правдою-это приказное дело. Если посольскій приказъ считаетъ Марселиса мив другомъ, то по дълу ему ненавидиму быть. Такъ лучше меня изринуть; а тъ узнаютъ перекупать и безъ меня, имъ же милы будутъ. А миъ до смерти одного пути, за помощію Божією, безстрашно держаться, и какъ Богу, такъ единому помазаннику Его служить, сильныхъ не боясь; а сынишку оборона тажъ. 10) Государева грамота къ нему посланабыла, чтобъ тхалъ въ Москву: прітхалъ Крымскій посланникъ. для великихъ дълъ. Отвътъ: «Писалъ я во многихъ отпискахъ. объ указъ: Спасовъ образъ гдъ поставить? А для чего мнъбыловъ Москву ъхать-объ этомъ мнъ не писали. На посольскомъ стапу житье не праздно: великіе въ Литвъ всполохи и наславлено про войска Московскія на ссору; все это сдержано. Чтобъ милостивый царскаго величества указъ последоваль-откинуть меня: отъ посольства за мон многія неистовыя діла, которыя тяжконынъ посольскому приказу слышать. Радъ бы я былъ, чтобы для меня дълу Божію и государскому не ругались и въ иныя земли безчестье Московскому государству проноситься перестало. 11) Мацкъевичь за собою никакихъ дълъ не сказалъ, кромъ того,. что Дорошенка къ подданству приводить, а Дорошенокъ самъ объ этомъ пишетъ и готовъ въ подданство. Отвътъ: «Зная Мацкъевича, я писалъ о его върности; а нынъ онъ про меня въ. приказъ и на площади Богъ знаетъ что слышитъ; невинная смерть всякому претить; держатся того, гдъ помощь; а я по-Господъ моемъ ни лисьпхъ язвинъ, ни птичья гнъзда, гдъ подклонить гръшную голову, не имъю, и не надобно, а ему еще свътъ, хотя и въ бъдности, не наскучилъ. 12) Пишетъ отъ себя въ Малороссійскій приказъ о Черкасахъ, что ихъ принимали мимо всякой правды: къ чьему лицу онъ это написалъ? Кто ихъприняль мимо всякой правды? И что въ томъ пріемъ правда, и что не правда? Отвътъ: «Милостивому государскому сердцу предать это суду праведному: ни къ чьему лицу это не причитано, ни мышлено, а самое дъло показуетъ. Хмельницкаго пріемъ-отъ. Турскаго повороченъ съ польскихъ кровей; другой подъ Конотопомъ, такъ и до нынъшняго времени. Или еще то неизвъстно: за благословеніемъ духовнымъ, отъ гоненія, какъ они именуютъ,. Лядскаго, въ Константинополь и мірскіе къ Турку жъ, какъ преждеи Хмельницкій, въ подданство пошли, а къ святительскому пре-

столу въ царство Московское духовнаго утвержденія не донашивали. А нынъ отъ нихъ и есть. 13) Для чего англійскій и голландскій послы теперь къ Москвъ ндуть? Отвътъ: «Идутъ къ Москвъ по шведскому заводу, домогаются въ порубежныхъ городахъ и досталь долгами разорить; что ихъ государствамъ надобно, то посланники и станутъ вымогать, а слабость посольскаго приказа узнали, что имъ надобно, то и дълаютъ по ихъ воль. 14) Для чего шведскому резиденту вельно быть въ свою землю? Отвътъ: «Такого ссорщика на Москвъ, по его прошенью, оберегалъ посольскій приказъ. Вывъдавъ все нестроенье посольское, какая между приказными ненависть и злая вражда, и кто въ этой враждъ силенъ и въ приказъ владътеленъ: вывъдавъ всеэто, онъ вдетъ домой, чтобъ друзья шведскіе безъ него отъвздомъ его наводили всякій страхъ, чего привыкли на Москвъ блюстись. Англійскій посоль грозиль Шведами царству Московскому; а въ посольскомъ приказъ ему въ томъ спущено: явная Шведу дружба! По этой дружбъ и грамота шведская задержана для разрыва съ Польшею, а не для улики Шведамъ; и кто-- Шведовъ стапетъ уличать по закупленнымъ ихъ стороннимъ страхамъ, которые на Москвъ вкорепились? Призритъ Господь. Богъ и помазанникъ Его изволитъ освободить всенародное христіанское діло отъ разрушенья, вскорт меня Авонку отъ посольства откинуть, и будеть во всемь безь помъшки, и что вновь делано дерзостію, не по прежнимъ московскимъ деламъ и то въ въчномъ миръ все исправять, все согласно по своимъ правамъ учинятъ; а мертвымъ сердцемъ того дъла мив впередъ дълать нельзя, и чему не выучился-взять неоткуда.» Въ Москвъ нападали на Леонтія Марселиса, котораго Нащокинъ употребляль по почтовому дълу. Нащокинь выставляль заслуги своего любимца, ипри этомъ случат не забылъ уколоть приказъ: «Апртля 9, (писалъ онъ царю), прітхаль ко мит на посольскій станъ Леонтій Марселисъ: ъздиль онъ въ Вильну, чтобъ сътамошнимъ почтаремъ устроить постоянную государственную. почту. Это великое государственное соединительное дъло впередъ къ умножению всякаго добра царству Московскому будетъ. Онъ же Леонтій, будучи въ Вильнъ, сыскалъ уставы печатные торговые постояннаго сбора со всякихъ товаровъ пошлинъ, какіе, при такомъ ближнемъ сосъдствъ, годны въ Москвъ и во всей великой Россіи. Эти уставы Леонтій цовезь въ Москву. Тамъ бояре спращивали гостей о торговыхъ уставахъ; но гости, зная за собою вину и желая себъ помочь, хотятъ Марселиса отътвоей государской милости отогнать, потому что онъ, служа въ сборахъ таможенныхъ, хотълъ объявить перадъніе головъ и съ гостями размолвилъ. Только бы въ приказъ правдою разсуждено было; неисчетные убытки твоей казнъ въ приказъ!»

Въ то время, какъ Ординъ-Нощокинъ перекаривался съ подчиненнымъ ему посольскимъ приказомъ, въ Варшавъ былъ избранъ новый король-Михаплъкнязь Вишневецкій, сынъ знаменитаго Іеремін, ведшаго такую ожесточенную борьбу съ козаками. Ординъ-Нащокинъ изъ Мигновичей посладъ въсть въ Москву объ избраніи Вишневецкаго, но изъ Москвы къ нему ни въсточки. Въ началъ іюля онъ обратился къ государю: «Иноземцы, наслышась про палату твою государскую, что изъ посольскаго приказа о мит огласная вражда въ міръ пущена, сомитваются въ совершени втинаго мира, дивятся, что у такого превысокаго государственнаго дъла я, ненавидимый въ палатъ; а неправда моя не обличена и отъ дъла посольскаго не откинутъ. Ваше государское самодержание во всемъ, съ сейму на Москвъ государей не выбирають, и обо мнъ знають, что я вашею государею милостію взысканъ. Шведскій резидентъ, наслышась на Москвъ, великія тайныя ссоры учинить, какъ и до сихъ поръ дълалъ, и въ такихъ приказныхъ ссорахъ въчный миръ съ Польшею заключенъ быть неможетъ; указныхъ статей, по докладу моему, до сихъ поръ ко мит не присылывано; шведская грамота, которой въ Польшу просять, отъ чего не отдать неизвъстно! Дойдетъ до съъздовъ, и миъ облихованному и непавидимому человъченку съ прежнею смълостію твоихъ государевыхъ дълъ начать нельзя; прежде когда товарищь былъ на посольствъ, самъ недълалъ, но въ Москвъ стыдился меня уличать. Опальными и ненавидимыми людьми во всемъ свъть такихъ безценныхъ дель о унатін христіанской крови не делають. Припомни, великій государь, многія горькія слезы предъ лицомъ твоимъ государскимъ. Кто Богу и тебъ неотступно служитъ, безъ мірскаго привода, тъ гонимы. Явно тебъ, великому государю, что я, холопъ твой, по твоей государской неисчетной милости, а не по палатному выбору тебъ служу и, никакихъ пожитковъ тленныхъ пе желая, за милость твою государскую неотвратно и безстрашно, никого сильныхъ не боясь, умираю вправдъ. Если я избываю своей вины, или за нерадъпіе твоей государской службы или надъ къмъ хотя видъть твою государскую праведную опалу, то укажи меня беззаступнаго прежде казинть, чтобъ иные наказались безъ заступы такъ дерзко, какъ я, въ дълахъ поступать, и держались бы кто изъ палаты къ твонить дъламъ по совъту выбранъ будетъ. Разрушая Божію помощь, мучатъ меня злыми ненавистями, не допскавшись вины, что Богу и тебъ, великому государю, въ моей дерзости противно и всему государству въ чемъ вредно было; уличили бы меня, на какія свои корысти продалъ я твои государскія дъла? потому что корень всему злу сребролюбіе; а къ иноземцамъ меня въ поступкахъ дълъ причитаютъ, то апостолъ сказалъ: всъмъ себя поработихъ да множае пріобрящу.»

Аванасій Лавретьевичь не пропускаль случая уколоть дьяковъ. Одинъ Грекъ биль челомъ въ посольскій приказъ, чтобы отписали въ Минскъ о безпошлинномъ пропускъ оттуда его товаровъ, Нащокинъ отвъчалъ, что на это иътъ инкакого права: «Чтобы изъ посольскаго приказа дать грамоту челобитчику: и я мимо себя съ такою неправдою непропущу; тутъ твоему государскому имени отъ иноземцевъ была бы укоризна; есть съ чего посольскимъ дьякамъ нескуднымъ быть и безъ иноземскихъ дълъ. Не научились посольскіе дьяки при договорахъ на съъздахъ государственныя дъла въ высокой чести имъть, а на Москвъ живучи, безстрашно мъщаютъ посольскія дъла въ прибыляхъ съ четвертными и съ кабацкими откупами».

Въ Москвъ платили ему тою же монетою и назначили ему въ товарищи Ивана Желябужскаго, человъка нелюбимаго имъ. Нащокинъ встрътилъ Жялябужскаго вопросомъ: «впередъ ты, будучи у посольскаго дъла, помогать мнъ станешь ли? объяви заранъе, потому что послъ отсылать тебя отъ дъла будетъ нехорошо».—«Тебъ допрашивать меня не указано, отвъчалъ Желябужскій; польскіе послы моего имени въ грамотахъ своихъ не пишутъ, такъ я на съъздъ стану имъ то выговаривать, а дъло посольское стану дълать, о чемъ указъ будетъ присланъ». Нащокинъ послалъ грамоту въ Москву: «По такому, великій государь, несогласію, дълу Божію и твоему разрушеніе! И на Мо-

сквъ изъ посольскаго приказа злыхъ дълъ неслушано, и то великое разрушение, а теперь на пословъ нападутъ со враждою и съ небыличными выговорами».

Желябужскій въ свое оправданіе писаль: «Я прівхаль въ Мигновичи 10-го іюля, и до 20-го числа бояринъ Аванасій Лаврентьевичь со мною о государскихъ дълахъ ничего не говаривалъ; получитъ черезъ почту изъ Польши письма — меня не призываетъ и знать мит объ нихъ не даетъ, а если и призоветъ, то ни о какихъ дълахъ не говоритъ, только распрашиваетъ, по какому моему доводу государь присылалъ къ нему стрълецкаго голову Лутохина? для чего я къ нему чрезъ его письмо ъхалъ? говоритъ, будто онъ къ великому государю писалъ, чтобы меня не высылать; говорить, что я ему у государева дъла непадобенъ, дълаю будто я дъла проклятыя; что миъ у посольскаго дъла быть нельзя, потому что съ польскими коммиссарами стану говорить спорно, а ему боярину говорить надобно все съ поклонами и съ челобитьемъ, чтобы польскихъ коммиссаровъ ничемъ не раздосадовать, ходить ему надобно за коммиссарами съ покорствомъ, потому что за нами есть ихъ добро (Кіевъ), и впередъ грозитъ мпогими распросами. А я противъ его распросовъ никакого своего довода не таплъ, и никого ни въ чемъ не въдаю, и не доваживалъ, и проклятыхъ дълъ никакихъ не держусь, и посольскихъ дёлъ на съёздахъ безъ противныхъ словъ съ поклонами и съ хожденьемъ за польскими коммиссарами съ покорствомъ какъ дълать—на столько меня не станетъ. И теперь мит за боярскимъ письмомъ на меня къ великому государю, у дъла быть нельзя, чтобы отъ недружбы боярина Аванасія Лавретьевича напрасио не пострадать и отъ великаго государя въ опаль не быть, чтобы мив бъдному въ Мигновичахъ въ конецъ не погинуть».

Желябужскій быль отозвань въ Москву; прислали и шведскую грамоту. Но Аванасій Лаврентьевичь не успокоился, послаль къ государю новую жалобу на посольских в дьяковъ, обвиняль ихъ въ явномъ желаніи не допустить до въчнаго мира; жаловался, что когда онъ быль отправленъ къ Курляндію, то дьяки, удержавъ у себя посольскій наказъ, передълывали и прислали къ нему съ подъячимъ въ дорогу; посль его отъъзда докладывали государю, писать ли его, Нащокина царственной большой пе-

чати и государственныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегателемъ? — «Указу и статей для мириаго постановленія миѣ до сихъ поръ не прислано; въ посольскомъ приказѣ развѣ то миѣ въ вину поставлено, что неотступио великому государю служу? Если миѣ посольскій приказъ не вѣритъ, то этимъ государственныя дѣла обруганы. Въ чужія государства меня оберегателемъ

пишутъ, а у себя въ приказъ не върятъ»?

Съ 25 сентября начались у Нащокина съъзды съ польскими коммиссарами — Яномъ Гнинскимъ, воеводою Хельминскимъ, Николаемъ Тихановецкимъ, воеводою Мстиславскимъ, Павломъ Бростовскимъ, писаремъ Литовскимъ. Нащокинъ объявилъ, что для утвержденія въчнаго мира падобно быть посредникамъ; коммиссары говорили, чтобы мириться безъ посредниковъ, а если дъло не сладится, тогда искать способу чрезъ посредниковъ. Потомъ начали говорить, какъ бы украинскіе народы успоконть, и отъ Турскаго подданства отвратить? Нащокинъ говорилъ, что это дъло надобно ръшить прежде всего, и для успокоенія Украйны надобно быть посольскимъ съъздамъ подъ Кіевомъ или призвать выборныхъ изъ Украйны въ Андрусово. — «Нѣтъ, возражли коммиссары, надобно прежде заключить въчный миръ.» — «Въчный миръ, отвъчалъ Нащокинъ, можетъ быть заключенъ только на условіяхъ Андрусовскаго перемирія.» — «А зачѣмъ Кіевъ не отданъ въ положенный срокъ?» спрашивали коммиссары.-«За тъмъ, отвъчали имъ, что вы прислали для его запятія полковника Пиво съ немногими людьми; но развъ можно было сдать имъ такую кръпость? это было все равно, что сдать ее бусурманамъ. — «Отъ чего, спрашивали опять коммиссары, отъ чего по союзному, договору царскія войска не соединялись съ нашими между Дивпромъ и Дивстромъ?» — «Потому, былъ отвътъ, что не допустили до этого соединенія Татары и Дорошенко, перешедши на Путивльскую сторону, гдт Дорошенко захватилъ многіе города и теперь держить; королевскимъ войскамъ следовало помогать нашимъ на Путивльской сторонъ.» — «Не могли тогда наши войска помогать, отвъчали коммиссары, потому что въ прошедшую войну мы изнурились. Надобно это пустить на волю Божію.»— «Надобно писать въ Украйну для ея успокоенія», началъ опять Нащокинъ. «Какъ писать?» спросили послы. «Писать съ объихъ сторонъ къ духовнымъ и мірскимъ людямъ,

пусть они или пришлють выборныхъ на ныпѣшніе съъзды, или какого другаго утвержденія потребують.» 19 октября письма были отправлены. Послъ этого коммиссары опять начали толковать о Кіевъ: «Нельзя было вамъ отдать Кіевъ, отвъчаль Нащокинъ, смута была тогда въ Украйнъ». Коммиссары стали говорить о въчномъ миръ съ возвращениемъ всего пріобрътеннаго по Андрусовскому перемирію. «Объ этомъ печего говорить, отвъчалъ Нащокинъ: Смоленскъ и строенъ съ нашей стороны и останется за нами въчно». Въ этихъ переговорахъ протянулось два мъсяца слишкомъ. На девятомъ съъздъ 29 ноября коммиссары объявили, что имъ велено подтвердить договоръ о соединенін войскъ, договоръ о втиномъ миръ былъ отложенъ, но коммиссары упорно стояли, чтобы назначенъ былъ срокъ сдачи Кіева. Это упорство затянуло переговоры до 7 марта 1670 года, когда Поляки перестали наконецъ толковать о Кіевъ. Постановили, чтобы первый Андрусовскій догововоръ сохранялся во всъхъ статьяхъ, запятыхъ и точкахъ, равно и постановленіе о союзъ противъ бусурманъ.

Подробности о дальивищей судьбъ Нащокина намъ неизвъстны. Въ январъ 1671 года, но случаю свадьбы царской, бояринъ Аванасій Лаврентьевичь Ординъ-Нащокинъ упоминается въ числъ бояръ, бывшихъ за великимъ государемъ, а въ февралъ начальникомъ посольскаго приказа уже является любимецъ царскій Артамонъ Сергъевичь Матвъевъ; Нащокинъ сходить съ служебнаго поприща и постригается, подъ именемъ Антонія, въ Крыпецкомъ монастыръ, въ 12 верстахъ отъ Пскова. Въ Дворцовыхъ Розрядахъ сохранилось слъдующее извъстіе «Тогожъ году (1671) въ Польшу великіе послы: бояринъ Аванасій Лаврентьевичь Ординъ-Нащокинъ, да думный дворянинъ Ив. Ив. Чаадаевъ. И Аванасій Нащокинъ отставленъ, а на его мъсто указалъ государь быть окольничему Вас. Сем. Волынскому». Очень можетъ быть, что вследствіе этого назначенія Нащокинъ подалъ такія докладныя статьи, на которыя не хотели согласиться, а онъ иначе не согласился такать, и это несогласіе повело къ окончательному удаленію Нащокина отъ дълъ.

Въ то время, какъ посольскій приказъ перемѣнялъ своего начальника, сношенія съ Польшею получали все больше и больше важности по поводу дѣлъ турецкихъ.

Въ августъ 1670 года прівхалъ въ Москву королевскій посланникъ Іеронимъ Комаръ. Онъ требовалъ, чтобы царь вельлъ двинуться войскамъ своимъ въ Украйну противъ Турокъ и Татаръ, постоянно грозящихъ Польшъ, требовалъ, чтобы немедленно дана была помощь Бълой Церкви, угрожаемой Дорошенкомъ, который разорвалъ переговоры съ польскими коммиссарами въ Острогъ. Ему отвъчали: «Если царскія войска явятся въ Украйну, то это только раздражитъ козаковъ, особенно Дорошенко, котораго это не успоконтъ, напротивъ въ движеніи царскихъ и королевскихъ войскъ онъ увидитъ явное намъреніе изгубить украинскіе народы и станетъ призывать къ себъ на оборону турецкія войска. Царскія войска стоятъ въ Бългородскомъ и Съвскомъ полкахъ и оберегаютъ Украйну. Обоимъ великимъ государямъ шатостиыхъ козаковъ лучше привесть въ послушаніе милостію, а не жесточью».

Въ декабръ 1671 года во дворцъ великаго государя было большое торжество — пріемъ великихъ и полномочныхъ пословъ его королевскаго величества, Яна Гипискаго и Павла Бростовскаго. Воевода Хельминскій витійствоваль въ длинной рѣчи предъ царемъ: «Кто здравымъ окомъ и нетемнымъ разумомъ взвъситъ дъла Божіи, у Котораго народы игрищемъ, вселенная и небеса яблокомъ, кто изочтетъ на востокъ солица Мидійское, Ассирійское и Персидское единоначальство, на полдень и западъ Греческое и Римское величіе, премудрость силу и обиліе Египта, рай обътованной земли, ея богатства и утъшенія, и потомъ увидить эти страны въ пеплъ, въ крови, безъ имени, подъ игомъ неволи и, что всего хуже, безъ познанія Божія, -- тотъ долженъ признать, что Богъ взамъну всъхъ этихъ народовъ возбудилъ, поставиль и укрыпиль народы, находящіеся подъ владыніемъ королевскаго и вашего царскаго величества, далъ королевскому величеству отъ востока и отъ полудня заступленіе, утверждающееся на кръпкомъ союзъ съ цесарскимъ величествомъ и съ цълымъ домомъ Австрійскимъ; велики владънія ихъ! до Африки и Сициліи расширяются, обнимають Америку, полную златомъ, и непобъдимымъ скипетромъ защищаютъ Европу. А ваше царское величество заступаете Европу съ другой стороны, въ предълахъ владъній вашихъ родятся, ростуть, разливаются Донъ, Двина и Волга. Ты побъждаешь дикихъ наслъдниковъ Батыя и

и Темиръ Аксака и защищаешь Европу, зѣницу вселенный; ты стремишься къ странъ, орошаемой Дономъ, дабы и тамъ, незнаемой части вселенныя наложить имя славянское; паче всего услаждаешь неудобства полунощныя милосердіемъ правленія. Оба народа Польскій и Русскій Богъ превѣчный положилъ стъною христіанства: какой же страшный отчетъ дать долженъ предъ небомъ тотъ, кто дерзнетъ ихъ ослаблять или дѣлить несогласіемъ или дружбою неискреннею».

Для переговоровъ съ послами назначены были ближній бояринъ киязь Юрій Алекстевичь Долгорукій, бояринъ князь Димитрій Алексъевичь Долгорукій, думный дворянинъ Артамонъ Сергъевичь Матвъевъ. Послы начали жалобою на Съверскихъ козаковъ, которые въ воеводствъ Мстиславскомъ и повътъ Кричевскомъ завхали земли по ръку Сожь и мирному постановленію чинять всякія противности. «Объ этомъ уже послано къ гетману Демьяну Многограшному», отвачали бояре. Потомъ послы объявили дъло поважите: «Съ великою жалостію объявляемъ, что въ государствъ королевского величества имъются нъкоторыя противности: гетманъ Петръ Дорошенко измънилъ, и на корону польскую наступають непріятели посторонніе: чтобы великій государь изволиль учинить помощь своими ратными людьми для успокоенія такихъ противностей, по любви къ королю и по утвержденному договору». Бояре: «Въ прошломъ году, какъ были на сътздахъ съ объихъ сторонъ великіе и полномочные послы, писали они въ Украйну къдуховенству и къ мірскимъ людямъ, призывая къ себъ на съъзды ихъ выборныхъ, чтобы эти выборные прислушались и увидали, что послы договариваются только объ успокоеніи христіанскомъ, а противпаго пичего украпискимъ городамъ не чинится. И теперь гетманъ Демьянъ Игнатовичь прислалъ къ великому государю Кіевскаго полковника Константина Солонину съ товарищами, людей честныхъ и разумныхъ: такъ вы бы, послы позволили въ отвътной палать этимъ посланцамъ быть для прислушанія къ дъламъ, и какія зацъпки Съверскіе козаки въ королевскихъ владъніяхъ сдълали, посланцы свое оправданіе намъ объявять сами; пусть посланцы знаютъ, что мы договарцваемся о братской дружбъ между великими государями, объ успокоеніи обонхъ государствъ; а то какъ прежде при подтвержденіи въ Москвъ Андрусовскаго

договора изъ Украйны выборныхъ людей не было, то вскоръ послъ гетманъ Ивашко Брюховецкій, сославшись съ королевскимъ гетманомъ Петромъ Дорошенкомъ, царскому величеству измънилъ, и невинной крови пролилось много». Послы: «При нашихъ разговорахъ гетманскимъ посланцамъ быть непристойно, потому что если какое-нибудь наше объявление покажется имъ противно, то они станутъ намъ о томъ выговаривать неучтиво, по своему козацкому украинскому нраву, и это королевскому величеству будетъ къ безчестью и королевскаго указа у насъ о томъ нътъ. Если у гетманскихъ посланцевъ есть какія дъла, то пусть бьють челомъ въ приказъ, а вы намъ объ этомъ объявите. На Андрусовскіе съъзды украпискіе выборные не были присланы, значитъ милость обоихъ государей укранискіе люди преслушали, и къ нынфшиему договору призывать ихъ не надобно, а приводить непослушныхъ къ послушанію и отъ Турецкаго подданства отвратить такитъ способомъ, какъ написано въ Московскомъ договорѣ — войсками съ объихъ сторонъ». Бояре: «Безчестья королевскому величеству не будетъ никакого, позвольте только имъ быть для прислушанія дълъ, а въ разговоры они вступаться не станутъ, и сидъть не будутъ, будутъ стоять, какъ и другіе наши и ваши дворяне; прежде украинскіе духовные, митрополитъ и два епископа при самомъ королъ въ Сенатъ засъдали и вольный голосъ имъли. Недавно еще великій гетманъ коронный Собъскій съ козаками украинскими договаривался, и въ Острогъ у Станислава Бънъвскаго была коммиссія съ козаками и договаривались прямымъ посолькимъ обычаемъ: стало быть дъло не новое». Послы: «Украинскихъ народовъ по совъту обоихъ великихъ государей призывать ненадобно, потому что украинскіе люди непостоянны и никогда въ правдъ не стоятъ. На прошлую коммиссію въ Андрусово гетманъ Дорошенко къ намъ писалъ, что послалъ о всемъ бить челомъ королевскому величеству на елекцію, а послъ сталъ бить челомъ въ подданство царскому величеству. И гетмана Демьяна посланцамъ при нашихъ разговорахъ быть опасно: вывъдавъ обо всемъ, станутъ они писать къ гетману Демьяну, а тотъ станетъ ссылаться съ Дорошенкомъ. При посольскихъ разговорахъ для наученія государственнымъ дъламъ бываютъ люди въдомые, върные. Гетмана Демьяна Многогръшнаго называемъ мы подданнымъ царскаго величества только въ перемирные годы; а какъ перемирные годы отойдутъ, тогда можно будетъ его называть и королевскаго величества подданнымъ. Прежде Кіевскій митрополитъ и двое владыкъ въ Сенатъ мъсто пмъли по волъ королевской, и то дъло особое. Только въ этихъ длинныхъ разговорахъ время проволакивается, а дъло не дълается; изволилъ бы великій государь учинить тому разръщеніе».

Но скораго разръшенія трудно было надъяться, потому что впереди стояли важныя дъла. Въ январъ 1672 года послы объявили, что король могъ бы покрыть братскою любовію, что Кіевъ на срокъ не отданъ, если только будетъ назначенъ другой срокъ уступки; потомъ послы спрашивали: по обязательствамъ союза какую помощь противъ бусурманъ окажетъ царское величество королевскому? Просили наказать Стверскихъ козаковъ, перешедшихъ рубежи воеводства Мстиславскаго, подававшихъ помощь Дорошенку, непріятелю обоихъ государствъ; чтобы жителямъ Римской въры въ уступленныхъ по Андрусовскому договору областяхъ дозволено было свободно отправлять свое богослужение, вольно было или принимать въ домы свои каплановъ, или для богомолья выъзжать за рубежь; чтобы шляхтъ изъ этихъ областей вольно было переходить въ королевскую сторону; жаловались, что пленная шляхта и воинскіе люди до сихъ поръ еще не освобождены, мощи, образа, утварь костельная, дъла воеводства Кіевскаго не отданы; просили, чтобы царь велълъ отдать Велижъ къ воеводству Витепскому, а Себежъ и Невль къ Полоцкому.

Бояре отвъчали, что къ гетману Многогръшному посланъ указъ о козацкихъ зацъпкахъ и списокъ съ этого указа данъ будетъ посламъ; надобно было съъхаться на рубежахъ съ объшхъ сторонъ межевымъ судьямъ, но со стороны королевской они не высланы. Изъ плънныхъ въ сторонъ царскаго величества никто не задержанъ, остались тъ, которые сами захотъли остаться; но много плънныхъ задержано въ сторонъ королевской, и посламъ объ этомъ такъ досадительно объявлять не довелось, потому что съ объихъ сторонъ уже объ этомъ говорено пространно. Съ польской стороны не только что въ титулъ царскаго величества сдъланы многія прописки, но и книги панечатаны государю и предкамъ его на великое безчестье.

. Союзъ нарушенъ со стороны королевской: когда королевскій гетманъ Дорошенко съ Татарами воевалъ на восточной сторонъ Днъпра царскіе города, то отъ короля помощи не подано. Въ Варшавъ, въ королевскомъ дворцъ, въ той палатъ, гдъ принимаютъ пословъ, на сводъ паписано живописнымъ письмомъ: на одной сторонъ король съ сыномъ и панами-радою, а на другой гетманъ польскій гонитъ Московскіе полки, царь и бояре взяты въ пленъ связаны, ту гисторію всемъ иностраннымъ посламъ показываютъ, и подлинно какъ была побъда разсказывають съ насмъханіемъ и съ укоризною Московскому государству и Россійскому народу. Тъло царя Василья Ивановича Шуйскаго уже въ Москвъ, прежнее вспоминать и тъмъ досаждать за такимъ теперь мириымъ постановленіемъ не годится, и королевское величество для братской любви вельлъ бы то выображение въ палатъ своей снять. Чтобъ отклонить бусурманское нашествіе, надобно обоимъ великимъ государямъ писать къ государямъ христіанскимъ и къ султану Турскому, а помочь войскомъ и Кіевъ отдать царскому величеству невозможно, потому что съ королевской стороны противъ Дорошенка и Татаръ помощи не дано; но царское величество не перестанетъ помогать королю Калмыцкими, Ногайскими и Донскими войсками. Пишутъ уже теперь и въ печатныхъ курантахъ, что Турскій султанъ очень печалится: всъ христіанскіе государи заключили союзъ и хотять на него войною наступать. Въ курантахъ же пишутъ, что Турскій султанъ послаль было войска свои на Черное море, но какъ услыхалъ, что Русскія войска на Черное море противъ него идти хотятъ, то велълъ всъ свои войска возвратить. Послъ этого объявленія бояре дали посламъ записку о Дорошенкъ: «Къ великому государю пишетъ гетманъ Демьянъ Игнатовичь, что присылаеть къ нему съ той стороны гетманъ Петръ Дорошенко и вся старшина, просятъ, чтобъ царское величество велълъ принять ихъ подъ свою высокую руку, потому что въ сторонъ королевской въ въръ чинится имъ гоненіе. И королевское величество позволиль бы царскому величеству принять Дорошенка, чтобы его темъ отъ Турскаго подданства отвратить. А если король и Ръчь Посполитая принять Дорошенка не позволять, то царскому величеству принять его можно и потому, что король въ своей грамотъ называль его подданнымъ

Турскаго султана, и писалъ, что опъ уговариваетъ къ турец-кому же подданству и восточную сторону Днъпра, а Дорошенко пишетъ, что опъ поддался Турскому султану отъ гоненія въ въръ, и потому по всему царскому величеству принять Дорошенка подъ свою высокую руку можно. Да и Запорожцы просятся въ подданство къ царскому величеству, а у короля быть не хотятъ, потому что имъ никакой заплаты не было».

Послы продолжали требовать, чтобъ Съверскіе козаки выступили изъ заиятыхъ ими воеводствъ и разоренная ими шляхта получила вознагражденіе, — иначе эта шляхта разорветъ сеймъ; требовали, чтобы царь помогъ войсками королю противъ Турокъ: царь обязанъ это сдълать, вопервыхъ, потому, что Турки сбираются воевать Польшу за союзъ ея съ Москвою, а вовторыхъ царь долженъ помочь и потому: когда сосъдъ погоритъ, то и до другаго огонь доберется; въ Польшъ есть приновъстка такая: однажды Русинъ звалъ Поляка на помощь противъ Турка, Полякъ отказалъ и Русинъ ему молвилъ: «поддавшись Турку, приду на корону войною». Наконецъ послы не переставали требовать, чтобъ назначенъ былъ срокъ возвращенію Кіева. «Уступимъ вамъ Кіевъ, возражали бояре, а Турокъ войдетъ въ Украйну, и Кіевъ сдълается гитздомъ для турецкихъ войскъ».

На счетъ Дорошенка послы объявили: «Царскому величеству нельзя и не годится принять Дорошенка; хотя бы и приняль, то права на украйну отъ этого не прибудеть, потому что и самъ Дорошенко права на нее не имъетъ; какъ вольно было королевскому величеству поставить его гетманомъ, такъ и перемънить вольно, когда того заслуживаетъ. Если королевское величество объявляетъ самъ о его измънъ, то царскому величеству слъдуетъ помогать на него, а не принимать его. Въра Греческая не терпитъ никакого утъсненія и поруганія; притъснена она самимъ Дорошенкомъ, который платитъ бусурманамъ за оборону свою душами христіанскими, вст церкви въ втиное порабощеніе предаеть и ко введенію мечетей ворота отворяеть. Если царское величество возьметь Дорошенка въ защиту, то война турецкая этимъ не утишится, но еще больше разгорится, ибо Турки увидять, что владънія царскія приближаются къ Греческимъ государствамъ, находящимся подъ турецкимъ владычествомъ».—«Если, говорили бояре, король позволить царскому величеству принять Дорошенка, то отъ этого королю и Ръчи Посполитой противъ Турокъ будетъ великая помощь и прибыль.»—«Какая прибыль»? спросили послы.—«Султанъ, отвъчали бояре, испугается, узнавъ, что Дорошенко подданный царскій, а не королевскій, подумаетъ, что всъ соединятся противънего, и пристанутъ къ нимъ Волохи, Молдоване и другіе Греской въры люди. Испугавшись этого, султанъ не начнетъ войны, какъ прежде султанъ Баязетъ, узнавъ о союзъ христіанскихъ государствъ, тотчасъ прислалъ просить о перемирьъ къ польскому королю Япу Албрехту, какъ разказываетъ хроника Стрыйковскаго.

Наконецъ, послѣ долгихъ споровъ, согласились на слѣдующихъ статьяхъ: 1) Оба великіе государи обязуются содержать ненарушимо Андрусовскія и Московскія постановленія безо всякаго умаленія и противнаго толкованія. 2) Эти трегубые прошлые договоры и настоящее четвертое постановление государи подтверждаютъ присягою передъ св. Евангеліемъ. 3) Трудности, которыя явились при исполненіи иткоторых в статей, напримъръ, на счетъ Кіева и вспоможенія войсками другъ другу, уладить на коммиссін, имъющей быть въ іюнъ 1674 года. 4) Въ случат наступленія Турецкаго султана на Польшу, царь помогаетъ королю войсками Калмыцкими, Ногайскими и другими ордами сухимъ путемъ, и Донскими козаками моремъ, также пошлетъ указъ на Запорожье, чтобы тамошніе козаки выходили какъ можно скоръе въ море въ возможно большей силъ чайками. 5) Царь пошлетъ къ султану и хану грамоты, отговаривая ихъ отъ войны съ Польшею. 6) Царь запретитъ Съверскимъ козакамъ давать помощь бусурманамъ или Дорошенку. 6) Царь позволяеть шляхть, оставшейся въ Смоленщинь, Стародубщинъ и другихъ мъстахъ, отъ Литвы присоединенныхъ, возвратиться въ сторону королевскую съ женами, дътьми и имуществомъ. 7) Римской въры людямъ, въ сторонъ царскаго величества оставшимся, позволяется для богослуженія вздить за границу въ ближніе костелы; а Русскимъ людямъ, въ сторонъ королевской пребывающимъ, вольное употребленіе въры Греческой. 8) Мъщане и купцы, остававшіеся до сихъ поръ въ Московскомъ государствъ, по заплатъ своихъ долговъ, отпускаются въ сторону королевскую, кромъ тъхъ, которые сами захотятъ остаться; о тъхъ же мъщанахъ, которые живутъ въ боярскихъ и другихъ людей дворахъ, будетъ ръшено на будущей коммиссіи. 9) Возвращаются части св. Древа, взятаго въ Люблинъ, сколько можно было собрать; возвращаются мощи св. Калистрата, золото, серебро, утварь и колокола кафедры Смоленской, сколько можно найти. Царское величество разошлетъ указы отыскивать всякія книги, дъла, образа, церковныя утвари и украшенія, и, что найдется, возвратить королевскому величеству. 10) Съверскимъ козакамъ приказано будетъ очистить занатыя ими мъста въ воеводствъ Мстиславскомъ, повътахъ Ръчицкомъ и Мозырскомъ, но безъ вознагражденія убытковъ. 11) Назначаются по два порубежныхъ судьи въ каждомъ воеводствъ, повътъ и уъздъ.

Въ исполнение пятой статьи договора въ апрълъ 1692 года толмачь Даудовъ и подъячій Венюковъ отправились къ султану Магомету IV съ царскою грамотою. Государь писалъ, чтобы Магометъ удержался отъ войны съ Польшею и хану запретилъ ходить на короля; въ противномъ случат онъ, какъ государь христіанскій, обославшись со встми окрестными государями христіанскими, станетъ противъ Турокъ промыслъ чинить, пошлетъ къ Донскимъ козакамъ указъ, чтобъ шли на Черное море, сухимъ путемъ пошлетъ Калмыковъ, Ногаевъ п Едисанскихъ Татаръ, кромѣ того подвигнетъ сосѣднихъ государей христіанскихъ и шаха Персидскаго. Вмѣсто султана отвъчалъ великій визирь, упрекалъ за неприличныя слова, недостойныя государей и оканчивалъ грамоту такъ: «Будете друзья или недруги намъ, въ какой путь ни пойдете, съ нашей стороны тоже самое увидите». Возвратясь, Даудовъ разскаазываль: «Въ Молдавін и Валахін жители говорять: «Если Христіане хотя малую побъду одержатъ, то и мы сейчасъ же станемъ промышлять надъ Турками». Но за то разсказалъ и другое: Астраханскіе и Казанскіе Татары и Башкирцы приходили къ султану съ просъбою, чтобы онъ ихъ встхъ съ Астраханскимъ и Казанскимъ царствомъ принялъ въ подданство, жаловались, будто Московскіе народы, ненавидя ихъ бусурманскую въру, многихъ изъ нихъ быютъ до смерти и разоряютъ безпрестанно. Султанъ отвъчалъ, чтобы потерпъли не много, и пожаловалъ ихъ кафтанами.

Гроза собиралась на югъ; начавшілся было мирныя соглашенія съ Крымомъ были порваны. 29-го апръля 1671 года плъннаго боярина Василья Борисовича Шереметева позвали къ хану на отпускъ и велъли ему поклониться Адиль-Гирею въ землю. Ханъ велълъ надъть на боярина шубу соболью да кафтанъ золотный, а когда Шереметевъ вышелъ изъ палаты, то ему подвели аргамака со всъмъ конскимъ уборомъ; потомъ ханъ прислаль ему два кафтана — атласный и суконный, шапку и штаны суконные, прислалъ рыдванъ со всъмъ нарядомъ и шесть возниковъ. Шереметевъ выъхалъ изъ Бакчисарая къ Перекопи. Но судьба хотъла жестоко насмъяться надъ несчастнымъ старикомъ: прітхаль изъ Константинополя чаунь съ султанскою грамотою-вельно хана Адиль-Гирея перемынить. Новый ханъ Салимъ-Гирей прислалъ приказъ-не отпускать Шереметева; боярина поворотили назадъ изъ Перекопи въ Бакчисарай и заковали въ кандалы, вмъсть съ молодымъ княземъ Апдреемъ Ромодановскимъ и другими знатиыми плънниками. Когда пріъхалъ новый ханъ, то съ Щереметева кандалы сияли и началась торговля: боярину объявили, что Салимъ-Гирей хочетъ быть съ великимъ государемъ въ дружбъ и любви, только бы прислалъ казну за всъ годы царствованія Адиль-Гпреева, потому что въ эти годы ханъ войною не ходилъ на Москву. Бояринъ отказалъ, что такого великаго дъла перенимать на себя онъ не можетъ. Обратились къ Ромодановскому, запросили съ него 80,000 ефимковъ, да плънныхъ Татаръ 60 человъкъ. «Больше 10,000 рублей за меня не дадутъ», отвъчалъ Ромодановскій.—«Какъ не дадуть? говорили Татары: отецъ твой бояринъ и владъетъ всею Украйною, хотя съ шапкою пойдетъ, то сберетъ съ Украйны больше 100,000». — «Хотя бы ханъ велълъ меня замучить, то больше 10,000 не будетъ», нокончилъ Ромодановскій. Государь, узнавши, что планники опять задержаны, послалъ Шереметеву 200 золотыхъ червонныхъ, а другимъ знатнымъ плънникамъ, Ромодановскому, Скуратову и Толстому по 50.

«Ближніе люди новые, увъдомляль Шереметевъ царя, —во правахъ своихъ злые и ко мит недобрые, не такіе доброправные, какъ прежніе, что были при Адиль-Гирет хант; князя Андрея и встхъ твоихъ знатныхъ людей безъ окупа на размъ-

пу ханъ не отпускаетъ, прежній договоръ съ Адиль-Гиреемъ ставять ни во что, кричать, что по ихъ старому обыкновенію и вольностямъ ханъ не воленъ отбирать у нихъ ясырь, то имъ дано за службу, за кровь и за смерть, кто что возьметь на войнъ, тъмъ они и живутъ. Твоему великаго государя дълу замедленье многае учинилось, а моему отпуску помѣшка большая отъ твоихъ людей, которые въ полону у лучшихъ и черныхъ Татаръ, научились они татарскому языку и наговариваютъ Татаръ, что если я буду отпущенъ, то послъ ни размъны, ни окуповъ за нихъ не будетъ; сказанъ имъ твой государевъ указъ, что окуповъ за нихъ никакихъ не будетъ, и потому они думають, что пропадуть въ Крыму. У тебя, великаго государя, милости прошу я холопъ твой убогій и безпомощный, давийй илънникъ и нужетерпецъ: умилосердись, государь праведный, укажи розыскать такую неправду. А дума бусурманская похожа была на раду козацкую: на что ханъ и ближніе люди приговорять, а черные юртовые люди не захотять, и то дъло никакими мърами сдълано не будетъ. Посланники твои твердятъ хану и ближнимъ людямъ, чтобы по договору съ Адиль-Гиреемъ, плънники были отпущены на размъну безъ окупа; по тъже послапники, увзжая изъ Крыма, беруть съ собою много плънниковъ на окупъ. Отъ этого чедные люди п не хотять розмѣны: намъ, говорять, въ розмѣнѣ прибыли петъ, только прибыль одному хану; прибыльнее намъ пленииковъ отпускать съ посланниками и брать на нихъ окупъ на Москвъ. Умилосердись, государь праведный, не дай напрасною смертію умереть, и въ нечестивой сторонъ тъло гръшное собакамъ и звърямъ поъсть, и костей убогихъ врознь розносить; укажи, государь, быть розмѣнѣ на Донцъ». Но розмѣны на Донцъ не было, и плънники по прежнему оставались въ Крыму.

Скоро число ихъ увеличилось, вслъдствіе войны турецко-татарской. Но прежде чъмъ приступимъ къ ея описанію, обратимся къ Малороссіи, которая уже успъла перемънить гетмана.

## ГЛАВА II.

## продолжение царствования алексъя михайловича.

Безпокойства относительно Малороссіи. Письма Барановича въ Москву. Новый соперникъ Дорошенку — Ханенко. Барановичь хлопочеть о пенарушеніи Глуховскихъ статей. Пепрочность Многогрфшнаго въ Малороссіи. Торжество Дорошенка. Пронски Тукальскаго. Константинопольскій патріархъ выдаетъ проклятіе на Многогрфшнаго. Притязанія Барановича. Царскій отвфтъ Малороссійскимъ посланнымъ. Посольство изъ Москвы къ Константинопольскому патріарху для снятія проклятія съ Многогрфшнаго. Представленія Дорошенка. Война на западной сторонъ Дифпра. Неудовольствія Многогрфшнаго. Посольства къ нему изъ Москвы. Доносы старшины на гетмана. Многогрфшный схвачемъ и привевень въ Москву. Обвиненія на него поданныя. Допросъ и ссылка Многогрфшнаго. Ссылка Сфрка. Рада въ Козачьей Дубровъ. Избраніе Самойловича въ гетманы. Похожденія ложнаго пророка Вдовиченка въ Запорожьи.

Усившнымъ окончаніемъ Глуховской рады безпокойства Московскаго правительства на счетъ Малороссіи далеко не прекращались: новый гетманъ далъ знать въ Москву, что 1-го іюля 4669 г. Суховъй съ Запорожцами и съ Крымскимъ султаномъ Нурадиномъ пришелъ подъ Каневъ и сталъ на Расавъ, съ нимъ Запорожцевъ 3,000 да Татаръ 100,000, полки Уманскій, Корсунскій и Кальницкій поддались Суховъю, отставъ отъ Дорошенка; что Дорошенко съ митрополитомъ Тукальскимъ упросилъ Юрія Хмельницкаго оставить монашество: они хотятъ сдълать его гетманомъ; только въ такомъ случать Дорошенко надъется сохранить жизнь, потому что если выберутъ въ гетманы Суховъя, то ему не быть живу: Суховъй отомститъ ему за потопленіе своихъ людей подъ Переволочною. 6 іюля пришелъ въ Каневъ и Дорошенко и разослалъ универсалы, приглашая полковниковъ на раду на Расаву.

Въ сентябръ явился въ Москву посланецъ отъ Лазаря Барановича и увъдомилъ, что гетманъ въ Смълой между Пути-

влемъ и Ромпами, при немъ царскія войска, Нѣжинской пѣхоты 300 человъкъ, да козацкіе полки — Нъжинскій, Черииговскій, Переяславскій, Прилуцкій, Стародубскій, при немъ и Мурашка; къ Смълой пошелъ гетманъ противъ Гамален и орды, потому что въ Малороссін села и деревни жгуть, людей побивають и въ пленъ Татарамъ отдають; съ Гамалеею три полка — Миргородскій, Полтавскій, Лубенскій, да при немъ же 3,000 Татаръ; гетманъ Черкасъ и Татаръ многихъ побилъ; но съ другой стороны, Дорошенко собирается многимъ собраньемъ и орда пришла къ нему многая, пришли Турки, Волохи и Молдаване. Барановичь писалъ государю: «Многочастно и многообразно писалъ я къ вашему царскому величеству о помощи ратными людьми, да не буду безстуденъ, потому что гетманъ Демьянъ Игнатовичь утруждаетъ меня грамотами, и самъ въ Черниговъ, когда провожали святъйшаго папу и патріарха Пансія Александрійскаго, говориль: «мы святыни твоей по-. слушавшись, цъловали крестъ царскому величеству въ надеждъ, что къ намъ ратные люди будутъ на помощь. Теперь на насъ орда наступаетъ, а помощи нътъ; наше попраніе ордамъ врата отверзеть и въ Великороссійскіе города.» Смилуйся, государь, прикажи боярину своему, князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому спѣшить на помощь украйнѣ, а гетманъ уже пошелъ изъ Батурина.» Сильнъе писалъ Барановичь къ Матвъеву: «Государь указалъ князю Гр. Гр. Ромодановскому стоять въ Съвскъ: но отъ этого гетману и украйнъ какая помощь, когда подъ бокомъ у этихъ войскъ бусурманы съ козаками объихъ сторонъ бъдную украйну, какъ хотятъ, пустошать, надъ гетманомъ Демьяномъ Игнатовичемъ и надо мною насмъхаются. Еслибы сначала, вскоръ послъ статей Глуховскихъ, какъ я твоему благородію совътоваль и къ царскому величеству писалъ, силы государевы наступили, то давно бы уже украйна успокоилась; и теперь еще не такъ трудно это сдълать, если скорая помощь къ гетману придетъ, потому что гетманъ человъкъ рыцарскій, знаетъ какъ дъло сдълать, только было бы съ чъмъ.» Барановичь просилъ также царя и Матвъева и о своемъ дълъ, чтобы книга его: Трубы была напечатана въ Москвъ: «чтобы могъ вскоръ типомъ въ царствующемъ градъ Москвъ вострубити.» — «По нашему великаго государя указу,

отвъчаль царь, вельно боярину князу Ромодановскому идти немедленно въ Малороссійскіе города, и вельно передъ собою послать помощь къ гетману 500 человъкъ конныхъ и пъшихъ людей; книги: Трубы отданы въ свидътельство, и какъ изъ свидътельства выйдутъ, то нашъ указъ о нихъ будетъ.»

Архіепископъ напрасно такъ безпокоплся: Дорошенко, занятой у себя усобицею, не могъ быть очень страшенъ для восточной стороны. Въ Запорожьъ явился ему новый соперникъ, Ханенко, котораго польское правительство провозгласило гетманомъ западной стороны, гдъ онъ и утвердился въ Умани и нъкоторыхъ другихъ мъстахъ. Суховъй началъ помогать Ханенку; Юрій Хмельницкій, скинувши монашескую рясу, соединился съ ними. Ханенко писалъ Многогръшному, чтобы помогалъ ему на общаго непріятеля Дорошенка. Но изъ Москвы Демьяну Игнатовичу дали знать, чтобы не вмъшивался въ эту усобицу: «Указъ вашего царскаго величества исполнять готовъ, отвъчалъ Миогогръшный: понеже между собою раздоръ учинили, пусть сами и расправятся.» Гетманъ понялъ мысль царя и успоконлся. Но Лазарь Барановичь, теперь, по удаленіи Меводія, единственный архіерей на восточной сторонъ, считалъ своею обязанностію заботиться объ интересахъ Малороссін, не допускать нарушенія Глуховскихъ статей. Въ концъ года пріъхалъ отъ него въ Москву игуменъ Іеремія съ жалобами: 1) въ Глуховскихъ статьяхъ постановлено, что по первому или второму прошенію гетмана государевы войска явятся на защиту украйны: теперь все льто гетманъ просилъ войска — и не обрълъ милости, отъ чего великая поднялась молва въ людяхъ. 2) Въ Глуховскихъ статьяхъ постановлено отпустить всёхъ узниковъ, засланныхъ въ Москву Брюховецкимъ, также всъхъ козаковъ, взятыхъ на бою и деревенскихъ крестьянъ: теперь многіе Малороссіяне ходили въ Великую Россію отыскивать своихъ родственниковъ и возвратились нисъ чъмъ. 3) Вопреки Глуховскимъ статьямъ взятыя воеводами войсковыя и городскія пушки до сихъ поръ не отданы, что нелюбо козакамъ. 4) Не отданы церковные утвари и сосуды. 5) Въ Глуховъ постановлено, что безъ козацкихъ пословъ коммиссія съ поляками не будетъ отправляться; а теперь коммиссія не только отправлялась безъ казацкихъ пословъ, но, какъ видно изъ коммиссарскихъ писемъ къ До-

рошенку, и совершено, отъ чего встала большая смута. Архіепископъ бьетъ челомъ: если еще коммиссія не окончилась, то чтобы государь велѣлъ отправить на нее пословъ гетманскихъ, да утолится жителей украинскихъ малодушіе. 6) Полномочные коммиссары восточнымъ берегомъ Днъпра отправили посланниковъ къ западному гетману Дорошенко, не давши знать объ этомъ гетману восточному, чемъ возбудили въ немъ гнъвъ. 7) Посланники эти коммиссарскіе произвели большую смуту тъмъ, что листами своими приглашали Малороссіянъ объихъ сторонъ Дивпра высылать на сеймъ знатныхъ людей духовнаго и мірскаго чина съ челобитными къ королю о своихъ надобностяхъ: Малороссіяне стали опасаться, чтобы ихъ на коммиссін королю не отдали. — Царь отвъчаль Барановичу: «Тебъ бы радънье свое показать, гетмана и все войско утверждать, чтобы они на нашу милость были надежны: никто ихъ, за милосердіемъ Божінмъ, изъ-подъ нашей высокой руки восхитить не можетъ. Ты пишешь про Глуховскія статьи, что безъ посланниковъ козацкихъ коммиссіямъ не отправляться: хотя и такъ въ Глуховскихъ статьяхъ постановлено, однако тому время не дошло; а въ 17-й статьт написано: если у насъ, великаго государя съ королевскимъ величествомъ или ханомъ Крымскимъ на коммиссіяхъ будетъ вспоминъ о войскъ запорожскомъ, то въ то время быть козацкимъ посламъ; когда такіе разговоры начнутся, тогда гетманскіе посланцы пбудуть позваны; ты пишешь, что коммиссарскіе послапцы призывали Малороссіянъ на сеймъ къ королю; но въ листъ боярина Ордина-Нащокина написано: призываетъ изъ украйны духовнаго и мірскаго чина людей для истинной въдомости и разсужденія духовнаго, о устроеніи въчномъ, призываетъ къ себъ на коммиссію и Дорошенка, отводя отъ бусурманскаго совъта, о посылкъ же къ королю на сеймъ въ листъ не написано. Заточники и плънные, которые сысканы, отосланы къ гетману, и кто именно, о томъ къ тебъ послана роспись; о пушкахъ воеводы намъ писали, что они отдали ихъ гетману по Глуховскимъ статьямъ, и что отдано, послана къ тебъ роспись.»

Весною 1670 г. потхаль въ Малороссію подъячій Михайла Савинъ искать мастера винограднаго строенья, также мастера, который бы умъль сажать дули, груши, сливы, оръхи Кіевскіе,

пасечника для пчелъ. 17 апръля въ Батуринъ Савинъ былъ на объдъ у гетмана, къ которому сътхались полковники встхъ городовъ восточной стороны поздравлять съ праздникомъ, Свътлымъ Христовымъ Воскресеньемъ; не было только полковниковъ Полтавскаго и Миргородскаго. За объдомъ Многогръшный началъ говорить полковникамъ: «Слышу я, что козаки всъхъ городовъ меня мало любять; если и вправду такъ, то вы бы били челомъ великому государю объ избраніи другаго гетмана, я клейноты войсковые уступлю тому, кого вы выберете. А пока я буду гетманомъ, своевольниковъ усмирять не перестану, сколько во мнъ мочи будетъ, на томъ я великому государю присягалъ; не такъ бы, какъ Ивашка Брюховецкій: какъ Іуда Христа предаль, такъ онъ великому государю измъниль; а я объщался за великаго государя умереть, чтобы послъ меня роду моему слава была; а сколько своевольникамъ не крутиться, кромѣ великаго государя дъться имъ негдъ.» Тутъ Переяславскій полковникъ Дмитряшка Райча ударился объ столъ и началъ говорить со слезами: «Полно намъ уже тъхъ гетмановъ обирать и за тъми гетманами крови христіанской литься; будемъ себъ только одного великаго государя имъть неотступно, а своевольниковъ укрощать: »

На другой день, 18 числа у гетмана съ полковниками и старшиною была рада, потому что годъ безъ войны не пройдетъ: полковники всъ присягали, цъловали государево знамя на томъ, чтобы имъ ни на какія непріятельскія прелести не склоняться и противъ непріятелей стоять упорно и гетмана во всемъ слушаться. Савину сказывали, что Полтавскій и Миргородскій полки гетману не послушны: Дорошенко къ нимъ пишетъ съ угрозами, чтобы гетмана Демьяна не слушались, а гетманъ Демьянъ къ нимъ пишетъ, чтобъ на Дорошенковы прелести не склонялись; а Полтавцы и Миргородцы, запершись въ городахъ, ни того, ни другаго не слушаются. Не очень хорошо говорили Савину и о другихъ полковникахъ: съ гетманомъ Демьяномъ великому государю върно служатъ и прямымъ сердцемъ поступаютъ полковники — Переяславскій Дмитряшка да Стародубскій Рословченко, а другихъ украинскихъ городовъ полковники такъ и сякъ.

Не прочио, по этимъ въстямъ, было положение гетмана въ Малороссін, а тутъ еще самъ гетманъ прислалъ дурныя въсти о Запорожьт; въ іюлт 1670 года Многогрышный прислаль грамоту Матвъеву, «благодътелю и пріятелю своему милостивому;» тетманъ жаловался что Ханенко и Запорожцы отправили пословъ своихъ къ великому государю, въ грамотъ, писанной къ пему, Демьяну, не назвали его гетманомъ: «Они хотятъ бить государю челомъ, писалъ Многогръшный, чтобы позволено было выбирать гетмана въ Запорогахъ, а не въ городахъ; но еслибы царское величество это позволиль, то на украйнъ вновь всталобы смятеніе, ибо запорожцы привыкли людей разгонять.» Но Москвъ въ это время было не до поставленія въ Запорогахъ гетмана: Разинъ поднималъ восточное казачество. Въ сентябръ опять прівхаль въ Батуринь къ Многограшному подъячій Савинъ съ царскою грамотою: царь приказывалъ гетманувыбрать пять или шесть сотъ козаковъ и отправить ихъ въ полкъ къ князю Ромодановскому противъ Разина; гетманъ отвъчалъ: «По государеву указу велълъ я въ разные города универсалы разослать, чтобы войско козацкое собиралось въ Глуховъ; велълъ я собрать войска тысячу человъкъ, начальникомъ у него будеть генеральный есауль Матвъй Гвинтовка; я приказаль ему идти въ полкъ къ князю Гр. Гр. Ромодановскому. Ко мнъ пришли въсти изъ Лубенъ и Миргорода, что ханъ Крымскій съ большимъ войскомъ вышелъ и хочетъ воевать на той сторонъ Днъпра Дорошенка и польскіе города; а Юраска Хмельницкій съ калгою салтаномъ пдетъ на эту сторону и войска при немъ съ 60,000, хочетъ ханъ Крымскій Юраску сдёлать гетманомъ на объихъ сторонахъ Диъпра. Изъ Запорогъ писали козаки къ Стенькъ Разину, будто я гетманъ у великаго государя не въ подданствъ, чтобы Стенька шелъ на государевы понизовые города безопасно, меня не боясь. А еслибы у меня такихъ въстей про Татарскій приходъ не было, то ябы, по указу великаго государя, послаль войска своего съ 10,000 человъкъ. Великій государь пожаловаль бы меня, вельль въ Съвскъ быть пъхоть, солдатскимъ полкамъ или стрълецкимъ приказамъ двумъ или четыремъ тысячамъ, потому что чаю я отъ своихъ людей шатости: Юраска Хмельницкій идетъ съ ордою на сю сторону; а меня мало любять, потому что наихъ руку и къ злой мысли мало поступаю, унимаю ихъ отъ всакой шатости; а что при мнъ голова Московскихъ стръльцовъ съ приказомъ, то его въ походъ съ собою брать не буду, потому что онъ будетъ домъ

мой оберегать.»

Въ тоже время были въ Москвъ посланцы Барановича и Многогръшнаго, нашъ старый знакомый, протопопъ Семенъ Адамовичь и сотникъ Василій Семеновъ; гетманъ извѣщалъ чрезъ нихъ великому государю, что въ малороссійскихъ жителяхъ начала быть шатость: какъ были у царскихъ пословъ съ королевскими коммиссарами съъзды, то будто постановили Кіевъ и всъ города этой стороны отдать Полякамъ; на съъздахъ былъ Стародубовскаго полковника Рословченка братъ Иванъ, и онъ-то сказываль гетману про всв посольскія постановленія; гетманъ и старшина отъ этого въ великомъ сомнъніи, особенно оттого, что посланцы ихъ на съъздъ не были. Еслибы въ нынъшнемъ или въ будущіе годы съ объихъ сторонъ Днъпра и Запорожцы начали бить челомъ великому государю, чтобы собрать черневую раду, то великій государь гетмана пожаловаль бы, черневой рады созывать не велълъ, чтобъ между ними не учинилось междоусобія и кровопролитія какъ при Брюховецкомъ. Если Дорошенку отъ непріятелей его, Ханенка и Суховъя учинится утъснение, и побъжить онъ въ Киевъ или иные города этой стороны Днъпра или въ слободы на украйну, то великій государь не велълъ бы его принимать, чтобы не встало между ними междоусобіе. Если Дорошенко, Ханенко, Суховъй или Сумской полковникъ и другой кто-нибудь станутъ писать къ царскому величеству на него, гетмана о какой невърности, то чтобы великій государь не изволиль тому върить. Если на этой сторонъ ему гетману объявится противникъ, то великій государь велълъ бы его гегмана своими ратями оборонить и въ изнеможении позволиль бы ему въ велико россійскіе города съ домомъ своимъ прітхать, а когда прітдеть, чтобы воеводы или приказные люди непріятелямъ его не отдали. Великій государь велълъ бы его гетмана обнадежить, что Кіевъ и города восточной стороны не будуть никогда уступлены королю.

Многогрѣшный думаль, что Суховѣй и Ханенко заставять бѣжать Дорошенко; но вышло противное: Дорошенко поразилъ Суховѣя, Ханенка и Хмельницкаго, взялъ послѣдняго въ плѣнъ

и отослаль къ султану. Сперва Хмельниченко сидъль въ Семибашенномъ замкъ; но потомъ султанъ велълъ освободить его, пожаловаль кормомъ и дворомъ. Торжествующій Дорошенко тъмъ опаснъе былъ для Многогръшнаго; но къ усобицъ между: гетманами присоединилась еще усобица между архіереями: Іосифъ Тукальскій не переставаль хлопотать о подчиненін себъ Кіева и всей Малороссін, а такъ какъ политическое раздъленіе Малороссін на двъ части подъ двумя гетманами производило и раздъленіе церковное, то Іосифъ враждовалъ къ восточному гетману не менъе Дорошенка. Но если на западной сторонъ подлъ Дорошенка находился претендентъ на митрополію, то на восточной подль Многогрышнаго находился также архіерей, который, какъ мы видъли, домогался первенства даже и въ томъ случат, еслибы Кіевъ отошелъ къ Польшъ. Лазарь Барановичь заступился за себя и за своего пріятеля Демьяна Игнатовича и написалъ государю: «Преосвященный Іоспфъ Тукальскій, митрополить кіевскій домогается у Демьяна Игнатовича, чтобы духовенство восточной стороны находилось въ его послушанін и повинности. Я отписаль ему, что Демьянь Игнатовичь безь въдома, воли и указу вашего царскаго величества ему этого позволить не можетъ. Что жь случилось? Попъ Романовскій (Романъ Ракушка), который передъ тъмъ въ Нъжинъ былъ козакомъ, зашедши на ту сторону Дивпра, повхаль отъ митрополита Тукальскаго въ послахъ къ св. Меоодію, патріарху Константинопольскому, и хитростію выправиль на гетмана Демьяна Игнатовича пеблагословенный листъ, чтобы его этимъ неблагословеніемъ застращавши, и міръ въ обиду подавши, смуту на сей сторонъ украйны учинить. Хотя гетманъ вашего царскаго величества и ненаходится подъ зависимостію Константинопольскаго престола, однако пельзя же не обращать вниманія на имя и власть вселенскаго патріарха. Демьянъ Игнатовичь удивляется вмѣстѣ со мною такъ неосторожно выданному патріархомъ неблагословенію, что не можетъ не оскорбить и вашъ пресвътлый престолъ, потому что Демьянъ Игнатовичь вашего войска гетманъ. Онъ бьетъ челомъ, чтобы ваше царское величество ходатайствовало предъ патріархомъ Константинопольскимъ о благословеніи ему, и чтобы впередъ патріархъ такъ неосторожно клятвенныхъ листовъ не выдаваль; достойнье клятвы тоть, кто ее обманомь у св. патріарха выправиль и вашего царскаго величества престоль укорить дерзнуль; въ этой патріаршей неблагословенной грамотъ Демьянъ Игнатовичь и гетманомъ не названъ, названъ простымъ именемъ Демкомъ Игнатенкомъ; мало ли есть Демковъ Игнатенковъ, но гетманъ одинъ-Демьянъ Игнатовичь. Митрополитъ Тукальскій хочеть завладіть духовенствомъ восточной стороны Днъпра; но здъсь духовенство и мірскіе люди всъ хотятъ быть подъ моею паствою; я отдаю это дъло на вашего царскаго величества высокое разсмотръніе — въдать ли миъ все духовенство на сей сторонъ Дивира, какъ гетманъ въдаетъ мірскаго чина людей? потому что трудно духовенству, пребывающему на вашей царскаго величества сторонъ, переъзжать къ митрополиту на другую, королевскую сторону; въ этомъ раздъленіи могло бы что-нибудь и недоброе возрасти. Митрополитъ Кіевскій хотя и всей Россіи пастырь и ексархъ Константинопольскій, однако не всегда священниковъ этой стороны имълъ въ своей паствъ, но всякій находился въ послушанін у своего особаго пастыря: Черниговскіе Черниговскаго архіепископа, Переяславскіе Переяславскаго епископа знали; митрополитъ же Кіевскій отъ древнихъ въковъ въ Кіевъ на своемъ сидя мъстъ у св. Софін, только одною тою стороною Дивпра довольствовался, и теперь, на той сторонъ Днъпра пребывая, довольствоваться тамошнимъ духовнымъ чиномъ можетъ. О Кіевъ и прежде многочастно и многообразно писалъ якъвашему царскому величеству, и теперь повторяю, ибо слухъ здъсь прошелъ, что онъ на коммиссін уступленъ Ляхамъ и послъдняго числа поября нынъшняго года будетъ отданъ, о чемъ всъ православныя Кіевскіе обптели плачуть, и весь православный малороссійскій народъ въ смятеніи. Ей премилосердый, православный царю! пожальй крови своей и искони въчнаго отечества, потому что сущая-то вашего царскаго величества кровь -- оные правовърные великіе князья и цари Кіевскіе; не отпускай же своего присвоенія и вънца царскаго, того святаго великаго града Кіева отъ своей государской руки правовърной въ иновърную, въ въчное поношеніе и жалость всему православному христіанско мународу. Смѣю припомнить и о государскомъ словъ (понеже слово дъломъ закоснъло) на счетъ напечатанія трудовъ моихъ Трубами названныхъ; смиренно быо челомъ, чтобы

ваше царское пресвътлое величество слово свое дъломъ совершить изволиль, потому что книги уже исправлены, св. Іоасафомъ патріархомъ благословены.» Протопопъ Семенъ подалъ и листъ. патріаршескій съ проклятіемъ на Многогръшнаго: «Меводій, Божіею милостію архіепископъ Новаго Рима великій патріархъ. Честный отецъ Романъ протопопъ Бряславскій извъстиль насъ, что во время войны и смятенія межъ людьми Демко Игнатенко овладълъ домомъ онаго јерея и пограбилъ имънје его-четыреста осмачекъ хлъба, шесть котловъ великихъ, четыре коня, полтораста свиней, двъ сабли оправныхъ позолоченыхъ, пять сотъ золотыхъ денегъ, а самого его изгналъ: если Демко Игнатенко отдасть протопопу все, что взяль, въ целости, безъ отговорокъ, по доброй волъ, то будетъ благословенъ; а если не захочеть отдать, то дабудеть отлучень оть Бога, проклять и не прощенъ, мертвый да не разсыплется никогда, до уръченнаго суда; камин, дрова, жельзо да истльють и разсыплются и земля разсядется, онъ же никогда. П пожреть его земля яко Давана и Авирона; гроза Божія верху главы его; имѣніе его и труды дабудутъ прокляты и да неузритъ счастія никогда; имъніе его вътромъ да пойдетъ, напослъдокъ же и самъ да обратится ни во что; да познаетъ самъ, яко не съ нимъ Богъ, и св. Ангелъ Божій на страшномъ судів не при немъ, отлученъ отъ церкви христовой, чтобы его къ церкви никто не припускалъ, и дабы его не благословилъ и не кадилъ, дара Божія не давалъ, и у трапезы никто съ нимъ не ълъ и не пилъ и не сидълъ съ нимъ и не прощался съ нимъ и здоровья не сказывалъ, и когда умретъ, чтобы его тъло никто не хоронилъ подъ тяжкою нашею клятвою архипастырскою и отлученіемъ отъ церкви того іерея, который его похоронить; будеть на немь проклятіе св. 318 богоносныхъ отцовъ Никейскаго собора, доколъ не отдастъ всъхъ вещей, взятыхъ у отца господина Романа.»

13-го іюля протопопъ и сотникъ видъли очи великаго государя, были у него у руки на крыльцѣ передъ передними сѣнями и, по первой статьѣ о Кіевѣ самъ государь объявилъ посланнымъ: хотя въ Андрусовскихъ статьяхъ и упомянуто было объ отдачѣ Кіева, но такъ какъ Поляки нарушили иѣкоторыя условія, потому теперь онъ и въ помышленіи не имѣетъ Кіева королю отдавать; на нынѣшней коммиссіи полномочные послы королевскимъ коммиссарамъ и слова не дали говорить объ отдачъ: Кіева, восточной же стороны Давпра и сами Поляки не домогались. Подлиннаго постановленія о въчномъ мирт не учинено; а еслибы договоръ состоялся, то немедленно дано было бы знать гетману, чтобы присылаль своихъ людей на коммиссію по статьямъ Глуховскимъ. На вторую статью о радъ былъ отвътъ: великій государь черневой радъ, хотя бы отъ кого и челобитье пришло, быть не изволить, да и быть радъ не для чего: бываетъ черневая рада для гетманскаго выбора, когда гетманъ умретъ или гетманомъ быть не велятъ. Дорошенка государь никуда пускать и принимать не велълъ. Государь, знаетъ върную службу гетмана Демьяна Игнатовича, и если кто-нибудь станетъ на него писаті, вършть не изволить; въ нуждъ воеводы его въ царскіе города примутъ и непріятелямъ не выдадутъ. Барановичу быль отвътъ, что государь тотчасъ же велълъ начать печатаніе Трубъ; къ несчастію бумаги нътъ, придетъ изъ-за моря не ранње 1-го сентября. Царь объщаль послать надежнаго Грека къ патріарху Константинопольскому по дълу о проклятіи гетманскомъ. Наконецъ Кіевская область и Малороссія по сю сторону Дивпра отдана въ паству Барановичу. Протопопъ Семенъ писалъ гетману изъ Москвы: «Царское величество неизръченную милость къ вельможности твоей являетъ; непотребно нимало о милости его сомивваться; къ тому же и ходатай скорый и пріятный господинъ Артемонъ Сергфевичь (Матвфевъ); онъ къ вельможности твоей совершенную любовь имъетъ, а это лучше всего, о войскъ Запорожскомъ и о всей сторонъ Малороссійской безпрестапно у царскаго престола, какъ мать о чадахъ убивается; сказалъ намъ: «пока живъ, не перемънюсь». Замедлились мы здёсь за благимъ советомъ Артемона Сергевича, который хотълъ, чтобы мы были при отпускъ низовыхъ козаковъ Запорожскихъ; не стыдился его милость Артемонъ Сергъевичь, именемъ царскимъ выговорилъ Запорожцамъ: для чего Ханенко гетманомъ пишется, и для чего вельможность твою Стверскимъ, а не настоящимъ гетманомъ почитаютъ? Запорожцы дали словобыть подъ твоимъ послушаніемъ».

Для ходатайства предъ Византійскимъ патріархомъ о сиятіи проклятія съ Многогръшнаго отправился въ Константинополь переводчикъ Христофоровъ, и привезъ оттуда любопытныя.

нзвъстія, показывающія, въ какомъ затруднительномъ положенін находился патріархъ вследствіе подданства Дорошенкова султану. Въ Яссахъ царскій пасланецъ встрътился съ знаменитымъ Тетерею, который вхалъ къ султану; на вопросъ Христофорова, что это значить? Тетеря отвъчаль, что въ Польшъ чести ему никакой не оказали. Прітхавши въ Царьградъ, Христофоровъ представился патріарху и подаль ему царскую грамоту, въ которой Алексти Михайловичь просилъ снять проклятіе съ гетмана Мпогогръшнаго. «О чемъ ко мнъ великій государь пишетъ, отвъчалъ патріархъ, того я не упомню, справлюсь въ своихъ записныхъ книгахъ и завтра тебъ отвътъ дамъ». На другой день Христофоровъ отправился за отвътомъ «Прінскалъ я дъло, сказалъ ему патріархъ: сдълалось оно по неволь, такимъ образомъ: не стало въ польскомъ королевствъ, въ городъ Львовъ православнаго епископа, одинъ Латинецъ, именемъ Симеонъ пожелаль Львовскаго архіерейскаго престола, и биль челомь Волошскому господарю, чтобы писаль объ немь ко мив. Господарь ко мит написаль; по нему отказаль, что безъвъдома всъхъ православныхъ Львовскихъ жителей въ епископы поставить миъ инкого нельзя. Тогда этотъ Латинецъ нашелъ въ Волошской землъ двоихъ запрещенныхъ митрополитовъ, которые и посвятили его въ епископы въ городъ Сочавъ, и отпустили во Львовъ, но Львовскіе православные на престоль его не пустили, и выбрали набожнаго и добраго человъка, инока Іосифа, ко мит его прислали, и я поставилъ его къ нимъ въ епископы. Но Латинецъ Симеонъ билъ челомъ Дорошенку и Тукальскому, чтобы они объ немъ писали ко мит, и они написали, что Симеонъ этотъ человъкъ добрый, ученый и христіанниъ православный. Съ грамотами ихъ прітхаль ко мнъ Браславскій протопопъ Романовскій. Я отвъчаль, что уже епископъ поставленъ во Львовъ, а Симеона посвящаль невъдомо кто. Тогда Романовскій потхаль къ султану, и я получилъ грамоту отъ каймакама Мустафы паши, что султанъ приказываетъ мнъ исполнить то, о чемъ писалъ Дорошенко. Я не послушался; но Романовскій потхаль въ другой разъ къ султану, и привезъ мит грамоту уже отъ самого султана, чтобы я сейчасъ же исполниль Дорошенкову прозьбу. Тутъ дълать миъ было нечего: отставилъ я епископа Іосифа и благословилъ Симеона. Въ это же время протопопъ Романовскій биль мнъ челомъ, что во время войны Демьянъ Игнатовичь пограбиль у него имъніе и до сихъ поръ имъ владъеть, и чтобы я патріархъ предаль за это Демьяна проклятію, а того мнъ не сказалъ, что Демьянъ гетманъ и царскаго величества подданный. Я, посовътовавшись со всъмъ соборомъ, далъ Романовскому на Демьяна проклятую грамоту, въ которой написано: если дъйствительно такъ, какъ доносилъ Романовскій, то анавема».

«Учини, святыйшій патріархь, по прошенью царскаго величества, началь Христофоровь, изволь дать прощальную грамоту гетману Демьяну Игнатовичу и съ тымь отпусти меня къ царскому величеству». — «Никакъ мит этого сдълать нельзя, отвычаль патріархь: еслибы отъ этого мит одному приключилась быда, то я приняль бы съ радостію; но опасаюсь, чтобъ не навести быды всему христіанству; пошлю я къ Демьяну Игнатовичу прощальную грамоту, а онъ станеть этимь хвалиться, узнаеть Дорошенко, тотчасъ отпишеть къ султану, и будеть отъ этого великое кровопролитіе».

«Онасаться тебѣ этого нечего, возражаль Христофоровъ: прощальную грамоту отвезу я къ царскому величеству, и царское величество изволить отослать ее къ гетману, и прикажетъ, чтобы держаль ее при себѣ, для души своей, а хвалиться ему предъ народомъ не для чего». — «Вотъ посмотри, отвѣчаль патріархъ, какую сочинили ложную грамоту, будто я писаль ее къ великому государю. Грамота объявизась у визиря; визирь призываль меня и хотѣлъ было погубить, да спасибо оправдали меня добрые люди; однако дѣло стоило мнѣ съ пять сотъ мѣшковъ». Наконецъ патріархъ далъ грамоту.

Въ Константинополъ патріархъ боялся Дорошенки, какъ присажника султанова; а въ Чигиринъ Дорошенко увърялъ греческаго архіерея въ своей преданности православному монарху. Весною 1671 года заъхалъ къ нему греческій архіерей Манассія, отправлявшійся въ Москву, и Дорошенко началъ ему говорить: «Писать я къ царскому величеству не смъю; донеси великому государю, что мы ради ему служить; отъ польскаго насилія принуждены мы на время поддаться Агарянину. Чтобы великій государь, для святой восточной церкви, принялъ насъ подъ свою руку, держалъ бы насъ, какъ держитъ нашихъ братьевъ той

стороны; а если не захочетъ принять, то помирилъ бы насъ съ польскимъ королемъ. Въ 68 году приходилъ я въ царскіе заднепровскіе города съ Татарами по прошенью Ивашки Брюховецкаго и иныхъ старшинъ; однако и тогда я козаковъ и Татаръ до бою съ царскими ратными людьми не допустиль, взятых в государевых воеводь и ратных влюдей въ Москву многихъ (!) отпустилъ, хотя и претерпълъ за то отъ Татаръ большую бъду; полковниковъ, которые съ Демьяномъ Игнатовичемъ царскому величеству поддались, не подговаривалъ и впередъ подговаривать не буду. Чтобы гетманъ той стороны со мною въ дружбъ былъ и Запорожскихъ послапцевъ къ польскому королю не пропускаль; а ссоры всь отъ Запорожцевь: чтобы великій государь ни въ чемъ имъ вършть не изволилъ. Если государь пришлеть ко мит свой указъ, то я и Стеньку Разина къ его царскому величеству по прежиему въ подданство наговорю.» — Въ Каневъ Тукальскій объявиль Манассіи, что какъ скоро государь обнадежитъ ихъ, что приметъ въ подданство, то опъ, митрополитъ сейчасъ же самъ поъдеть въ Москву, а теперь ъхать и писать не смъетъ, потому что и прежнія его письма объявились у Поляковъ. Въ грамотъ своей къ царю Дорошенко особенно нарекалъ на Запорожцевъ, которые, по его словамъ, и при Богданъ Хмельницкомъ, и при другихъ гетманахъ, творили великое смятеніе между русскими христіанами, надъ безчисленными благочестивыми людьми убійства, мучительства и кровопролитіе исполняли. «Самъ я, писалъ Дорошенко, восточной церкви удъ, и потому, ища добра церквамъ Россійскимъ, тебя, православнаго государя, за главу себъ имъю».

Льтомъ 1671 года на западной сторонь Дифпра пачалась война: съ одной стороны Дорошенко съ Турками и Татарами, съ другой Поляки пустошили песчастную страну; Ханенко и Сърко были на сторонъ польской. Но и восточная сторона не была покойна. Въ концъ 1671 года въ Москвъ узнали, что гетманъ Миогогръшный обнаруживаетъ сильное неудовольствие вслъдствие неопредъления границъ между Малороссиею и Литвою по ръкъ Сожъ. «Если царское величество, говорилъ гетманъ царскому посланцу, подъячему Савину, если царское величество изволилъ земли наши отдавать королю по пемногу, то ужь изволилъ бы насъ и всъхъ отдать, король будетъ памъ радъ! Но у насъ на этой сторонт войска тысячь со сто, будемъ обороняться, а земли своей не уступимъ. Отъ насъ задору никакого нътъ и не будетъ, а за правду будемъ головы свои складывать. Ожидалъ я къ себъ царскаго величества милости больше прежняго, а царское величество изволилъ насъ въ неволю отдать: нашихъ купцовъ польскіе люди грабятъ и въ тюрьмахъ держатъ, около Кіева разоряютъ, а великій государь ничего имъ не сдълаетъ и насъ не обороняетъ; еслибъ мы сами себя не обороняли, то давно бы насъ Поляки въ неволю побрали; а на оборону отъ Московскихъ людей надъяться намъ нечего». Все это говорилъ гетманъ съ сердцемъ, и тотчасъ же поъхалъ съ челядью своею въ поле. Тамошніе люди Савину сказывали: когда гетманъ сердитъ или въ какомъ сумнительствъ, то все тядить по полямъ и думаетъ про всякія дъла.

Гетманомъ дъйствительно овладъло сильное сумнительство: «Я, говорилъ онъ, ныиъшияго своего чина не желаю, потому что очень боленъ, желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мнъ смерть приключится, то у козаковъ такой обычай — гетманскіе пожитки всъ разнесутъ, жену, дътей и родственниковъ моихъ нищими сдълаютъ; да и то у козаковъ бываетъ, что гетманы своею смертію не умираютъ; когда я лежалъ боленъ, то козаки сбирались всъ пожитки мои разнести по себъ».

Для объясненій по дъламъ польскимъ въ январт 1672 года къ Демьяну въ Батуринъ явился стрълецкій полуголова Танъевъ. «Точно, сказалъ гетманъ Танъеву: я говорилъ, что великій государь изволиль отдавать землю нашу по немногу, говориль для того, чтобы великій государь пожаловаль, Поляковь пускать за Дивпръ и за Сожу не вельлъ; только ихъ пустить за ръку Сожу, и они станутъ вступаться въ Малороссійскіе города, земли и угодья, станутъ называть города многіе на этой сторонъ Дивпра своими; правда ихъ и постоянство мив извъстны, на чемъ пункты ни становять, никогда того не держатся». Въ Батуринъ при гетманъ жилъ въ это время голова Московскихъ стръльцовъ Григорій Нетловъ; онъ поразсказалъ Тантеву много новостей: «Бздилъ Нѣжинскій протопопъ въ Новгородокъ Сѣверскій къ архіепископу Лазарю Барановичу, забхаль по дорогь въ Батуринъ, былъ у гетмана, и тотъ началъ ему говорить: «я узналъ, что государь указаль быть на мое мъсто гетманомъ Кіевскому

полковнику Константину Солонинъ, а меня отставить». Протопопъ отвъчалъ ему, чтобы онъ не върилъ такимъ словамъ, государь его жалуетъ и никогда не перемънитъ. Гетманъ осерчалъ и хотълъ своими руками отсъчь протопопу голову саблею
у себя въ свътлицъ и бранилъ его всячески, кричалъ: «Ты за
одно съ Москалями мною торгуешь»! Протопонъ перепугался,
не сталъ при гетманъ сходиться съ Неъловымъ и ему подходить
къ себъ не велълъ, видълся съ нимъ тайно у церкви и велълъ
беречься, чтобы какого лиха отъ тъхъ словъ не сдълалось въ
Украйнъ».

Симеонъ Адамовичь самъ описалъ Матвъеву разговоръ свой съ гетманомъ: «Яко изначала началъ я за помощію Божіею служити върно великому государю: тако и нынъ, сколько могу, служу и радъю; только нынъшней наглой нашедшей на гетмана скорби никонми притчами и мърами исцълити не могу. Нъкто крамольникъ вмъстилъ гетману, будто великій государь Константина Солонину гетманомъ Запорожскимъ учинилъ. Зъло о томъ сътуетъ; скорбитъ о томъ, что Пиво съ Ляхами около Кіева монастыря и монастырскія отчины попустошиль; спрашиваетъ, по коихъ мъстъ граница съ Ляхами? а мнъ почему знать! И о Кіевъ сътуетъ и говоритъ, буде Кіевъ великій государь отдастъ? И я ему клянуся душею и священствомъ, что ничего того великій государь не мыслить, и на меня оскорбился, смертною казнію грозя: если что съ Москвы послышу непристойное, велю тебя лютою смертію уморити. И я ему сказаль, что за истину и за великаго государя готовъ умереть, а то все сказываютъ ложь, и его милостію государскою безпрестанно обнадеживаю, а какъ увидалъ конечную его непреклонную скорбь, прітхавъ изъ Батурина февраля въ 1-е, посовътовавъ съ думнымъ дворяниномъ, съ Ив. Ив. Ржевскимъ, нарочно скорымъ гонцомъ в. государю и твоей милости о томъ въстно чинилъ. Бога ради, понецытеся, какъ скоряе посылайте какова умна человъка отъ в. государя къ гетману съ грамотою, обнадеживая его, опишите о Кіевъ и о границъ, что Кіевъ не въ отдачъ Ляхамъ и о томъ, что о Солонинъ на гетманство и не помышляется, потешьте Господа ради»! Въ следъ за грамотою, протопопъ, вмъстъ съ есауломъ Павломъ Грибовичемъ отправился въ Москву въ послахъ отъ гетмана.

Дъйствительно молва о смънъ Многогръшнаго Солониною, певъдомо откуда, шла по Украйнъ; по мы знаемъ, съ какою легкестію върили въ украйнъ всякой молвъ; приверженцы Демьяна встревожились не меньше его самого. Къ Нъжинскому воеводъ Ржевскому пришелъ того же города козацкій полковникъ Гвинтовка и началъ говорить, что царь велълъ перемънить гетмана и всю старшину. Ржевскій позваль его къ себъ объдать; тотъ не пощелъ и сказалъ: «Какъ къ вамъ идти? какіе вы добрые люди, что такъ дълаете непостоянно? в Старая сказка объ уступкъ Кіева и всей Малороссіи королю польскому опять пошла въ ходъ. Многогрѣшный говорилъ Неѣлову: «Государь съ королемъ помирился, городъ Кіевъ и насъ всъхъ уступилъ Полякамъ; но если такъ сдълано, то мы всъ, покиня женъ своихъ и дътей у царскаго величества, пойдемъ головами своими противъ Поляковъ борониться, Кіева, Печерскаго монастыря и Малороссійскихъ городовъ въ королевскую сторону не отдадимъ, у короля въ подданствъ никогда не будемъ; далъ мнъ знать объ этомъ Дорошенко, а Дорошенку сказывалъ польскій посолъ». Когда пронесся слухъ о смъпъ Демьяна Солониною, то гетманъ пилъ непомърно и сердитъ былъ многое время, съ Невловымъ не говорилъ ничего и къ себъ не призывалъ, пьяный изрубилъ саблею Переяславскаго полковника Дмитрашка Райчу, такъ что тотъ слегъ отъ ранъ. Въ другой разъ, напившись, билъ по щекамъ и пипками и хотълъ рубить саблею судью Ивана Домонтова, насилу Невловъ отняль у него саблю, за что Демьянъ бранилъ его Москалемъ. — «Но когда гетманъ не пьетъ, говорилъ Невловъ Танвеву, то у него все разсмотрительно; теперь вся старшина боится его взгляду, и говорить ин о какихъ дълахъ не смъютъ, потому что гетманъ сталъ къ нимъ непомърно жестокъ. Судьи очень тужатъ; говорили мнъ, что гетманъ теперь сталь очень сердить на нихъ всъхъ старшинъ: только кто молвитъ слово -- онъ и за саблю, спуску никому нътъ; Стародубскаго полковника Петра Рословченка онъ перемънилъ, велель быть полковникомъ брату своему родному Саввъ Шумъйку; Рословченко сидить въ Батуринъ за карауломъ, за что сидитъ никто не въдаетъ и бить челомъ никто за него не смъетъ. Старшины-обозный Петръ Забъла, и судын, и Дмитрашка Райча в. государю служать върно и обо всякихъ новостяхъ мнъ дають знать,

только боятся со мною видъться днемъ, потому что безпрестанно гетманъ велитъ челядникамъ своимъ за ними смотръть, чтобы они съ Московскими людьми не сходились; съ новостями приходятъ они ко мит по ночамъ; я привелъ ихъ къ присягъ: цъловали образъ Спасовъ, что быть имъ неотступно подъ государевою рукою. Однажды говорилъ со мною гетманъ: какъ бы царское величество изволилъ той стороны Дивпра гетмана Петра Дорошенка принять подъ свою высокую руку, то онъ бы Дорошенко былъ на той сторонъ Днъпра гетманомъ, а я на этой сторонъ; Дорошенко бы ту сторону отъ непріятельскихъ людей оберегалъ, а эта сторона была бы въ миръ и тишинъ, на сю сторону Дорошенко непріятелей не пускаль бы». Невловь объясниль и причину такой внезапной перемъны въ отношеніяхъ Многогръшнаго къ Дорошенку: гетианъ, говорилъ опъ, ссылается тайно и безпрестанно съ Дорошенкомъ, на банкетахъ пьетъ здоровье Дорошенка и меня пить заставляетъ. Былъ гетманъ на банкетъ у полковника Дмитрашки Райчи и говорилъ всей старшинъ: «Видите вы, какая ко мит великаго государя неизречениая милость: присланъ ко мит полковникъ Григорій Нетловъ съ полкомъ, и у него стръльцовъ въ полку съ 1000 человъкъ». Старшина говорила: «еслибы не царская милость и не радънье батьки пашего и добродъя, неотступнаго просителя государской милости ко всей украйнъ, Артемона Сергъевича Матвъева, еслибы хотя мало присылка Тантева запоздала, то быть бы въ украйнт большимъ бъдамъ, должно быть ангелъ благовъстилъ великому государю, что на эти лихіе часы, въ такихъ нашихъ смутныхъ бъдахъ прислалъ своего посла, его прівздомъ все у насъ пошло хорошо по прежнему, и многія души освободились отъ невиннаго турбованія». Невловъ говорилъ Танвеву: «если гетманъ станетъ пить по прежнему, то я боюсь бъды; ключи городскіе у меня; кто откуда ин пріздетъ, гетманъ приказалъ мнъ, распрося, посылать къ себъ».

Когда въ Москвъ получена была грамота Симеона Адамовича, то, поскакалъ въ Батуринъ Малороссійскаго приказа переводчикъ Григорій Колчицкій съ царскою грамотою къ гетману. Государь писалъ: «Нашего указа не бывало, чтобы Солонинъ быть гетманомъ; мы никогда не назначимъ гетмана безъ челобитья всего войска Запорожскаго и безъ рады войсковой даже

и по смерти твоей. Солонина удержанъ въ Москвъ для переговоровъ съ польскими послами.» Выслушавъ грамоту, гетманъ сказалъ: «Въ грамотъ написано: государю въдимо учинилось, что я пребываю въ великомъ сомитній на счетъ Солонины; а отъ кого въдимо учинилось—въ грамотъ не сказано?-«Великому государю и мив это неизвъстно», отвъчалъ посланный. Если слухъ пошелъ отъ Малороссіянъ, уйми ихъ по своимъ правамъ; если отъ Московскихъ ратныхъ людей, отпиши объ нихъ къ в. государю». — «О назначенін Солонины, сказаль гетманъ, слышалъ мой слуга въ Кіевъ. Тотъ же слуга сказывалъ мнъ, что жена Солонины разослала по Кіевскому полку листы, прцказывая, чтобъ готовили стацію къ пріфзду мужа ея. Я велълъ ей быть въ Батуринъ для допросу». При Колчицкомъ пріъхала она въ Батуринъ и объявила, что ничего не слыхала и ни о чемъ не приказывала. Гетманъ велълъ отпустить ее въ Кіевъ. Посланный обнадеживаль гетмана и на счеть Кіева, что никогда не будеть отдань Полякамъ; гетмань отвъчалъ, что ни въ чемъ не сомнъвается, по потомъ высказалъ новую причину неудовольствія на Москву: «Какая мнъ и войску честь отъ великаго государя? на Глуховской радъ постановлено, что при переговорахъсъ Поляками присутствують послапцы войска Запорожскаго съ вольнымъ голосомъ, а теперь на Москвъ послапцевъ нашихъ и въ палату не пускаютъ. Войску Запорожскому отъ того безчестье и печаль великая!» — «Послѣ переговоровъ, отвъчалъ Колчицкій, полковнику Солонинъ и товарищамъ даютъ знать обо всъмъ и отвътныя письма объявляютъ.»—«Какъ тому върить? возразилъ гетманъ: показываютъ что написано русскимъ письмомъ: вольно что хотятъ написать; а намъ тутъ большое сомнъніе.» — «Не один русскіе письма показывають, но и польскія», отвъчаль посланный, увъряя гетмана, что его служба и радънье не будутъ забвенны у великаго государя. «Еслибъ я мыслиль зло, сказаль гетмань, то этихъ словь не объявляль бы.» Но еще Колчицкій быль въ Батуринь, какь 20 февраля Невловъ далъ знать Нежинскому воеводе Ржевскому, что въ Батуринъ становится мятежно и частъ опъ бъды: пришелъ въ Батуринъ Ворошиловскій полкъ и козаки этого полка разставлены по тъмъ же дворамъ, гдъ стоятъ стръльцы, и козаки говорятъ стръльцамъ непристойныя слова, отъ которыхъ и прежде была

бъда. Самъ Ржевскій писаль къ Кіевскому воеводъ князю Козловскому, смѣнившему Шереметева, чтосынъ Нъжинскаго полковника Гвинтовки объявилъ ему, что гетманъ Демьянъ посылаетъ въ Кіевъ Стародубскій полкъ брата своего Шумъйка да изъ Батурина Ворошиловскій полкъ. Ржевскій въ той же грамоть жаловался Козловскому, что Гвинтовка начинаеть быть къ нему недобръ, и жители Нъжинскіе не по прежнему ласковы. Пришелъ въ Кіевъ Гоголевскій попъ Исакій и объявилъ воеводъ: былъ я въ Терехтемировскомъ монастыръ и слышалъ отъ тамошняго игумена, что гетманъ Демьянъ и полковники разныхъ городовъ Переяславской (восточной) стороны часто списываются съ гетманомъ Дорошенкомъ отомъ, чтобы имъ не допустить государя до миру съ Польскимъ королемъ, а если государь отдастъ Кіевъ Польскому королю, то имъ соединиться всемъ съ объихъ сторонъ, за Кіевъ стоять и съ Поляками биться.

Въ Батуринъ опять поскакалъ только что возвратившійся оттуда Тапъевъ. Выслушавъ успокоптельную царскую грамоту, гетманъ долго молчалъ, потомъ началъ: «Какъ мнъ, начальнымъ людямъ и всему войску Запорожскому не имъть опасенія, видя, что великій государь Кіевъ и эту сторону Дифпра отдаетъ Ляхамъ въ въчную нестерпимую неволю, посрамление и безчестіе, церкви Божіи на унію, разореніе и запустъніе, отдаетъ тайно, потому что во время переговоровъ въ Москвъ нашимъ посланцамъ не позволили сидъть въ посольской избъ и вольныхъ голосовъ имъть, держатъ ихъ на Москвъ какъ невольниковъ, отговариваются тъмъ, будто королевскіе послы этого не хотятъ, называя ихъ своими холопями. Но это сдълали не королевскіе послы, а царскіе бояре, чтобы отдача Кіева и Малороссійскихъ городовъ была невъдома войску Запорожскому. Этимъ войско запорожское на въки обезчещено; Поляки станутъ смъяться надъ нами и въ хроники впередъ для спору напишутъ, что Москва козаковъ въ посольство не допустила. Когда ранятъ кого въ лобъ, то хотя рану и залъчатъ, но знакъ ея до смерти останется: такъ и намъ этого безчестья въчно не забыть. А великій государь городъ Кіевъ и всъ Малороссійскіе города не саблею взяль, поддались мы добровольно для единой православной въры. Если Кіевъ, Малороссійскіе города, я и все войско Запорожское

великому государю не надобны, отдаетъ королю, то онъ бы воеводъ своихъ изъ этихъ городовъ велълъ вывести, мы сыщемъ себъ другаго государя. И Брюховецкій, видя московскія неправды, много терпълъ да не утерпълъ, и хотя смерть принялъ, а на своемъ поставилъ: такъ и я, видя неправды великія, велълъ въ Черниговъ большой городъ отъ малаго городка отгородить, а что отъ этого сдълается, Богъ въдаетъ. Да и время намъ искать другаго государя, кромъ короля, а подъ королевскою рукою не будемъ, хоть до ссущаго младенца помремъ. Полаки хотять на московскія деньги идти на Дорошенка, усмирить его, и потомъ взять Кіевъ и Малороссійскіе города; но мы, войско объихъ сторонъ Диъпра, соединясь съ Турскимъ войскомъ и съ Татарами, пойдемъ противъ польскихъ силъ, и хоти всѣ помремъ, а Кіева и Малороссійскихъ городовъ не дадимъ. Да и дожидаться не станемъ: послъ Свътлаго Воскресенья пойдемъ въ Польское государство войною великимъ собраньемъ: Варшава и всъ Польскіе города не устоять, будуть сдаваться, потому что во всъхъ городахъ православія много, развъ устонтъ Каменецъ Подольскій и то не надолго; ни одинъ Полякъ не останется, развъ православной въры, и посполитые люди подъ державою Турскаго султана будутъ; а какъ надъ Польскимъ государствомъ что учинится, такъ и другому кому тоже достанется. Государь пишеть, что списокъ съ договорныхъ статей пришлетъ съ полковникомъ Солониною: по я и все войско этимъ спискамъ не въримъ, чего глаза наши не видали и уни не слыхали. И такъ много ко мив писемъ съ Москвы присылають, только бумагою да ласковыми словами утишають, а подлиннаго ничего не объявляють, много съ Поляками договоровь чинять, а границы не учинять; а Поляки мало по малу Малороссійскій край завзжаютъ, полковникъ Пиво около Кіева все запустошилъ, людей побиваль въ посадахъ. Гомельцы просятся къ войску Запорожскому, и мит не принять ихъ нельзя, войско никого не отгоняетъ, да и время миъ свой разумъ держать. Писалъ я къ царскому величеству о Дорошенкъ и Запорожцахъ; мнъ даютъ знать, что съ ответомъ скоро пріедеть голова Московскихъ. стръльцовъ Колупаевъ; по опъ присланъ будетъ не для тъхъ дълъ, знаю я, для чего онъ прівдетъ, да пусть нездоровъ прівдетъ. И ты если еще ко мит съ неправдою прітдешь, то будешь

въ Крыму, потому что и ты у Поляковъ набрался ихъ лукавыхъ правовъ. Какъ Польскіе послы, пабравшись на Москвъ денегъ, пойдуть въ свою землю на Смоленскъ или на другіе тамонніе города, то наши козаки эту казну съ ними раздълять; а хорошо, еслибы они пошли на Малороссійскіе города, тогда и намъ бы что-пибудь досталось». Получивши такой пріемъ, Тантевъ бросился къ Неблову: тотъ подтвердилъ, что Демьянъ конечно соединился съ Дорошенкомъ, съ нимъ и съ его стръльцами обходится не по прежнему, на караулахъ велълъ стоять стръльцамъ съ убавкою, а которые ставились по форткамъ, тъхъ велълъ свести. «Старициы, продолжалъ Невловъ, обозный Петръ Забъла, судьи и полковникъ Дмитрашка Райча государю служатъ върно, про всякія въдомости мив знать дають; они говорять, что Демьянъ государю измънилъ, соединясь съ Дорошенкомъ, поддался Турскому султану, далъ Дорошенку въ помощь на войско 24,000 ефинковъ, во всъхъ полкахъ помъстилъ полковниками родию свою, братьевъ, зятей и друзей, и хочетъ сдълать также какъ и Брюховецкій; имъніе свое изъ Батурина вывезъ въ Никольскій Крупицскій монастырь и въ Сосинцу; брату своему Василью велълъ большой Черниговъ отгородить отъ малаго городка, въ которомъ царскіе ратные люди, и шанцы сдълать, а имъніе ему велълъ вывезть изъ Чернигова въ Седневъ; самъ Демьянъ хочетъ идти съ женою и дътьми изъ Батурина въ Лубны 15 марта. Наконецъ Многогръшный, призвавъ старшину, объявиль, что государь къ нему пишеть, всю старшину прислать въ Москву, а изъ Москвы разослать ихъ въ Сибирскіе города на въчное житье.»

Ночью на 8 марта Танъевъ и Невловъ отправились къ Петру Забълъ въ стрълецкихъ зипунахъ, съ бонделерами и бердышами. Тамъ, кромъ хозяниа, были судьи, Иванъ Домонтовичь и Иванъ Самойловичь и Дмитрашка Райча. Какъ увидали старшины Московскихъ людей, залились слезами и повели жалобную ръчь: «Бъда наша великая, печаль неутъшная, слезы неутолимыя! По наученью дьявольскому, по прелести Дорошенковой, гетманъ забывъ страхъ Божій, и судъ Его праведный, царскую милость и жалованье, великому государю измънилъ, соединился съ Дорошенкомъ подъ державу Турскаго султана. Посылалъ гетманъ къ Дорошенку совътниковъ своихъ чернецовъ, и

Дорошенко при нихъ присягнулъ ему, а чернецы присягнули Дорошенку за гетмана; потомъ Дорошенко прислалъ къ гетману Спасовъ образъ съ своими посланцами, и гетманъ клялся при нихъ, и посланцы дали ему клятву за Дорошенка. Послъ этой присяги гетманъ послалъ Дорошенку въпомощь, на жалованье войску, 24,000 ефимковъ. Къ намъ, старшинъ гетманъ сталь безмърно жестокъ, не дастъ ни одного слова промолвить, бьетъ и саблею рубитъ, во всъхъ полкахъ подълалъ полковниками и старшиною все своихъ братьевъ, зятей, друзей и собесъдниковъ. Говоритъ, будто послалъ Ворошиловъ полкъ по въстямъ къ Днъпру; но послалъ онъ его не къ Днъпру, а въ Лубны къ зятю своему и велълъ поставить на Чигиринской дорогь; во всь полки разослаль универсалы, будто Татары вышли къ Дорошенку и изо всъхъ мъстъ велълъ идти въ осаду, точно такъ же, какъ и Брюховецкій дълалъ. Имъніе свое все изъ Батурина вывезъ въ Никольскій Крупицкій монастырь, а изъ монастыря въ сотницу; самъ съ женою и дътьми хочетъ идти въ Лубны 15 марта, а славу пускаетъ, будто пдетъ въ Кіевъ молиться; насъ, старшину возьметъ съ собою; мы боимся, какъ только насъ изъ Батурина вывезетъ, велитъ побить или въ воду посадить, или по тюрьмамъ разошлеть; да и то опасно: какъ поъдетъ изъ Батурина, велитъ послъсебя по воротамъ стать мужикамъ силою, стръльцы пустить ихъ не захотять, и оттого начнется задоръ, кровопролитіе великое, что и будетъ пачаломъ войны. Стръльцовъ въ Батуринъ мало, да и те худы, надъяться на нихъ нельзя. Неълова, выманя за городъ, не связалъ бы и въ Крымъ не отдалъ; давно бы онъ надъ нимъ и надъ стръльцами сдълалъ дурно, да мы по сіе время берегли. Да и васъ отпустить ли, а если и отпустить, то въ Королевцъ и Глуховъ будутъ обыскивать писемъ. Степана Гречанаго, который былъ въ Москвъ съ полковникомъ Солониною, заведши въ комнату, привелъ къ присягъ, что быть съ нимъ заодно, и велълъ ему писать то, чего отнюдь на Москвъ не бывало, чтобъ этимъ отвратить украйну отъ государя. Однажды гетманъ созвалъ къ себъ всъхъ насъ й говорилъ: царское величество издавна пишетъ ко миъ, чтобъ я всю старшину прислалъ въ Москву, а изъ Москвы хочетъ сослать въ Сибирь на въки; мы ему въ этомъ не въримъ: затъваетъ онъ своимъ злымъ умысломъ. Какъ бу-

деть въ Лубнахъ и Сосницъ, сбереть къ себъ всю старшину и духовныхъ, прочтетъ имъ письма Степана Гречанаго, также объ отсылкъ всей старшины въ Сибирь и станетъ говорить: «Видите, какъ Москва обманчива; что намъ отъ нихъ добраго ждать?» Въ Лубны Дорошенко пришлетъ къ нему Татаръ, а послъ и самъ гдъ-нибудь съ нимъ увидится.» Райча объявилъ: «Призывалъ меня гетманъ ночью и велълъ цъловать Спасовъ образъ, что быть съ нимъ заодно и государевыхъ ратныхъ людей побивать, послъ чего подарилъ миъ свой лукъ. Я эту присягу въ присягу не ставлю, потому что присягалъ неволею, убоясь смерти, да и не по правдъ. » — Старшины просили, чтобы Танъевъ передаль все это Матвъеву, а тотъ бы доложилъ государю: чтобы великій государь не отдаль отчины своей злохищному волку въ разоренье, изволилъ въ Путивль прислать на спъхъ самыхъ выборныхъ конныхъ людей, человъкъ 400 или 500, а къ нимъ прислать свою милостивую обнадеживательную грамоту. Они и Невловъ дадутъ ратнымъ людямъ знать, чтобы прибъжали въ Батуринъ на спъхъ: можно на Конотопъ поспъть ободну ночь; но еще до ихъ прівзда они свяжуть волка и отдадутъ Невлову, а когда прівдуть ратные люди, отошлють съ ними въ Путивль и, написавъ всъ его измъны, повезутъ къ великому государю сами. Вся бъда чинится отъ совътниковъ его, протопопа Симеона Адамова, есаула Павла Грибовича, Батуринскаго атамана Еремъя, а промышленникъ во всемъ Нъжинскій полковникъ Матвъй Гвинтовка. Больше всъхъ ссорщикъ протопопъ Семенъ: посылаетъ его гетманъ на Москву для провъдыванія всякихъ въстей, а тотъ, желая его удобрить, сказываетъ ему то, чего не бывало. «Глуховскія статьи становилъ я, сказалъ Забъла, въ нихъ написано: духовнаго чина въ посольствъ не посылать и не принимать, и именно Нъжинскаго протопона Семена Адамова. Если сего злохищника Многогръшиаго Богъ предастъ въ руки наши, то чтобы великій государь пожаловаль насъ, велъль быть гетманомъ боярину Великороссійскому, тогда и постоянно будеть; а если гетману быть изъ Малороссійскихъ людей, то никогда добра не будетъ».

Между тъмъ виновники всего зла, по словамъ старшины, протопопъ Симеонъ Адамовичь и есаулъ Грибовичь отправили свое посольство въ Москвъ, подали информацію отъ Демьяна Игнатовича: гетманъ просилъ о размежеваніи Малороссіи съ Литвою; жаловался, какъ смъли польскіе послы не пустить козацкихъ посланцевъ къ засъданію при переговорахъ: «Время господамъ Ляхамъ перестать съ нами такъ обращаться, потому что съ такимъ же ружьемъ, съ такими же саблями и на такихъ же коняхъ сидимъ, какъ и они: пусть знаютъ, что еще не засохли тъ сабли, которые насъ освободили отъ холопства и отъ тяжкой неволи. Молимъ царское величество, чтобы господа Ляхи не смъли больше называть насъ своими холопами. Довольно нашего терпънія! Польскій полковникъ Пиво пустошить хутора Кіевскіе, захватиль шесть человѣкъ и куда дѣвалъ-неизвѣстно; мы послали бывшаго Черниговскаго полковника Лысенка въ Кіевъ; тотъ обратился къ воеводъ, князю Коззовскому съ просьбою о помощи: «Не могу тебъ помочь, отвъчаль воевода, потому что отъ царскаго величества задирать Поляковъ указа не имъю». Посланные должны подать царскому величеству роспись убытковъ, причиненных Пивомъ, и спросить, неужели гетману и войску оставаться долже въ такомъ смущения?

Смущение кончилось, ибо Забъла съ товарищами исполнили свое объщание: въ ночь на 13 марта они схватили Миогогръшнаго и отправили въ Москву съ генеральнымъ писаремъ Карпомъ Мокріевичемъ. Братья Многограшнаго Василій и Шумайка, услыхавъ о судьбъ гетмана, скрылись. 6 апръля тайно пришелъ къ Кіевскому воеводъ, князю Козловскому Кіевобратскаго монастыря ректоръ игуменъ; Варлаамъ Ясинскій, и сталъ умолять, чтобы о его извътъ не свъдали Малороссійскіе духовные и мірскіе люди. Воевода объщаль глубокую тайну, и Варлаамъ началъ: «Пришли ко миѣ два монаха и показали прохожій листъ отъ игумена Максаковскаго монастыря Ширковича и сказали, что пришли за своими дълами, я ихъ отпустилъ уже изъ кельи; по одинъ изъ нихъ вернулся и началъ меня упращивать: умилосердись, отецъ ректоръ, вели меня проводить до Печерскаго монастыря, чтобы меня Московскіе люди, Кіевскіе козаки и жители не опознали: я гетмана Демьяна братъ, Василій Многогръшный! Теперь онъ у меня». — Воевода сейчасъ же послалъ захватить бъглеца въ Братскомъ монастыръ и привесть въ приказную избу, гдъ его допросили и отправили въ Мо-CKBY.

Здъсь, ничего не зная, отпустили въ началъ марта гетманскихъ посланцевъ, протопопа Симеона Адамовича и Грибовича и вмъстъ съ инми отправили объщаннаго стрълецкаго голову Михайла Колупаева. 15 марта Колупаевъ подътзжаль къ Ствеку, какъ на встръчу ему прискакалъ стрълецъ отъ Съвскаго воеводы и подалъ письмо: воевода увъдомлялъ, что пригналь къ нему гонецъ изъ Путивля съ въстію: гетмана Демьяна скованнаго привезли въ Путивль генеральный писарь Кариъ Мокріевъ, да полковники Рословецъ и Райча, и везутъ къ великому государю, обвиная въ измънъ. Колупаевъ отвъчалъ воеводъ, чтобы онъ постарался задержать въ Съвскъ протонона Адамовича съ товарищами, подъ предлогомъ недостатка подводъ, пока не объяснится гетманское дъло, да послалъ бы воевода поскоръе въ Малороссію провъдать про это дъло. Хитресть не удалась: когда воевода объявиль Адамовичу, что подводъ нътъ, то на другой день протопопъ съ товарищами пришелъ и сказаль, что подводы они сами себъ собрали и поъдуть напередъ один. — «Нельзя вамъ одинмъ ъхать, говорилъ Колупаевъ, грамота къ гетману у насъ съ вами одна». Тутъ Грибовичь съ товарищами начали кричать и порываться изъ избы вонъ: «Поъдемъ один, ждать васъ не будемъ!» Колупаевъ принужденъ былъ объявить имъ, что про гетмана пришли не добрые слухи и потому надобно подождать въстей подлинныхъ. — «Отъ гетмана мы никакого дурна нечаемъ, отвъчали козаки, еслибы онъ хотълъ сдълать что дурное, то бы насъ съ протопономъ къ великому государю не посылалъ». Съ этими словами Грибовичь съ товарищами вышли, но Адамовичь остался и началъ разсказывать, что действительно гетманъ съ изкотораго времени началъ быть не по прежнему: «мнъ гетманъ велълъ довъдываться подлинно въ Москвъ, будутъ ли отданы Малороссія и Кіевъ королю? и если это правда, то онъ хотълъ послать тотчасъ же войско для занятія Гомеля. Когда я его спрашиваль: на кого онъ надежень? то онъ мит отвъчаль: «на того же, на кого и Дорошенко; Брюховецкій згинулъ за привду, пусть и я згипу также; Нъжинъ покину, въ Переяславлъ Московскихъ людей мало, Черниговъ осажду, а самъ пойду до Калуги». На Запорожье послаль 6000 талеровь, чтобы Запорожцы были ему послушны. Теперь слухъ есть, что гетмана

скованнаго везуть въ Москву, и мит въ Нъжинъ тхать не зачъмъ, буду государю бить челомъ, чтобы жить мив въ Москвъ». --Живи по прежнему въ Нъжинъ и служи великому государю правдою по прежнему», сказалъ Колупаевъ. — «И въ Брюховецкаго измѣну много миѣ было мученья, имѣніе потерялъ; мы съ Райчею Спасовъ образъ поцъловали на томъ: если гетманъ Демьянъ измънитъ, то намъ совсъмъ уъзжать въ Путивль». 17 марта пріѣхали въ Сѣвскъ Карпъ Мокріевичь и полковникъ съ своимъ колодникомъ, и 19-го Колупаевъ и Адамовичь повхали съ ними въ Москву. Въ Москвъ распорядились: 17 марта разосланы были въ разныя мъста разные люди для провъдыванія всякихъ въстей, слушать и разсматривать въ козакахъ и мъщанахъ, какія отъ пихъ мысли и слова станутъ исходить за то, что гетманъ взятъ, и впредь чего отъ нихъ чаять и каковы върностію великому государю? Возвратившись, посыльщики сказали одни рѣчи: козаки, мѣщане и вся чернь великаго государя державъ рады, за гетмана никто не вступается, говорять и про всю старшину, что имъ, черни стало отъ нихъ тяжело, притъсняютъ ихъ всякою работою и поборами; ни одинъ гетманъ такъ ихъ не тяжелилъ и въ порабощенье старшинамъ и союзникамъ своимъ не выдавалъ какъ пынъщній Демка; да и впередъ отъ старшинъ своихъ того же чаютъ, и хвалять прежнее воеводское владенье: въ то время имъ легко было; а не залюбили воеводскаго владенья старшина, что не панами стали; привели ихъ старшина неволею къ смутъ, напугали Татарами; а теперь сколько Татарами и Поляками ни пугали, не повтрили. Про старшину говорять: только бы не опасались ратныхъ людей великаго государя, то всю бы старшину побили и пограбили; а больше всъхъ недовольны Нъжинскимъ полковникомъ Гвинтовкою, Василіемъ и Савою Многограшными, Переяславскимъ полковникомъ Стрыевскимъ, Черниговскими сотниками – Леонтіемъ Полуботкомъ и Василіемъ Бурковскимъ, бывшимъ полковникомъ Дмитрашкою Райчею. Про генеральнаго судью Ивана Самойлова и про генеральнаго писаря Карпа Мокръева ничего добраго не носится. Про писаря говорять, что давно за гетманомъ измѣну вѣдалъ; а какъ пришла причина на гетмана явпая, то и началь выносить на гетмана, а до явной причины писарь ничего не объявилъ.

25 марта подъячій Алекстевъ потхаль въ Батуринъ къ старшинъ съ милостивымъ словомъ; на дорогъ многіе Черкасы ему говорили: «Чтобы царскому величеству прислать къ намъ своихъ воеводъ, а гетману у насъ не быть, да и старшихъ бы всъхъ перевесть: намъ было бы лучше, разоренья и измъны ни отъ кого не было бы; а то всякій старшина, обогатясь, захочетъ себъ панства и измъняетъ, а наши головы гинутъ напрасно». Черезъ 2 дня по отътздъ Алекстева изъ Москвы, 28 марта привезли туда Демьяна Игнатова, и генеральный инсарь Карпъ Ивановичь Мокрфевъ разсказывалъ: 14 марта Демко сбирался идти изъ Батурина со всею старшиною и съ Григорьемъ Невловымъ, говорилъ, будто идетъ по объщанию въ Кіевъ молиться; но Ворошиловъ полкъ стоялъ въ Ичнъ на готовъ, да н Волошской хоругви, которая, стояла въ Ольшовкъ, велълъ идти къ себъ же; собравшись со всъмъ войскомъ, хотълъ онъ остановиться въ Лубнахъ недъли на двъ, чтобы въ это время ссылаться съ Дорошенкомъ. Мы, старшина, видя, что онъ Демка великому государю конечно измънилъ, насъ хотълъ побить до смерти, обознаго Петра Забълу и судью Ивана Домонтова отдать въ неволю къ Дорошенку; думая, что и Петлову съ стръльцами добра шикакаго не будетъ, потому что Демка въ глаза сказаль Невлову, что отстчеть ему голову съ бородою;видя все это, мы ночью на 13-го марта пришли въ малый городокъ и около гетманскаго двора тайно разставили стръльцовъ на сторожу, потомъ, собравшись съ ружьемъ, вошли къ нему въ хоромы тайно же, а онъ въ ту пору спалъ; полковникъ Дмитрашка первый вошель къ нему въ спальню, и въ темнотъ сталъ спрашивать, гдъ тутъ Демка? тотъ проснулся, вскочилъ съ постели и сталь было обороняться; но туть мы всь вошли, взяли его силою и отвели на дворъ къ Григорью Невлову. Здъсь, у Григорыя въ избъ Демка рвался къ ружью, хотълъ съ нами биться; но я, до ружья его не допустя, пораниль его въ плечо изъ пистолета; отъ этой раны Демка сълъ; тутъ мы его сковали и въ малый городъ привели. Онъ Демка передо всею старшиною говориль: «Соберу тысячь съ шесть войска конныхъ добрыхъ людей и пойду на великороссійскіе города войною; а больше того войска мит не надобно, будетъ мит въ помощь ханъ Крымской по веснъ какъ трава пойдетъ: тогда поймаю

Артема за волосы и знаю, что надъ нимъ сдълаю». -- Братство и сватовство у него съ Дорошенкомъ ближнее, потому что Дорошенко сговорилъ дочь свою за роднаго его племянника Мишку Зиновьева, сватовство шло черезъ Куницкаго. Турскаго султана хвалиль онъ Демка безпрестанно; говориль: лучше миъ быть подъ Турскимъ, чемъ подъ Московскимъ царемъ; говорилъ всей старшинь, будто Москва неправдива и хочеть съ Ляхами насъ всъхъ Малороссіянъ посъчь, а города запустошить, будто государь для этого посъченія даль Полякамъ много денегь; говорилъ: я самъ Московскимъ людямъ дамъ отпоръ своею храбростію, какъ Александръ Македонскій; тотъ быль Александръ, а я Демьянъ не меньше его, опустошу Московское государство, какъ и Александръ воевалъ грады». Я ему говорилъ: попомни Бога и присягу, для чего отступать? Лиха никакого мы не видали, живемъ во всякой вольности; подожди, какъ воротится изъ Москвы протопопъ Симеонъ. — «Я все знаю, отвъчалъ миъ Демка: нечего ждать! не хочу быть подъ царемъ; хоть пріъзжай кто изъ Москвы да весь Батуринъ наполни богатствомъ, мнъ ничего непадобно»!

Генеральный писарь подаль на бумагь: «Слова недостойныя, которыя изъ устъ бывшаго гетмана Демьяна исходили противъ высокаго престола Его царскаго величества: 1) великимъ постомъ въ своемъ домъ говорилъ старшинъ о межеваньъ: видите, каково царское желательство къ намъ: пустилъ Ляхамъ всю украйну, учиня границу отъ Кіева Десною и Сеймомъ до Путивля. 2) Говорилъ намъ: подлинно я слышалъ отъ капитана, живущаго въ Черниговъ, а тотъ слышалъ отъ самого царскаго синклита, вельли этому капитану сказать мнъ: тебъ приготовлено въ царскихъ слободахъ пять сотъ дворовъ крестьямскихъ, только ты намъ выдай всю старшину и подначальныхъ людей украинскихъ. Когда мы отвъчали ему: подожди отца протопопа, какая милость государская будеть? то онъ сказалъ намъ: бороды у васъ выросли, а ума не вынесли. 3) Петру Забълъ наединъ говорилъ: заблаговременно надобно намъ постараться о другомъ государъ, а отъ Москвы намъ добра нечего надъяться. 4) Судьъ Самойловичу говорилъ: видишь, что чинится: Ляхи намъ непріятели, а Москва имъ деньги на 30,000 войска дала, а какъ придется платить Турку, то заплатять нами; надобно заранње позаботиться о сильнъйшемъ государъ, какъ Задиъпровье сдълало. 5) Прошлую осенью, взявин клятву съ Андрея Мурашки хранить тайну, говорилъ: увидишь, что я Москвъ сдълаю? увидишь мою саблю въ крови Московской; я ихъ и за столицу загоню, только вы будьте при мит неотступны. 6) Передъ масляницею говорилъ Дмитрашкъ Райчъ: у меня есть указъ самого царя рубить Москву. 7) Говорилъ: вы не знаете, въ какой чести царь Московскій и король Польскій у султана Турскаго: королю Польскому запретилъ называться цълымъ королемъ, а только короликомъ, а Московскому велълъ сказать, что онъ также его уважаетъ, какъ чернаго Татарина. 8) Всъ слова его досадительныя страшно впомнить: тогда слыша и теперь пишучи, члены наши трясутся.

Въ слъдъ за этимъ извътомъ старшина прислали другой: разсказъ Батуринскаго сотника, Григорья Карповича, посыланнаго Многогръшнымъ къ Тукальскому вмъстъ съ посланцемъ послъдняго, Семенемъ Тихимъ: «Какъ мы пріъхали въ Каневъ, разсказываль Григорій, то пошликъ митрополиту, и Семенъ положиль передь нимь на столь икону, которую возиль въ Батуринъ. Митрополитъ, поцъловавши икону, спросилъ Семена: «Что тамъ добраго учинили?» — «Зачъмъ былъ посланъ, все исполнилъ вашими молитвами», отвъчалъ Семенъ. Тутъ Іосифъ подошелъ ко мит и взявши за пуговицы, сказалъ: «Давно бы такъ, господинъ сотникъ, надобно было поступить вашему гетману: сами хорошо знаете: при комъ ханъ, тотъ и господинъ; у султана столько силы, что и Полякамъ и Москвъ дастъ себя знать, не только имъ на насъ не придется наступить, и своихъ городовъ не оборонять; а теперь еще болье испугаются когда наши гетманы въ неразрывномъ пріятствъ пребываютъ». — «Если бы, писали старшина государю, еслибы мы выписывали всъ доказательства Демковой измъны, то не умъстили бы всего не только на листъ бумаги, но и на воловьей кожъ». Лазарь Барановичь также разсказывалъ присланному къ нему стольнику Самарину: «Какъ скоро я узналъ, что Демка ссылается съ Дорошенкомъ, то писалъ къ нему, чтобы онъ эти ссылки прекратиль и въ Кіевопечерскій монастырь молиться не вздиль; онъ, прочтя мою грамоту, бросилъ ее по столу, и сказалъ моему посланцу: «зналъ бы архіепископъ свой клобукъ!»

14-го апръля бояре и думные люди съъхались въ посольской приказъ распрашивать Демку Игнатова объ его измѣнѣ и кто съ нимъ въ той измънъ совътовалъ? — «Я великому государю измънить не хотълъ, отвъчалъ Демьянъ: служилъ я ему върно, за Сожу не заъзжалъ, полковниковъ перемънялъ по совъту всей старшины; въ Кіевъ хотълъ тхать по письму Печерскаго архимандрита, что отъ Ляховъ насиліе и разореніе; я посылаль въ Кіевъ къ всеводъ князю Козловскому, чтобы онъ оборонилъ Печерскихъ людей отъ Поляковъ, но писарь Карпъ присовътовалъ мнъ самому идти въ Кіевъ съ обозомъ. Съ Дорошенкомъ ссылался я о томъ, чтобы онъ на этой сторонъ никому обидъ не дълалъ; къ Сожъ посылалъ я по совъту полковниковъ и всъхъ начальныхъ людей, а больше писаря Карпа Мокръева; я хотълъ одного: сдълать рубежь по Сожу». --«Ты хотъль сдълать рубежь по Сожу-хорошо! говорили бояре; но зачъмъ же ты хотълъ овладъть Гомелемъ? въдь Гомель за Сожею»!--«Въ томъ воля великаго государя, отвъчалъ Демьянъ: хотя Гомель и за Сожею, но во время польской войны отъ него было Малороссійскимъ жителямъ великое утъсненіе, поэтому я и вельль было его затхать; еслибы впередъ была съ Поляками война, то Малороссійскимъ жителямъ было бы отъ Гомеля обереженье великое, потому что онъ стоитъ надъ самою рѣкою Сожею».

Демьяна спросили: «зачъмъ онъ говорилъ царскому посланцу, что пусть бы уже государь ихъ всъхъ отдалъ королю и прочее»? — «Инкогда не говорилъ», отвъчалъ Многогръшный? Позвали посланца, и Демьянъ на очной ставкъ повинился: «Говорилъ я это пьянымъ обычаемъ, безпамятствомъ своимъ», сказалъ онъ. Бояре спросили о ръчахъ его къ Танъеву; Демьянъ заперся: «Я ничего этого не говариваль; а говориль писарю Карпу; «вотъ великій государь обрадовалъ насъ своею грамотою на счетъ Кіева»; а писарь мит сказаль: «Не всему втрь, держи свой разумъ; не такъ бы сдълали, какъ прежде: прислана была царская грамота къ Брюховецкому, войско Запорожское обнадежили, а послъ того князь Данила Великаго-Гагинъ съ войскомъ высланъ, Золотаренка, Самка, Силича побилъ». Слыша такія рычи отъ писаря, началь я быть въ сомишнін и въ опасенін отъ войскъ царскихъ; въ томъ передъ великимъ государемъ виноватъ, а измѣнить не хотѣлъ».

«Для чего жь ты такихъ рвчей на писаря старшинь и всему войску не объявиль и къ царскому величеству не писалъ? спросили бояре: да и какое тебъ было опасенье! Развъ ты не знаешь, что князь Великого-Гагинъ Золотаренка и Самка не билъ, а былъ съ войскомъ на радъ, потому что безъ царскаго войска вы бы на радъ передрались? »— «Я человъкъ простой и неграмотный, отвъчалъ Демьянъ: а къ царскому величеству не писалъ спроста, думая, что писаръ говорилъ правду, остерегая меня: виноватъ. » Тутъ подиялся свидътель, протопопъ Симеонъ, очутившійся опять въ Москвъ: «Когда я ъхалъ въ Москву, сказалъ онъ, то говорилъ ему не однажды, укръплялъ, чтобы держался милости царской, напоминалъ, какъ Брюховецкій измънилъ и что съ нимъ послъ того случилось, а онъ мнъ на это сказалъ: «Поъзжай только въ Москву: вотъ тамъ тебя въ Москвъ посадятъ!» Демьянъ повинился.

Спрашивали: зачёмъ перемёнилъ обращеніе съ Невловымъ, зачёмъ велёлъ убавить стрёлецкіе караулы?—«Самъ собою убавлять стрёлецкихъ карауловъ я не приказывалъ, отвёчалъ Демьянъ. Дело вотъ какъ было: однажды шелъ я въ церковь и спросилъ, есть ли караульщики? Мит отозвались, что стоятъ два пятидесятника и съ ними стрёльцовъ человёкъ со сто. Я спросилъ, нетъ ли имъ скудости въ кормахъ? Въ кормахъ нетъ скудости никакой, отвечали они, только безпокойство великое отъ карауловъ. Я поговорилъ объ этомъ съ головою Невловымъ, и велелъ съ караулу стрельцовъ по немногу убавить. Разговаривать съ Невловымъ я никому не заказывалъ и присматривать за нимъ не веливалъ».

На вопросъ о сношеніяхъ съ Дорошенкомъ и о перемънъ полковниковъ отвъчалъ: «Чернецовъ къ Дорошенку я объ измънъ не посылывалъ, а присылалъ ко мнъ Дорошенко козака Сеньку Тихонова, потому что Крымскіе татары на сей сторонъ въ Лубнахъ взили малороссійскихъ жителей; Дорошенко Татаръ этихъ разбилъ, полонъ отнялъ и возвратилъ на свои мъста. 24,000 ефимковъ я къ Дорошенку не посылывалъ и посылать было мнъ нечего, потому что съ начала гетманства и двухъ тысячь левковъ въ собранъъ у меня никогда не бывало. А полковниковъ и другихъ урядниковъ перемънялъ по совъту всей старшины.»

— Зачъмъ говорилъ старшинъ, что царь требуетъ ихъ въ Москву для отсылки въ Сибирь? зачъмъ велълъ Гречаному писать то, чего на Москвъ не бывало? заставлялъ ли почью Дмитрашка Райчу присягать, что будетъ съ иимъ заодно? посылалъ ли игумена Ширковича въ Варшаву?» — На все отвътъ отрицательный.

Явился на очную ставку Александръ Тантевъ и началъ уличать Демьяна по своему статейному списку. Обвиненный по прежнему отрекся отъ всего. Но когда началъ уличать его протопопъ Симеонъ, что онъ ссылался съ Дорошенкомъ, то Многогртшный отвтчалъ: «Передъ великимъ государемъ я виноватъ, протопоповымъ ртчамъ я не внималъ.»

Бояре начали распрашивать съ великимъ пристрастіемъ, чтобы Демьянъ вину свою принесъ, сказалъ правду, какъ съ Дорошенкомъ объ измънъ ссылался, кто про ихъ совътъ въдалъ и на чемъ у нихъ положено? если же не скажетъ, то будутъ пытать. Демьянъ повторилъ, что никогда не думалъ объ измънъ, съ Дорошенкомъ ссылался о любви и дружбъ, чтобы тотъ не приходиль войною на этоть берегь, и Дорошенко его къ Турскому не подговариваль. «Вина моя одна, что я говориль неистовыя ръчи въ безпамятствъ, пьянствомъ,» прибавилъ онъ. — «Еслибы у тебя мысли объ измънъ не было, сказали бояре, то ты бы всъ Дорошенковы грамоты присылалъ къ великому государю.»—«Я человъкъ простой и безграмотный, отвъчаль Демьянъ: положено все это на войсковаго писаря; я всъ грамоты приказывалъ посылать къ царскому величеству; но писарь не посылалъ, умысля съ старшиною на меня, чтобы отлучить меня отъ милости царскаго величества и измѣну на меня положить; у нихъ у старшихъ всегда такъ ведется, какъ захотятъ учинить надъ гетманомъ какое зло, тотчасъ къ тому его приведутъ; а я человъкъ простой, ссылался съ Дорошенкомъ по его лести, а измъны я никакой не мыслиль.»

Сдъланъ былъ новый распросъ у пытки, и тотъ же отвътъ, что измъны никакой не мыслилъ. Тутъ началъ говорить Бату-ринскій атаманъ Ерема Андреевъ: «Когда Демка посылалъ меня къ Дорошенку, то приказывалъ сказать ему, что двое за одинъ кожухъ торгуются; я его спросилъ, что это значитъ? и онъ миъ отвъчалъ, что Дорошенко это слово знаетъ, только

скажи такъ. » — «Я объ этомъ не приказывалъ и не помню,» отвъчалъ Демьянъ. Повели къ пыткъ, дали 19 ударовъ. — «Я про измъну свою только на словахъ говорилъ, винился Демьянъ, но съ Дорошенкомъ объ измънъ не ссылался; кожухъ, о которомъ я съ Еремою приказываль, значить то, что Поляки хотять Кіевъ взять, а царское величество отдать не хочеть. Еслибы Поляки ссоръ дълать не перестали, то я Гомель принять хотълъ, но про ту мою измъну никто не въдалъ и въ совъть со мною не былъ, думалъ я одинъ.» Тутъ же распоряжались съ Матвъемъ Гвинтовкою: клали его руки въ хомутъ и распрашивали про Демкову измъну: Гвинтовка отвъчалъ, что ничего не зналъ и самъ служилъ върно. На второй пыткъ Демьянъ говорилъ тъ же ръчи. Спросили о спошеніяхъ съ Тукальскимъ: «Какъ шелъ Пансій патріархъ Александрійскій изъ Москвы на Малороссійскіе города, то братъ мой Васька билъ челомъ ему и архіепископу Лазарю Барановичу о разръшенін въ убійствъ жены и о позволенін жениться на другой; патріархъ и епископъ простили его и жениться позволили, только велъли дать въ церковь милостыню; и онъ архіепископу Лазарю да митрополиту Тукальскому послаль по лошади. Ко мнъ митрополить писаль, чтобы позволено было ему брать дань съ церквей Кіевской области, и я ему въ томъ отказалъ.»

6 мая Артамонъ Матвъевъ и думный дьякъ Богдановъ распрашивали гетманова брата Василія Многогрѣшнаго, есаула Павла Грибовича и Дорошенковыхъ посланцевъ. Василій Многогръшный отвъчаль, что ничего не въдаеть. Но ему показали собственное его письмо къ наказному полковнику Леонтію Полуботку, въ которомъ онъ приказывалъ распорядиться съ какимъто Московскимъ подъячимъ: «Этого подъячаго, писалъ Василій, вынувъ изъ тюрьмы и давъ вину, надгнети животомъ, а кіями не бей, чтобъ не было синяковъ, но такъ подержи въ рукахъ, чтобы не забыль до въка; будь въ томъ надежень, ничего тебъ за это не будетъ, только не води его къ себъ, а ночью пусть сторожа обвинять его, что хотьяь уйти. » — «Виновать, отвъчаль Василій, такой листь писаль, потому что подъячій досадиль намъ своими словами, до начала войны Брюховецкаго говорилъ. самому гетману: «Самковы кафтаны мы носили, не заканваемся и ваши носить. »

-«Если ты, спросиль Матвъевъ, за братомъ своимъ измъны никакой не зналь и самь не хотбль изменять, то зачемь свое полковинчество покинуль, изъ Чернигова побъжаль и монашеское платье на себя надълъ?» -- «Виноватъ, отвъчалъ Василій, а побътъ мой учинился отъ того: въ недавнемъ времени писаль я къ брату, что Черниговскій воевода безпрестанно просить лъсу на городовое строенье, городъ починилъ и бои подълаль, что государевы ратные люди стали нась опасаться и осадою кръпиться, да и про то стало слышно, что начальные люди пули льють; сказываль мнв шляхтичь Половецкій, выходець съ той стороны, что государевы ратные люди пули льють, хотять съ козаками войну начинать. Я писалъ объ этомъ къ брату и самого Половецкаго къ нему послалъ. Братъ прислалъ ко миъ выростка Ивашку сказать, чтобы я съ Черинговскимъ воеводою и государевыми ратными людьми задору никакого не дълалъ, а онъ Демьянъ ждетъ къ себъ изъ Москвы протопопа Симеона да Михайлу Колупаева съ подлиннымъ указомъ, и чаетъ онъ, что Поляки ихъ съ царскимъ величествомъ ссорить и мутить больше не будуть. Да тоть же выростокъ Ивашка сказываль мит тайно: прітхаль изъ Москвы въ Батуринь чернець и сказываль ему Ивашкъ, будто гетмана Демьяна велено поймать и къ Москвъ послать. На другой день приходить ко мнъ полуполковникъ и зоветь меня къ воеводъ сурово, чтобы я ъхалъ тотчасъ. Я, видя, что меня зовуть не по прежнему обычаю, испугался и началь догадываться, что брату моему, по чернецовой сказкъ, не здорово. Осъдлавъ лошадь, поъхалъ было я въ городъ, а изъ города идетъ ко мит на встръчу многая пъхота съ ружьями и бердышами; я тутъ и пуще испутлся и побъжалъ. Прибъжалъ въ монастырь Елецкой Богородицы и говорю архимандриту Голятовскому, что мнъ дълать? къ воеводамъ ъхать или бъжать дальше? Какъ себъ хочешь, говоритъ архимандритъ: побъги дальше, аздъсьтебъ дълать нечего. Я за Деснувъ Никольскій монастырь, покинуль здісь лошадь свою и платье свое съ себя скинуль, и надъль монашескую ряску. Изъ Никольскаго пришель въ Максаковскій монастырь къ игумену Ширктевичу; тотъ далъ миъ старца де челядника и велълъ проводить до Кіева Десною въ лодкъ.»

Грибовичь отвъчалъ, что пичего не знаетъ, знаетъ только, что Демьянъдалъ Дорошенку взаймы 6,000 золотыхъ польскихъ. Про отставку полковника Дмитрашки Райчи знаетъ онъ вотъ что: слухъ пронесся, что Дмитрашка хочетъ передаться къ Ляхамъ или къ Дорошенку; Демка послалъ за нимъ своихъ челядниковъ, но Дмитрашка не поъхалъ, заперся въ Барышевкъ и говорилъ гетманскимъ посланцамъ: какъ погублены Самко и Золотаренко, также и со мною хотять сдълать! Тогда Демьянъ, взявши царскихъ ратныхъ людей и свои войска, пошелъ въ. Нъжинъ; выъхавъ изъ Нъжина, встрътилъ митрополита Сербскаго и посылаль его къ Дмитрашкъ въ Барышевку уговаривать; изъ Барышевки прівзжаль къ гетману попъ съ Дмитрашковою женою бить челомъ за полковника. Демьянъ обнадежилъ ихъ и вельль Дмитрашкъ вхать къ себъ безъ боязни. Но какъ Дмитрашка прітхаль къ нему въ Басань, гетманъ велѣлъ его сковать и, привезши въ Батуринъ, отдалъ подъ караулъ, но потомъ по прозьбъ греческихъ митрополитовъ, освободилъ и велълъ жить при себъ въ Батуринъ, а на его мъсто послалъ Стрыевскаго. Стародубскаго же полковника Рославца перемънилъ по челобитью козаковъ и черни за его налоги, перемънилъ поговоря съ старшиною и послалъ на его мъсто брата своего Шумъйку.

Василій Многогрышный увыряль, что онь хотыль остаться вы Кіевскомъ Братскомъ монастырь, но старець Максаковскаго монастыря объявиль, что Василій пробирался къ Тукальскому. Многогрышнаго опять взяли къ допросу: зачымь утаиль, что хотыль ыхать къ Тукальскому? — «Виновать, отвычаль онь, испугался, хотыль я быжать къ митрополиту, чтобы онь меня и отъ Дорошенка ухорониль и царскому величеству не выдаль; а чтобы собравшись съ кымъ, войну вести противь великаго гооударя — и въ мысляхь у меня не было; да еслибы и хотыль это сдылать, да не могь, потому что какъ быль я на Запорожьь, съ Запорожцами ссорился, а при Дорошенкъ писарь енеральный Войхеевичь великий мнъ недругь; не до войны было, лишь бы отъ быдъ великихъ голову свою ухоронить, хотыль я, все покиня, постричься».

28-го мая на болоть за кузницами поставили плаху — будуть казнить гетмана Демку Многогръшнаго и брата его Ваську.

Привезли преступниковъ и начали читать имъ вины, т. е. всъ поданныя на нихъ обвиненія: «Ты, Демка, про все распрашиванъ и пытанъ, и во всъхъ своихъ измѣнныхъ словахъ винился; а 20-го мая старшины со всъмъ народомъ малороссійскимъ прислали челобитье, чтобы тебя казнить смертью въ Москвъ, а для подлиннаго обличенья прислали Батуринскаго сотника Григорья Карпова, который отъ тебя къ Дорошенку образъ возилъ и присягалъ, что вамъ служить Турскому султану. Бояре и думмые люди, слушавъ вашихъ распросныхъ ръчей, приговорили васъ, Демку и Ваську, казнить смертью, отсъчь головы». Демку и Ваську положили на плаху; но бъжить гонецъ и объявляеть, что великій государь, по упрошенью датей своихъ, пожаловалъ, казнить Демку и Ваську не вельль, а указаль сослать въ дальніе сибирскіе города на въчное житье; бояре приговорили — сослать къ нимъ женъ ихъ и дътей. Таже участь постигла полковника Гвинтовку и есаула Грибовича. На другой день великій государь пожаловаль, вельль дать на милостыню Демкь 15 рублей, Васькъ 10 рублей, Гвинтовкъ и Грибовичу по 5; Многогръшнымъ отдана была и вся ихъ рухлядь, съ которою привезены въ Москву, и сколько очень не дорогихъ вещей. Семейство Многогръшнаго состояло изъ жены Настасьи, двоихъ сыновей — Петра и Ивана, дочери Елены и племянника Михайлы Зиновьева; съ ними потхали двъ работницы. Съ Гвинтовкою отправилась жена его Ирина и двое сыновей, Евимъ и Өедоръ. Въ Тобольскъ вельно держать ссыльныхъ за кръпкимъ караудомъ скованныхъ, а изъ Тобольска разослать по разнымъ острогамъ въ пъшую козачью службу. Участь ссыльныхъ была отягчена вслъдствіе бъгства Грибовича. Тогда Многогръшнаго съ товарищами, вмѣсто того, чтобы послать по острогамъ въ козачью службу, вельно держать скованных въ тюрьмах в «для того, говорилось въ указъ, что они забыли страхъ Божій и нашу государеву милость, товарищъ ихъ Пашка Грибовичь изъ Сибири бъжалъ».

Между тъмъ еще 3-го мая прітхаль въ Москву старый Черниговскій полковникъ Лысенко и привезъ грамоту: старшина писали, что во время праздниковъ воскресныхъ полковники, сотники и атаманы, будучи въ Батуринъ, приговорили быть радъ въ Конотопъ, чтобы князю Ромодановскому съ товарищами не далеко было идти, и на радъ быть полковникамъ, сотникомъ, старшинъ войсковой и начальнымъ людямъ, не собирая всего бойска, чтобы не встало смятенія въ многочисленныхъ толпахъ. Старшина давали также знать, что Иванъ Сърко, отдълясь отъ Ханенка, гетмана королевской милости, пріъхаль въ полкъ Полтавскій для встянія между народомъ бунтовъ; но полковникъ Жученко схватилъ его и прислалъ въ Батуринъ. Наконецъ старшина била челомъ объ указъ Ромодановскому

оборонять ихъ отъ своевольниковъ.

Князю Ромодановскому и думному дворянину Ивану Ржевскому вельно было отправиться въ Конотопъ на раду для гетманскаго обиранья; но въ началъ іюня Ромодановскій даль знать государю, что въ Батуринъ-между старшинами начинается безсовътство; да у Батурина стоятъ козаки таборомъ, и 26-го мая приходило ихъ человъкъ 400 въ городъ къ старшинъ и говорили: «Прежняго гетмана вы невъдомо гдъ дъли, другаго гетмана нътъ; мы подъ Батуринымъ стояли для гетманскаго обиранья долгое время, испровлись, выходите съ войсковыми клейнотами изъ города въ поле на раду!» Старшины отказали, боясь, что въ полъ козаки ихъ побыотъ. Козаки приходили къ Нетлову съ тъмъ же требованіемъ; Нетловъ, видя шатость, велълъ запереть малый городъ и не пускать впередъ козаковъ. Кромъ того пришла въ Москву въсть, что хотять выбирать въ гетманы Сърка. Знаменитаго Запорожца подъ карауломъ отправили въ Москву,

а оттуда подальше въ Сибирь.

Ромодановскій и Ржевскій двинулись къ Конотопу, и 15-го іюля, верстахъ въ трехъ отъ козачьей Дубровы встрътили ихъ старшина и говорили, чтобы великій государь пожаловаль, вельмъ имъ сдълать раду, не ходя въ Конотопъ, въ Козачьей Дубровъ, на ръчкъ Красенъ, потому что подъ Конотопомъ стояли козацкія войска и конскіе кормы потравлены около города верстъ по десяти и больше. — «Что жь? сказалъ бояринъ, учинимъ раду и въ Козачьей Дубровъ, по вашему прошенью». Ромодановскій сталъ по одну сторону Красены, старшина по другую. На слъдующій день старшина прівхали къ боярину съ просьбою немедлить радою. — «По указу великаго государя надобно подождать архіепископа Лазаря Барановича», отвъчалъ Ромодановскій. — «Нельзя ли безъ архіепискона?» просили старшина. Бояринъ согласился и велълъ сходиться для разсужденія о статьяхъ. Старшина вошли въ государевъ шатеръ, потомъ отобрали половину козаковъ, бывшихъ при старшинъ и велъли имъ идти на раду; когда козаки собрались въ шатеръ и къ шатру, бояринъ объявилъ върющую грамоту и спросилъ старшину о здоровьь, объявиль, что государь милостиво похваляеть ихъ за неучастіе въ измънъ Демки и жалуетъ прежними правами и вольностями. Начали читать Глуховскія прежнія и новыя статьи вслухъ, а писарь Карпъ Мокръевъ смотрълъ статьи по тетрадямъ по своему Бълорусском у письму. Но вдругъ чтецъ замолкъ: въ шатеръ вошелъ царскій посланный, жилецъ Григорій Синявинъ: «Бояринъ и воевода князь Григорій Григорьевичь! сказалъ онъ Ромодановскому: объявляю тебъ великаго государя радость: мая 30, за молитвами св. отецъ, даровалъ Богъ царскому величеству сына, а намъ великаго государя царевича и великаго князя Петра Алексъевича, всея великія и малыя и бълыя Россіи!» Старшины встали и начали поздравлять боярина; чтеніе снова началось. Выслушавъ статьи, старшина и козаки говорили: «Всъ эти статьи намъ надобны кромъ двадцать второй, въ которой написано, чтобы для своевольныхъ людей учинить полковника и при немъ быть 1000 человъкъ козаковъ реестровыхъ: если гдъ учинятся шатости и измъна, то полковнику этому своевольниковъ унимать. А теперь мы бьемъ челомъ великому государю, чтобы пожаловалъ-у гетмана полковнику и козакамъ и у полковниковъ кампаніи быть не велълъ, потому что отъ такихъ кампаній малороссійскимъ жителямъ чинится всякое разореніе и обиды.» Бояринъ отвъчалъ, что государь пожаловаль, вельль этой стать быть по ихъ челобитью. Постановили также слъдующія статьи: 1) старшина и все войско били челомъ, чтобы отъ новаго гетмана не терптть имъ такой же неволи и жесточи, какъ отъ измѣнника Демки, чтобы гетманъ никого не смълъ казнить и отставлять отъ должностей безъ войсковаго суда и доводу. 2) Старшина и все войско били челомъ, чтобы гетманъ, безъ указа великаго государя и безъ совъта старшинъ къ постороннимъ государямъ и ни къ кому, особенно же къ Дорошенку, ни о чемъ не писалъ и изустно ссылаться не дерзалъ. 3) Если Малороссіяне дъйствительно заъхали по реку Сожь, то должны отступиться отъ занятыхъ земель, и впередъ королевскихъ земель не затажать, а жить съ

королевскими людьми спокойно. 4) Турецкій султанъ, изъ-за Дорошенкова подданства, начинаетъ съ королемъ войну: такъ если султанъ и Дорошенко наступятъ на Польшу, то гетману, старшинъ и всему войску Запорожскому Дорошенку не помогать. 5) Гетману, старшинъ и всему войску никакихъ бъглыхъ людей и крестьянъ изъ Великой Россіи не принимать, а которые приняты, тъхъ отпустить. Потомъ бояринъ говорилъ: «Высланы были вами въ Москву полковникъ Константинъ Солонина для прислушиванія къ переговорамъ между боярами и уполномоченными королевскими послами, гдъ будетъ ръчь идти объукраинскихъ делахъ; польскіе послы не согласились допустить вашихъ посланцевъ къ переговорамъ; но все что въ отвътъ о вашихъ дълахъ было говорено, все полковнику Солонинъ читали: такъ впередъ вамъ своихъ посланцевъ на посольскіе съъзды посылать не для чего, одни только убытки и посольскимъ дъламъ затрудненія; а какъ скоро на посольскихъ съъздахъ о вашихъ дълахъ какой вспоминъ будетъ или договоры, то великій государь велить вась увъдомлять письмами». — Старшина положились на волю государеву. — «Теперь, сказалъ бояринъ, объявите, какія вы хотите становить новыя статьи? — «У насъ никакихъ статей нътъ», сказали старшина. — «Такъ 17 іюня будьте въ обозъ къ государеву шатру для обранія гетмана.»

17 іюня часу въ третьемъ дня прітхаль въ обозъ Лазарь Барановичь, архіепископъ Черниговскій, за нимъ пришелъ голова московскихъ стръльцовъ Григорій Невловъ, прівхали генеральная и войсковая старшина и козаки, а передъ старшиною несли государево жалованье — войсковые клейноты — булаву. знамя, бунчукъ, литавры. Архіепископъ говорилъ, чтобъ прочесть ему новыя статьи; бояринъ велълъ читать, и когда чтеніе кончилось, объявиль, чтобъ приступили къ гетманскому избранію. Передъ шатромъ въ обозъ устроили мъсто, поставили на налов Спасовъ образъ, булаву положили на столъ, знамя и бунчукъ поставили у стола. Бояринъ и старшина вышли изъ шатра, архіепископъ говорилъ передъ образомъ модитву; послъ молитвы бояринъ говорилъ на всъ четыре стороны: «Великій государь указалъ мит быть на радъдля обиранья гетмана: и вы бы по своимъ правамъ и вольностямъ гетмана обирали, царское величество положилъ гетманское обиранье на ваше войсковое право и волю, кого вы войскомъ излюбите.» Изговоря ръчь, бояринъ отступилъ отъ стола прочь. Вольные и тихіе голоса провозгласили гетманомъ генеральнаго судью Ивана Самойлова. Полковники — Райча и Солонина взяли избраннаго подъ руки и поставили на столъ, обозный Забъла и другіе полковники поднесли ему булаву, укрыли знаменами и бунчукомъ. «На гетманскій урядъ я не желаю,» началъ новый гетманъ: но нельзя же мит не принять царскаго величества жалованье, булавы и знамени. Только я объявляю, что великому государю буду служить върно и пикогда не измѣню, какъ прежніе гетманы дѣлали.» Старшина, козаки и мѣщане закричали, что великому государю съ гетманомъ служить готовы, пусть Иванъ беретъ булаву и будетъ гетманомъ. Иванъ принялъ булаву, послѣ чего 
всѣ двинулись въ шатеръ, отслужили молебенъ и Лазарь Барановичь привелъ новаго гетмана къ присягъ.

Новый гетманъ, Иванъ Самойловичь былъ сынъ священника съ западной стороны Диъпра; когда жители этой стороны толпами переходили на восточную сторону, какъ болъе спокойную, перешелъ и Самойловичь съ отцомъ своимъ и начали жить въ городъ Старомъ Колядинъ. Молодой Иванъ Самойловичь былъ человъкъ грамотный, уменъ, хорошъ собою, ко всъмъ ласковъ и услужливъ, и потому скоро былъ поставленъ въ томъ же Колядинъ писаремъ сотеннымъ; пріобрълъ расположеніе генеральнаго писаря при Брюховецкомъ, Гречанаго, и былъ сдъланъ сотникомъ въ Веприкъ; изъ сотниковъ, по просьбъ того же Гречанаго, поставленъ наказнымъ полковникомъ Черниговскимъ, и наконецъ, на Глуховской радъ, при избраніи Многогръшнаго въ гетманы, Самойловичь сдълался генеральнымъ судьею войсковымъ.

Паденіе Многогрѣшнаго не нарушило спокойствія въ Малороссін; ссылка Сѣрка не взволновала Запорожье. Здѣсь въ это время явился вождь особаго рода.

Осенью 1672 года подъячій Семенъ Щеголевъ привезъ на Запорожье нять пушекъ, ядра, порохъ и свинецъ. Подъъзжая къ кошу, Щеголевъ выстрълилъ изо всъхъ пушекъ и изъ ружей, изъ коша отвъчали тъмъ же, священники вышли на встръчу съ крестами. Запорожцы поставили царскіе подарки на майданъ, гдъ бываетъ рада, и объявили Щеголеву, что у нихъ начальнымъ

кошевымъ и гетманомъ полевымъ Никита Вдовиченко, который пошелъ подъ Перекопь, не дожидаясь царскихъ пушекъ, объявили, что опи примутъ государеву грамоту всею радою, какъ придутъ изъ-подъ Перекопа Кошевой и войско. 17 Октября войско изъ подъ Перекопа пришло, но безъ Вдовиченка. 19 числа собралась рада; выбрали кошевымъ Луку Андреева, читали грамоту царскую, королевскую и сенаторскія. Когда царская грамота была прочтена, новый кошевой началъ ръчь: «Братья, войско Запорожское, кошевое, Диъпровое и морское! Слышимъ и глазами видимъ великаго государя премногую милость и жалованье: милостивымъ словомъ изволилъ увеселить, про наше здоровье велълъ спрашивать, пушки, ядра, порохъ и свинецъ приказалъ прислать, Калмыкамъ, Донскимъ козакамъ, изъ городовъ охочимъ людямъ на помощь противъ бусурманъ къ намъ на кошъ позволилъ переходить, также чайками, хлъбными запасами и жалованьемъ обнадеживаетъ, только бъ наша правда была.» — «За премногую царскаго величества милость бъемъ челомъ! закричала рада, а правда наша конечно будетъ: полно намъ безъ пристанища волочиться. Служили мы и съ Татарами послъ измъны Брюховецкаго и во время Суховъева гетманства; Крымскій ханъ со всего Крыма хлъбные запасы сбиралъ и къ намъ на кошъ присылалъ; да и теперь, еслибъ хотъли, будетъ присылать, только тотъ его хлъбъ обращался намъ въ плачь, насъ же за шею водили и какъ овцами торговали, въ неволю отдавали, все добро и клейноты отняли. Пока свътъ будетъ и Дитпръ идти не перестанетъ, съ бусурманами мириться не будемъ.» — Кошевой началъ опять: «Съ нынъшняго времени его царскому величеству и его королевскому величеству объщаемся Богомъ служить върно и неотступно. Братья, войско Запорожское, кошевое, рада полная! такъ ли моя ръчь къ престоламъ обоихъ великихъ государей христіанскихъ монарховъ?»—«Такъ, такъ, господинъ кошевой!» отвъчало войско.

— «Воздадимъ же Господу Богу и великому государю нашему свъту хвалу!» сказалъ кошевой, и въ отвътъ грянули пушки и ружья. Потомъ пошли въ церковь къ молебну.

Щеголевъ провъдалъ, что до его прівзду на ектеніяхъ поминали прежде короля; опъ сталъ говорить войску и священиикамъ, что надобно поминать прежде царя, и его послушались. Потомъ Щеголевъ позвалъкъ себъ въ курень кошеваго съ старшими и спросилъ: «гдъ вашъ гетманъ Вдовиченко и откуда онъ на Запорожье пришель?» — «Пришель онъ на Запорожье въ нищемъ образъ, былъ отвътъ, сказался Харьковскимъ жителемъ, свять мужь и пророкъ, дана ему отъ Бога власть будущее знать; тому седьмой годъ, какъ велѣлъ ему Богъ, дождавшись этого времени, съ войскомъ Запорожскимъ разорить Крымъ, и въ Царъгородъ взять золотые ворота и поставить въ Кіевъ на прежнемъ месть. Князь Ромодановскій до этого добраго дела его не допускалъ и мучилъ, только его муки эти не берутъ, писано, что сынъ вдовицы всъ земли усмиритъ. Теперь послалъ его Богъ къ войску Запорожскому, и въ городахъ всякому человъку до ссущаго младенца велълъ сказывать, что онъ такой знающій человъкъ, чтобъ шли съ нимъ разорять Крымъ, какъ придетъ въ Крымъ, нять городовъ возьметъ и будетъ въ нихъ зимовать, бусурманы стръзять не будуть, потому что онъ невидимо будетъ подъ города приходить, стъны будутъ распадаться сами, ворога сами же отворяться, и отъ того прославится онъ Вдовиченко по всей землъ. А напередъ ему надобно Перекопь взять и войско запорожское пожитками наполнить. Услыхавъ такія слова, многіе люди покинули домы свои, хлібъ въ поляхъ и пришли за Вдовиченкомъ на Запорожье, собралась большая толпа и войску Запорожскому говорили, чтобы идти съ Вдовиченкомъ подъ Перекопь. Кошевой Евсевій Шашолъ отказывалъ, чтобъ дожидались пушекъ отъ великаго государя; но городовые люди хотъли Шашола убить, кричали, что они шли не на ихъ войсковую, но на Вдовиченкову славу, и кошевое войско на эти слова ихъ все склонилось, собрали раду, Шашола отставили, а выбрали Вдовиченко атаманомъ кошевымъ и гетманомъ полевымъ. Когда начали собираться подъ Перекопь, спрашивали у Вдовиченка, сколько брать пушекъ? «Мит пушки не надобны, отвъчалъ Вдовиченко: и безъ пушекъ будетъ добро; слышалъ я, что вы послали къ царю бить челомъ о пушкахъ, и та ваша посылка напрасная, отъ этихъ пушекъ мало вамъ будетъ проку; а если вамъ пушки понадобятся, тогда который городъ бусурманскій будеть поближе и богать, въ томъ и пушки возьмете.» Только иткоторые знающіе люди не во всемъ ему Вдовиченку повърили и взяли двъ пушки. Всего пошло подъ Перекопь тысячь шесть конныхъ, да тысячи три пѣшихъ. Вдовиченко шелъ до самаго Перекопа безъ отдыха, отъ чего у многихъ лошади попадали, а пришедши къ Перекопскому валу, подъ городъ не пошелъ и промыслу никакого не чинилъ. Войско, по своему обычаю, ровъ засыпало и половина обоза перебралась; но Перекопскіе жители начали изъ пушекъ и изъ ружей стрѣлять и нашихъ людей бить и топить. Вдовиченко сталъ отъ стрѣльбы прятаться, и войско, видя, что онъ не такой человѣкъ, какъ про себя сказывалъ, отъ Перекопа отступило, дорогою булаву и бунчукъ у него отияли и хотѣли убить, но онъ скрылся.» Вдовиченко пе наказался Перекопскою исторіею: онъ явился въ Барышевкъ и сталъ проповѣдовать прежнія рѣчи; но тутъ его схватили и отослали къ гетману, а гетманъ отослалъ къ Ромодановскому.

## ГЛАВА ІІІ.

## продолжение царствования алексъя михайловича.

Нашествіе Турокъ на Польшу. Битва при Батогъ. Взятіе Каменца Подольскаго. Распоряженія въ Москвъ по случаю войны Турецкой. Освобожденіе Сърка. Прибытіе сыновей гетмана Самойловича въ Москву. Извъстія съ западнаго берега. Ханенко изъявляетъ желаніе поддаться царю. Поведеніе митрополита Тукальскаго. Неудачное движение Ромодановскаго и Самойловича къ Дивпру. Неудовольствія Малороссіянъ на царское войско и на воеводу кн. Трубецкаго. Похвалы князю Ромодановскому. Ропотъ на Самойловича. Военныя дъйствія на Дону. Воръ Міюска. Самозванець Семенъ въ Запорожьв. Поведеніе Сърка. Сношенія Дорошенка съ Москвою. Самойловичь хлопочетъ, чтобы царь не принималъ Дорошенка въ подданство. Ромодановскій и Самойловичь на западномъ берегу Днвпра. Письмо Ханенка къ князю Трубецкому. Переяславская рада; избраніе Самойловича въ гетманы объихъ сторонъ Днъпра. Дорошенко просить о принятіи его въ подланство. Сърко высылаетъ самозванца въ Москву; допросъ и казнь вору. Дорошенко уклоняется отъ подданства царю. Приходъ Татаръ къ нему на помощь. Братъ его Андрей разбитъ царскими войсками. Посланецъ Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, схваченъ Запорожцами и присланъ въ Москву. Показанія Мазепы. Царь не отпускаеть изъ Москвы сыновей гетмана Самойдовича. Ромодановскій и Самойловичь подъ Чигириномъ. Новое нашествіе Турокъ и Татаръ. Русскія войска отступають на восточный берегь. Мивніе гетмана Самойловича о соединеніи Русскихъ войскъ съ Польскими. Грамота Ромодановскаго къ царю. Доносъ архіепископа Барановича на протопопа Адамовича. Прівздъ последняго въ Москву съ порученіемъ отъ архіепископа. Доносы Самойловича на Сфрка. Жалоба гетмана на протопопа Адамовича. Сношенія Сфрка съ Москвою. Смута въ Каневъ. Новый походъ царскихъ войскъ на западный берегъ Днапра. Затруднительное положение Дорошенка. Онъ обращается къ посредничеству Сърка. Въ Москве не принимаютъ этого посредничества. Событія на Дону.

Въ то самое время, какъ на восточний сторонъ Днъпра ставили новаго гетмана, на западной разразилась наконецъ буря, о которой такъ давно и долго толковали, и которой, отъ продолжительности ожиданій и толковъ, переставали уже бояться. Мы видъли, какое важное вліяніе находъ событій имъло отложеніе

Дорошенка отъ Польши и обращение его къ Турции. Испуганная Польша поспъшила помириться съ Москвою, выговаривая себъ ея помощь противъ Турокъ, одинаково страшныхъдля обоихъ государствъ. Янъ Казимиръ не сталъ дожидаться новой бъды и отказался отъ престола. Надобно было ожидать, что Поляки, въ виду опасной войны, выберутъ теперь въ короли какогонибудь знаменитаго полководца изъ своихъ или чужихъ; но, какъ нарочно, мелкая шляхта выбрала въ короли человъка хотя изъ знатной, но объднъвшей фамилін, и человъка, своими личными достоинствмаи менње всего способнаго заставить забыть, что онъ не царственнаго происхожденія. Масса шляхты могла выкрикнуть Вишневецкаго, но давала ему слабую опору противъ недовольной его выборомъ знати, которая составила сильную партію и мѣшала королю во всемъ; къ недовольнымъ принадлежаль и самый видный по талантамъ и мъсту человъкъ-великій гетманъ и великій маршалокъ коронный Янъ Собъскій. Турками стращали другъ друга, но о мърахъ противъ грозы никто не думалъ. И повидимому имъли основаніе отложить страхъ: пять льтъ прошло съ тъхъ поръ какъ Дорошенко отложился отъ Польши къ Турціи и Турки не думали о войнъ. Магометъ IV сперва былъ занятъ войною Венеціанскою; но и послѣ этой войны, кончившейся блистательнымъ успъхомъ, завоеваніемъ Кандін, султанъ не трогался: шлі слухи, что ему не до войны, что онъ проводитъ время или въ гаремъ, или на охотъ. Мы упоминали, что лътомъ 1671 года шла война въ западной украйнъ между Поляками и Дорошенкомъ, которому помогали Татары. Нападеніе Дорошенка на Умань не удалось: городъ отбился. Собъскій поразиль Дорошенковыхъ козаковъ и Татаръ подъ Брацлавлемъ, и занялъ нъсколько городовъ, признававшихъ власть Чигиринскаго гетмана. Но этотъ минутный успъхъ польскаго оружія только раздражиль султана, заставиль его спѣшить походомъ на Польшу, которая осмълилась воевать вассала его, Дорошенка. Весною 1672 года Турецкое войско въ числъ болъе чъмъ 300,000 перешло Дунай. Передовой отрядъ, состоявшій изъ 40,000 Татаръ ворвался въ Подолію и на берегахъ Буга, при Батогъ, встрътилъ Поляковъ, бывшихъ подъ начальствомъ Лужецкаго, каштеляна Подляскаго, при которомъ находился и Ханенко съ своими козаками; всъхъ же Поляковъ, и козаковъ было не болъе 6000; не смотря на то, они опрокинули и втоптали въ ръку Татаръ. Надменный успъхомъ, Лужецкій решился гнаться за Татарами за реку. Тщетно удерживаль его Ханенко; Лужецкій не хотъль ничего слушать. «По крайней мъръ, говорилъ Ханенко, позволь мнъ остаться на сторожъ на этомъ берегу: если успъешь что-нибудь сдълать на той сторонъ, то будешь имъть свидътеля твоего знаменитаго подвига; если же дъло не пойдетъ на ладъ, то поспъшимъ раздълить твой жребій». Ханенко остался и немедленно огородился обозомъ, а Лужецкій бросился въ Бугъ, и стомилъ коней, подмочилъ огнестръльное оружіе. Въ такомъ положеніи онъ не могъ удержаться съ своею горстью людей на противоположномъ берегу; толпы Татаръ обхватили его со всъхъ сторонъ и заставили обратиться назадъ въ ръку, Лужецкій едва спасся самъ, потерявши много своихъ убитыми и плънными. Бъглецы нашли спасеніе въ таборъ Ханенка. Какъ скоро всъ Поляки вбъжали въ таборъ, онъ началъ двигаться назадъ; Татары напирали съ тыла и съ боковъ; но козаки успъшно отсръливались изъ пушекъ и ружей, и движущійся валь достигь Ладыжина. Татары осадили этоть городъ, но не могли взять.

Иная судьба ждала Каменецъ, который въ августъ мъсяцъ облегло все турецкое войско подъ начальствомъ самого султана. Число защитниковъ знаменитой кръпости не превышало 1500 человъкъ; былъ порохъ, но мало пушкарей и тъ плохіе: говорять, что на 400 пушекъ приходилось только четыре пушкаря. Измученные работами надъ укръпленіями, осажденные не имъли свободной минуты поъсть и уснуть. Турки взяли Новый замокъ и подвели мину въ скалъ подъ воротами Стараго, послъ чего пошли на приступъ, но были отбиты, потерявши 200 человъкъ. Осажденные видъли однако, что долго нельзя имъ держаться, и вывъсили бълое знамя. Условія сдачи были: 1) безопасность жизни и имущества; 2) свободное отправленіе богослуженія, для чего Христіане сохраняють нъсколько церквей, остальныя обращаются въ мечети; 3) всякій воленъ вытхать изъ города съ имуществомъ, воленъ и остаться; 4) ратнымъ людямъ вольно выйти съ мушкетами, но безъ пушекъ и знаменъ. По заключенін этихъ условій Янычаръ-ага прітхаль въ городъ и занялъ его именемъ султана; янычары смънили гарнизонъ; жителямъ оставлены три церкви: одиа Русскимъ, одна католикамъ и одиа Армянамъ; соборная церковь обращена въ мечеть; со всъхъ церквей сломали кресты, свъсили колокола; часть знатныхъ шляхтянокъ забрали на султана, часть на визиря, часть на пашей. Магометъ IV съ торжествомъ въъхалъ въ покоренный городъ и прямо направился въ главную мечеть бывшую соборную церковь: тамъ передъ нимъ обръзали осьми-

лътнаго христіанскаго мальчика.

Страшное впечатлъніе произвела въ Москвъ въсть о взятіи Каменца, этого оплота Польши съ юга, подобнаго которому не имъла Россія. Явились уже разсказы о тъхъ ужасахъ, которые надълали бусурманы въ покоренномъ городъ: христіанскія церкви и Римскіе костелы Турки разорили и подълали мечети; образа изъ церквей и костеловъ выносили, клали въ проъзжихъ воротахъ и велъли Христіанамъ по нимъ идти и всякое ругательство дълать; кто не соглашался, того били до смерти. Давали знать, что визирь, ханъ и Дорошенко хвалятся идти подъ Кіевъ. Кіевскій воевода князь Козловскій писалъ, что въ Кіевъ, Переяславлъ и Остръ мало людей. Въ Кіевъ чинили городъ безпрестанно: гдъ осыпалось на валу, зарубали лъсомъ и кръпили, только вала валить было нельзя, потому что место песчаное, и дерну близко нътъ. Тукальскій безпрестано посылаль къ Дорошенку, чтобы шелъ подъ Кіевъ, обнадеживая, что тамъ мало людей. Дорошенко называлъ себя подданнымъ султана и воеводою Кіевскимъ. Симеонъ Адамовичь писалъ Матвѣеву: «Бога ради заступай насъ у царскаго пресвътлаго величества, не плошась, прибавляйте силь въ Кіевъ, Переяславль, Нъжинъ и Черниговъ. Въдаешь непостоянство нашихъ людей: лучше держаться будуть, какъ государскихъ силъ прибавится. Присылайте воеводою въ Нъжинъ добраго человъка: Степ. Ив. Хрущовъ не по Нъжину воевода; давайте намъ такого, какъ Ив. Ив. Ржевскій: и послъдній бы съ нимъ теперь за великаго государя радъ былъ умереть».

Царь призваль на совъть высшее духовенство, бояръ и думныхъ людей, объявиль имъ объ успъхахъ султана, о замыслахъ его идти весною подъ Кіевъ, на Малороссійскіе города и Съверскую украйну, и спрашиваль, что дълать? Назначили чрезвычайные сборы со всъхъ помъстій и вотчинъ, по полтинъ съ дво-

ра, съ горожанъ десятую деньгу; государь объявилъ о намъреніи своемъ выступить лично къ Путивлю со встми силами, и написаль къ гетману Самойловичу, что въ Кіевъ назначенъ бояринъ и воевода князь Юрій Петровичь Трубецкой со многими ратными людьми; въ Черниговъ стольникъ князь Семенъ Андреевичь Хованскій, въ Нъжинъ князь Семенъ Звенигородскій, въ Переяславль князь Владиміръ Волконскій и съ-Москвы отпущены будуть скоро; а если султань двинется подъ Кіевь, то онъ самъ, великій государь пойдеть на него, для чего въ Путивлъ уже велъно строить царскій дворъ. Боялись, какъ мы видъли, весны, ибо относительно зимы скоро пришли успоконтельные слухи: султанъ пошелъ за Дунай на замовку, ханъ въ Крымъ, Дорошенко въ Чигиринъ и Татаръ осталось у него немного; Поляки подъ Бучачемъ (въ Галиціи) заключили миръ съ Турками, уступивъ имъ Подолію, Украйну и обязавшись платить султану ежегодно по 22,000 червонныхъ. Такимъ образомъ тяжесть новой Турецкой войны грозила обрушиться на одну Москву, и все вниманіе ея правительства обращено было на югъ.

Въ декабръ 1672 года Иванъ Самойловичь писалъ Матвъеву, зъло милостивому своему пріятелю и благодътелю: «Посланный мой сказаль мит, будто твоя милость вельль мит теперь къ его пресвътлому царскому величеству быть; еслибы указъ царскаго величества миъ наинижайшему рабу быль, дайто Христе Боже, усердно сего желаю, только бы время было удобное, и не пріятельскіе замыслы отъ насъ отдалились; смиренно молю оскорой въдомости отъ твоей милости, благодътеля моего.» Гетманъ не ладиль почему-то съ Карпомъ Мокріевичемъ; тотъ также обратился къ Матвъеву съ нижайшимъ поклономъ до лица земли: «Стыдно мнъ частымъ писаніемъ вашей милости добродъю моему докучать, но думаю, до рукъ вашихъ не доходитъ, потому что и по сіе время не удостонваюсь милости вельможнаго господина гетмана за свои върныя и правдиво желательныя къ великому государю службы, о которыхъ не только всему свъту явно, но и самъ Господь въдаетъ душу мою, что върно царскому беличеству работалъ и до конца жизни моей объщаю. Съ покореніемъ полагая себя подножіемъ вашей милости благодътелю моему многомилостивому, смиренно челомъ быю: смилуйся надо мною, работникомъ своимъ, изволь своимъ высокимъ ходатайствомъ его царскому величеству обо мнѣ доложить, чтобы съ какимъ-нибудь дѣломъ въ своей государской грамотѣ обо мнѣ указалъ отписать, чтобы я вѣрный подданный работникъ при своей чести былъ, а иные, которые ин малой службы великому государю не учинили, нынѣ сугубую милость и честь и корысть имѣютъ.»

Въ тоже время Матвъевъ получилъ грамоту изъ Запорожья отъ кошеваго, Лукьяна Андреева: «Благодътелю нашему многомилостивому, объ отчинъ нашей Малороссіи и объ насъ, войскъ Запорожскомъ многочестному ходателю и всякихъ щедротъ давцу нижайшее наше поклоненіе посылаемъ и смиренно молимъ: умилосердись яко отецъ надъ чады, чтобъ милостивымъ твоимъ ходатайствомъ Калмыки и чайки (лодки) и хлъбные запасы присланы были къ намъ, и полевой нашъ вождь добрый и правитель, бусурманамъ страшный воинъ, Иванъ Сърко къ намъ былъ отпущенъ для того, что у насъ втораго такого полеваго воина и бусурманамъ гонителя изтъ; бусурманы, слыша, что въ войскъ запорожскомъ Ивана Сърко, страшнаго Крыму промышленника и счастливаго побъдителя, который ихъ всегда поражалъ и побивалъ и христіанъ изъ неволи свобождалъ, нътъ, радуются и надъ нами промышляють.» Царь отвъчаль, что всъ просьбы ихъ будутъ исполнены и полевой воинъ Сърко къ нимъ будетъ отпущенъ. Дъйствительно въ мартъ 1673 года Сърко привезенъ быль въ Москву и представленъ государю: сперва самъ царь, потомъ патріархъ и весь синклить, особенно князь Юрій Алексъевичь Долгорукій и Артамонъ Сергъевичь Матвъевъ накръпко увъщевали его быть върнымъ престолу царскаго величества, патріархъ грозилъ клятвою и въчною погибелью если помыслить что худое. «Отпускаю тебя, сказаль царь, по заступленіи върнаго нашего подданнаго гетмана Ивана Самойловича, потому что царское слово непремѣнно, писалъ я и къ королю Польскому, и къ Запорожцамъ, что отпущу, и отпускаю.»

Мы видъли, что шелъ вопросъ о прівздъ гетмана въ Москву, и Самойловичь уже давалъ знать, что это трудно сдълать при настоящихъ объстоятельствахъ. Придумано было средство—и оставить гетмана въ Малороссін и дать залогъ върности его царю. Еще въ концъ 1672 г. Симеонъ Адамовичь писалъ къ Ма-

твъеву: «Богъ да видитъ убогую службу и радъніе мое къ царскому пресвътлому величеству; многіе гетманы, архіерен и полковники, много поглотавъ государской казны, поизмъняли и кровопролитіе чинили; а я убогій червь, а не человъкъ, какъ началъ, такъ и работаю Богу и великому государю. Нынъшній гетманъ Иванъ Самойловичь совершенно на мой совътъ положился; уже я его къ тому привелъ-если страна наша освободится отъ непріятельскаго нашествія, то по первому пути хочетъ дътей своихъ къ великому государю посылать со мною». Въ мартъ 1673 года протопопъ пріъхаль въ Москву и съ нимъ два сына гетманскихъ, Семенъ и Григорій съ начальникомъ своимъ, Батуринскаго монастыря намъстникомъ Исаакомъ и учителемъ Павломъ Ясилковскимъ, для вфрности подданства и службы его гетманской, чтобы царскому величеству служба его гетманская была во всемъ върна. Самойловичь писалъ, что сыновья его должны оставаться при царт до ттх поръ, пока самъ гетманъ прітдетъ въ Москву. Адамовичь билъ челомъ отъ имени Самойловича, чтобы государь приказалъ князю Ромадоновскому и ему, гетману идти войною на Крымъ или на Дорошенка, и для этого похода прислаль пушекъ полковыхъ, легкихъ, пороху и свинцу, прислалъ еще ратныхъ людей въ малороссійскіе города.

19-го марта гетманскихъ посланцевъ позвали смотръть какъ повезутъ пушки строемъ изъ Никольскихъ воротъ подъ дворцовые переходы въ Спасскіе ворота. Кромѣ Малороссіянъ были тутъ разныхъ земель торговые Нъмцы и Греки и Персіяне; въ ихъ толпу пробрались тайкомъ подъячіе посольскаго приказа и подслушивали, что говорять иноземцы. Протопопъ Семенъ съ Черкасами говорилъ: «Должно быть идетъ самъ государь въ походъ на Турскаго султана;» дивились, что пушки везены зъло урядствомъ и строемъ премудрымъ; хвалили, что лошади впряжены были парами и устроены воински, пушки велики и къ войнъ зъло удобны. Когда шелъ между пушками дворъ окольничаго князя Ивана Петровича Борятинскаго, то протопопъ, сжавъ плеча, сказалъ: «Ей по истинъ надъ симъ намъреніемъ и надъ людьми происходитъ Божіе милосердіе; конечно чаю, что дъла ихъ воинскія во всякомъ добрѣ совершатся, потому что по многимъ моимъ примътамъ, люди смъло и радостно выступають и благополучія себь ожидають: это съ Божіей воли!»

Гетманскіе сыновья распрашивали протопопа обо всемъ, считали, многоль пушекъ, которая больше и все хвалили. Греки говорили: когда Турки брали Кандію, а теперь Каменецъ, то у нихъ было пушекъ много, только невелики, такія или немного побольше бывали при султанъ по двъ или по три, но сдъланы грубо и не такъ къ войнъ удобны. Нъмцы также хвалили и говорили, что прежде такихъ строевъ на Москвъ не бывало и потому надобно ждать побъды царя надъ Туркомъ; Богъ не оставитъ царя, потому что онъ начинаетъ войну для защиты христіанской въры. Персіяне и Армяне говорили, что у шаха такихъ

пушекъ нътъ и Турки ихъ не стерпятъ.

Отецъ протопопъ былъ въ восторгъ отъ пріема въ Москвъ, и писалъ гетману: «Царскаго величества отеческая къ вельможности твоей неизръченная милость: о чемъ били челомъ, все будетъ исполнено. Дътямъ твоимъ дворъ съ палатами каменными купить прінскивають; въ господинъ Артемонъ Богъ послалъ твоей вельможности и дътямъ твоимъ отца милостиваго, на котораго милость и заступленіе будь всегда надеженъ, далъ онъ мнъ въ томъ слово, и дъткамъ твоимъ всякое добро при царскомъ величествъ будетъ. Не могу перечислить царскаго величества милости и Артемона Сергъевича пріятства и любви.» Протопопъбылъ отпущенъ съ отвътомъ: что касается до похода на Крымъ, то государь указалъ этотъ способъ теперь до времени оставить; а идти князю Ромодановскому и гетману Самойловичу къ Днъпру и, ставши у этой ръки, послать къ Дорошенку грамоту съ двумя досужими людьми, сказать ему: ты присылалъ къ великому государю съ челобитьемъ, чтобы велълъ тебя принять въ подданство: великій государь на это изволяетъ и прислалъ къ тебъ милостивую грамоту; при этомъ объщать, что права и вольности будутъ ненарушены и государь будетъ оборонять Дорошенка отъ Турокъ; если же Дорошенко откажется принять присягу, то объявить ему, что царскія войска обратятся противъ него. Если, мимо Дорошенка, заднъпровскіе козаки станутъ присылать, что поддаются великому государю, то ихъ принять, привести къ присятъ и, поговоря со всъмъ войскомъ, учинить на той сторонъ гетмана, добраго и досужаго, особенно же върнаго человъка, а надъ Дорошенкомъ чинить промыслъ. Если задиъпрскіе козаки будуть просить, чтобы сдълать гетманомъ на объихъ

сторонахъ Диъпра Ивана Самойловича или станутъ просить себъ въ особые гетманы кого-нибудь съ восточной стороны, то исполнить ихъ желаніе. Мы видъли, что государь объщалъ отправить въ Кіевъ большое войско съ бояриномъ княземъ Юріемъ Петровичемъ Трубецкимъ: дъйствительно въ началъ 1673 года Трубецкой двинулся въ Малороссію. Въ десяти верстахъ отъ Сосиицы встрътилъ его гетманъ съ старшиною, и до Сосиицы сидълъ съ бояриномъ на саняхъ у щита на облучкъ. 13 февраля Трубецкой вступилъ въ Кіевъ.

Войска должны были выступить въ походъ по послъднему зимнему пути, разсчитывая по московской погодъ; но Ромодановскій даль знать государю, что этого сделать нельзя: «Упась на украйнъ съ полей ситгъ весь сбило и водное располение большое, никоторыми мфрами мнф походомъ посифшить нельзя; ратныхъ людей при мнъ нътъ никого.» А между тъмъ на западномъ берегу какъ только узнали о намъреваемыхъ движеніяхъ царскаго войска, такъ уже начали толковать о подданствъ великому государю. Есаулъ Яковъ Лизогубъ сносился изъ Канева съ Переяславскимъ полковникамъ Райчею, объщая сдать Каневъ какъ только русскія войска явятся за Днъпромъ: «Радъ бы я, говориль Лизогубъ, перейти за Дивпръ въ сторону царскаго величества со всемъ своимъ домомъ и пожитками, да славу свою потеряю: тутъ я начальнымъ знатнымъ человъкомъ и всъ меня здъсь слушають, лучше мнъ будеть, живучи здъсь, царскому величеству службу свою показать, потому что здёсь всё люди, видя утъснение отъ Турокъ, Дорошенка и насъ всъхъ проклинаютъ и всякое зло мыслятъ, и самъ Дорошенко скучаетъ, что поддался Турскому. Послъ Рождества Христова у него была рада со всею- старшиною; говорилъ Дорошенко: весна приходитъ, и слухъ носится, что царь со всъми силами будетъ на украйну, такъ ръшите, при комъ намъ держаться? Старшина приговорили: отъ Турскаго султана не отставать и его не гизвить, потому что нынъ, кромъ него, дъться намъ негдъ: царь, по договору съ королемъ подъ свою руку насъ не приметъ, а подъ королемъ быть не хотимъ, потому что много досады ему учинили, будетъ намъ мстить, да и для того, что искони въковъ въ раздъленіи мы не бывали, а теперь одна сторона безъ другой быть не хотять. Турской салтань въ Каменець будеть, видя что король

мирнаго постановленія не исполняеть, изъ Бълой Церкви ратнымъ людямъ выступить не велълъ и если теперь отъ Турскаго намъ отстать, а помощи ни отъ кого не будетъ, и онъ, пришедши въ конецъ насъ всъхъ разоритъ.»—Когда Дорошенко былъ въ походъ вмъсть съ Турками, продолжалъ Лизогубъ, то ему честь была добрая, называли его княземъ; но козакамъ нужда была великая, Турки называли ихъ и теперь называютъ свиньями, гдъ увидятъ свинью, называютъ козакомъ. Турскіе люди теперь въ Каменцъ, Межибожьъ, Баръ, Язловцъ, Снятинъ, Жванцъ. Во всъхъ этихъ городахъ они церкви Божін разорили, подълали изъ нихъ житницы, изъ другихъ мечети, колокола на пушки перелили, жителямъ нужды чинятъ великія, малыхъ дътей берутъ, женятся силою, мертвыхъ погребать и младенцевъ крестить безпошлиние не дають, безпрестание кандалы куютъ и въ Каменецъ отсылаютъ, двъ башни до верху наметали, также конскія жельза дорогою цьною покупають—для чего, не вьдомо. Пусть гетманъ Иванъ Самойловичь напишетъ къ великому государю, чтобъ присылалъ многихъ ратныхъ людей сюда на западную сторону, ни одинъ городъ, кромъ Чигприна, стоять не будеть, только бы великій государь Польскому королю насъ не отдаваль; да заняль бы государь своими войсками Съчь и Кодакъ, а если займутъ ихъ Турки, то Полтавской сторонъ и намъ здѣсь трудно будеть.»—«Не вѣрю я Лизогубу, говорилъ гетманъ Иванъ Самойловичь: все это онъ говоритъ по Дорошенкову наученью; да у Лизогуба пашня, и скотина на этой сторонъ въ Переяславскомъ полку, бонтся онъ, чтобы я ихъ у него не отнялъ. Если мы съ княземъ Гр. Гр. Ромодановскимъ пойдемъ на ту сторону Днепра, тогда и не въ честь будутъ сдаваться, потому: какъ Турскій султанъ наступить, разволокутъ всъхъ; Хмельницкій (Юрій) съ бусурманами водился и залетълъ въ Царь-городъ; и Дорошенко изъ-подъ Каменца чуть чуть туда же не угодилъ, и впередъ ему не отбыть. Посылать къ Лизогубу о склонности впередъ не надобно, потому что онъ обо всемъ будетъ передавать Дорошенкъ и Дорошенко подумаетъ, что, боясь Турскаго султана, къ нимъ подсылки дълаются о склонности, и пуще будеть султана и хана къ войнъ побуждать.» Но Дмитрашка Райча говориль иное: хвалиль вфрность Лизогуба, утверждалъ, что впередъ на него можно положиться.

Въ апрълъ прислалъ въ Москву грамоту Ханенко: «Падши раболъпно къ ногамъ царскаго престола, билъ челомъ о принятіи въ подданство: яко елень на источники водные, сице желала душа его подъ пресвътлую державу единаго святолъпнаго монарха. Былъ онъ Ханенко при королевскомъ величествъ многіе годы, кровь свою проливалъ на оборону короны Польской, но зато ни онъ, ни войско ни малаго себя награжденія не получили, только сенаторскими пыхами (гордостію) озлоблены бывали.»

Лизогубъ въ своемъ разсказъ о Чигиринской радъ пропустилъ любопытное извъстіе о Тукальскомъ. Кіевскій мѣщанинъ, прітхавшій изъ Черкасъ, разсказывалъ, что во время рады митрополить читалъ поученіе, въ которомъ сильно поносилъ Дорошенка и другихъ начальныхъ людей за то, что Турку служатъ, и церкви разоряютъ и мечети строятъ. Послъ этого митрополитъ на радъ совътовалъ козакамъ, чтобы оставались въ союзъ только съ ханомъ, а отъ Турокъ, какимъ бы то ни было способомъ, отлучились. Тогда обозный Гурлакъ отвъчалъ митрополиту: «Ужь бы тебъ, отче митрополитъ, полно въ наши рады вступаться, своего бы ты духовнаго дѣла остерегалъ, а не насъ; ужь ты насъ усовътовалъ, такъ не скоро отсовътуешь».

17-го апръля князь Ромодановскій сътхался съ гетманомъ Самойловичемъ въ Сумахъ и постановили: Ромодановскому съ своими ратными людьми собираться въ Суджѣ, а гетману въ Батуринт и сойтиться вмъстъ между Глинскомъ и Лохвицею у ръки Сулы. 22-го мая вожди соединились за Лохвицею у Лебединыхъ озеръ, и 1-го іюня отправили отрядъ за Дивпръ подъ Каневъ съ предложеніемъ Дорошенку и Лизогубу поддаться великому государю; но Дорошенко, Лизогубъ и Каневцы отказали, что они въ подданствъ у великаго государя быть никогда не хотять. Отрядъ переправился назадъ за Днъпръ, а между тъмъ на восточной сторонъ появились татарскія толпы. Ромодановскій послаль за ними Харьковскаго полковника; подъ Коломыкомъ встрътился онъ съ Татарами, бился цълый день и едва ушелъ. Это заставило Ромодановскаго и гетмана изъ-подъ Лубенъ отступить назадъ къ Бългороду. Ромодановскій и гетманъ писали царю, что имъ нельзя было переправиться за Днъпръ, потому что ръка очень распалилась, а Дорошенко отогналь всъ

суда. — «Но если-бы и не это, отвъчалъ царь, то развъ вамъ вельно было переправляться за Днъпръ? Вамъ именно было велъно стать у Днъпра гдъ пристойно, и, устроясь обозомъ, послать къ Дорошенку съ милостивыми грамотами двоихъ досужихъ людей, а не полкъ; также велъно было, услыхавъ о Татарахъ, не отступать, а выслать противъ нихъ часть вейска!» Царь оканчивалъ грамоту объявленіемъ, что если султанъ, ханъ и Дорошенко наступятъ на Польшу, то онъ самъ выступитъ въ походъ. Но Самойловичь не переставалъ оправдываться въ томъ, что не перешли за Днъпръ: войска было мало, запасовъ мало, и Дорошенко распустилъ слухъ, что козаки и восточной и западной стороны, соединясь, будутъ промышлять надъ царскими людьми.

Въ Малороссін требовали царскихъ войскъ; но въ то время проходъ войскъ въ странъ извъстно чъмъ сопровождался. Архимандритъ Иннокентій Гизель говорилъ: «Превеликая царскаго величества милость, что изволиль свою отчину, преславный градъ Кіевъ охранить: этому мы рады; но что ратные люди дорогою дълали, тому Богъ свидътель: не только эти новопришдые, но и прежије подъ самымъ Печерскимъ монастыремъ и около монастырскія и подданныхъ монастырскихъ съна побрали безъ остатку, пришлось лошадей и скотину съ двора спускать; также и лъса наши пустошили и теперь пустошать, не исключая борныхъ и надобныхъ.»—Полковникъ Солонина жаловался: «Воеводы и головы стрълецкіе, идучи дорогою, подъ Кіевомъ брали подводы многія, и изъ этихъ подводъ большая половина распропада; людей, которые за подводами шли, стръльцы били, за хохлы драли и всякими скверными словами безчестили; у бъдныхъ людей дворы и огороды пожгли, разорили, съна всъ потравили, крали и силою отпимали; такой налоги бъднымъ людямъ еще не бывало; не знаю я какъ и назвать: неужели это христіане къ христіанамъ пришли на защиту? Но и Татары тоже бы сдълали! только тъмъ и удивляться нечего: непріятельскія люди и бусурманы». Не понравился и самъ Трубецкой съ товарищами своими: знатные Малороссіяне жаловались, что бояринъ и воеводы неприступны, ласки къ нимъ не держатъ, Трубецкой полковникамъ на дворъ и съ двора ѣздить не велитъ, не то чтобояринъ князь Григ. Григор. Ромодановскій: кто бы изъ Малороссіянъ къ нему ни пришель, и онъ со всякимъ обходится какъ

равный, за это вст его любять. И по всей Малороссіи, гдт проходиль Трубецкой съ войскомь, слышались однт ртчи: «Намъ очень надобно, что великій государь прислаль многихь людей въ Кіевъ и хочеть удержать его за собою; если бусурманы на Кіевъ стануть наступать, то мы вст за него умирать готовы; только то нехорошо, что ратные люди съ нами не ласково поступають и не смирно ходять; ни оть чего мы такъ не скучаемъ, какъ оть подводъ, и многіе съ Кіевской и Переяславской дороги хотять разбрестись».

Слышался ропотъ и на новаго гетмана; знатные и простые люди говорили: «Очень тяжело было намъ при Демкъ, но и теперь отъ того не ушли: на радъ было отговорено гетману: охочихъ. людей не держать, съ винныхъ, пивныхъ котловъ и съ мельничныхъ колесъ пошлинъ не брать, но все по прежнему, какъ при Демкъ, дълается: компанейщину сбираютъ и поборы частые берутъ». Объ этихъ жалобахъ дали знать гетману; онъ отвъчаль: «Я компанейщиковъ сбираю и пошлины брать велълъ для того, что въ нынъшнее время люди мит надобны противъ непріятеля. Еслибы съ той стороны всъ воинскіе люди на эту сторону Дивпра перешли, то я ихъ приму и кормить буду; а пошлины не себъ я сбираю, а па кормъ воинскимъ людямъ, которые, покинувъ домы и пожитки свои, великому государю служатъ, не жалья головь; часто случается, что противь непріятельских в ратныхъ людей и нанимаютъ, жалованье большое даютъ; а этимъ людямъ только и пожитку, что сами да лошади ихъ сыты»..

Въ то время, какъ походъ царскихъ войскъ къ Дифпру кончился такъ неудачно, въ августъ 1673 года начались промыслы на другой сторонъ, подъ Азовомъ: отправленные на Донъ воеводы Иванъ Хитрово и Григорій Касоговъ съ государевыми ратными людьми и съ Донскими козаками, въ числъ 8,000, подошли подъ Каланчинскія башни, и, стръляя изъ пушекъ день и ночь, сбили у одной изъ башенъ верхній и середній бои и отняли водяное сообщеніе у Азова съ башнями, но сухопутнаго, по недостатку конницы, отнять не могли. Азовцы вышли на бой всъмъ городомъ, но потерпъли пораженіе: побъдители гнали ихъ больше версты. Ядеръ не стало, а идти на приступъ къ башнъ воеводы и атаманы сочли невозможнымъ, по причинъ широкихъ валовъ, глубокихъ рвовъ и янычаръ, которыхъ было

1000 человъкъ. Не успъвши взять башенъ, воеводы пропустили козаковъ козачьимъ еркомъ въ море на 22 стругахъ для промыслу надъ Турецкими и Крымскими берегами. Донское войско писало Матвъеву, что если великій государь велитъ идти подъ Азовъ и чинить приступъ, то ратныхъ людей надобно пъхоты 40,000, да конницы 20,000: съ такимъ войскомъ къ Азову пытаться можно, а съ малымъ войскомъ идти на приступъ нельзя, мъсто большое; Каланчинскія башни въ десять разъ кръпче Азова, взять ихъ никакъ нельзя, и впередъ подъ ними людей и казны терять не для чего.

Московскіе ратные люди и козаки промышляли подъ Азовомъ; а въ тылу у нихъ чинился промыслъ своего рода. Хитрово доносиль, что объявилось на Дону воровство великое, воруетъ старый товарищъ Разина, Иванъ Міюска, около котораго собралось больше 200 человъкъ; проъздъ степью сталъ тяжелъ, и впередъ надобно ожидать воровства большаго, потому что товарищи Разина, ушедшіе изъ Астрахани и съ черты, живутъ по Дону въ верховыхъ городохъ. По настоянію Хитрово, Донцы послали отрядъ противъ Міюски на Съверскій Донецъ; но Міюска, узнавъ объ этой посылкъ, перешелъ на устье Черной Калитвы, гдъ объявилось великое воровство внизъ и вверхъ, торговымъ и служилымъ людямъ не стало пробзду, и шелъ слухъ, что на весну Міюска пойдеть на Волгу, пристанеть къ нему съ Дона и верховыхъ городковъ много воровъ, какъ и къ Разину. Посланные Воронежскимъ воеводою козаки ни-гдъ не отыскали слъдовъ Міюски: онъ объявился въ другомъ мъстъ.

Въ началѣ зимы гетманъ Самойловичь далъ знать, что въ Запороги пріѣхалъ человѣкъ—хорошъ и тонокъ, долголицъ, не черменъ и не русъ, немного смугловатъ, по лицу трудно сказать лѣта, козаки угадывали, что лѣтъ пятнадцать, молчаливъ, два знамени у него: на знаменахъ паписаны орлы и сабли кривыя, съ нимъ восемь человѣкъ Донской породы, надѣтъ на немъ кафтанъ зеленый, лисицами подшитъ, а подъ исподомъ кафтанецъ червчатый китайковый, называется царевичемъ Симеономъ Алексѣевичемъ; вожъ его, козакъ Міуской говорилъ судъѣ Запорожскому, будто у этого царевича на правомъ плечѣ и на рукѣ есть знамя видѣніемъ царскаго вѣнца. Когда узнали въ Запорожьѣ, что Сѣрко приближается, то царевичь, распустивъ

знамена, почтилъ Сърка встръчею. Сърко посадилъ его подлъ себя и спрашиваль: «Слышаль я отъ наказнаго своего, что ты называешься какого-то царя сыномъ: скажи, Бога боясь, потому что ты очень молодъ, истинную правду скажи, нашего ливеликаго государя Алексъя Михайловича ты сынъ, или другаго какого царя, который подъ его рукою пребываетъ? чтобы мы и тобою обмануты не были, какъ шиыми въ войскъ плутами». Молодой человъкъ всталъ, снялъ шапку и говорилъ какъ бы плача: «Не надъялся я, что ты меня бояться будешь; Богъ миъ свидътель правдивый, что сынъ я вашего государя». Услыхавъ это, Сърко и всъ козаки сняли шапки, поклонились до земли и начали потчивать его питьемъ. У самозванца спрашивали, будеть ли онъ своею рукою писать къ гетману Самойловичу и къ батюшкъ своему великому государю? — «Господину гетману, отвъчаль онъ, изустнымъ приказомъ кланяюсь; а къ батюшкъ писать трудно, чтобы моя грамотка къ боярамъ въ руки не попалась, чего очень опасаюсь, а такой человъкъ не сыщется, чтобы грамотку мою батюшкъ въ самыя руки могъ отдать, и ты, кошевой атаманъ, умилосердись, никому Русскимъ людямъ обо миъ не объявляй; сосланъ я былъ на Соловецкій островъ, и какъ Стенька былъ, то я къ нему тайно пришелъ и жилъ при немъ пока его взяли, потомъ съ козаками на Хвалынское море ходилъ, откуда на Дону былъ, войскомъздъсь про меня не въдали, только одинъ атаманъ въдалъ». А вожъ Міюской говорилъ Сърку, что подлинно на тълъ у царевича знаки видъніемъ царскаго вънца есть; намъреніе такое имъеть, тайно пробраться въ Кіевъ и оттуда ъхать къ Польскому королю.

14 декабря къ гетману Самойловичу и на кошъ къ Сърку за самозванцемъ отправились сотникъ стрълецкій Чадуевъ и подъячій Щеголевъ.—«Я уже писалъ въ Запороги, сказалъ имъ Самойловичь, чтобы вора съ товарищами ко мит прислали; думаю, что Сърко не будетъ мит противенъ; боюсь одного, что на Запорожьт никого не выдаютъ, говорятъ, что они войско вольное, кто хочетъ приходитъ по волт и отходитъ также.» На дорогъ, въ мъстечкъ Керебердъ пришелъ къ московскимъ посланцамъ Запорожскій козакъ Максимка Щербакъ и началъ говорить: Ванаетъ ли вы Щербака Донскаго, а онъ знаетъ, зачъмъ вы на Запорожье посланы; вамъ тхать не зачъмъ, даромъ

пропадете: самый истинный царевичь Симеонъ Алексвевичь нынъ на Запорожь в объявился, я про это про все знаю и въдаю; царевичь дъда своего, боярина Илью Даниловича Милославскаго ударилъ блюдомъ и отъ того ушелъ, по всей Москвъ слава посилась, что то правда была, а я въ то время на Москвъ сидълъ въ тюрьмъ, по челобитью Демьяна Миогогръшнаго освобожденъ, быль на Дону и на Запорожьв, а вышель изъ Запорожья тому другая педъля.»— «Это воръ, плутъ, самозванецъ и обманщикъ,» говорили посланцы. Щербакъ на это плюнулъ имъ въ глаза и сказалъ: «Заважите себъ ротъ, даромъ злую смерть примете.» Встрътились Чадуеву и Щеголеву посланцы Самойловича, фэдившіе въ Запорожье и объявили: «Когда Запорожцы выслушали гетманское письмо о самозванцъ, то смъялись, про гетмана и про бояръ говорили всякія непристойныя и грубыя слова, самозванца, по приказу Съркову, называютъ царевичемъ; къ гетману инчего не отписали, писалъ къ нему самозванецъ и запечаталъ своею печатью на подобіе печати царскаго величества; сдълали ему эту печать Запорожцы изъ ефимковъ, да сдълали ему тафтяное знамя съ двоеглавымъ орломъ и платье доброе дали. На отпускъ нашемъ пришелъ въ раду самозванецъ, безчестилъ всячески гетмана, говорилъ: «Глупъ вашъ гетманъ, что меня такъ описываетъ, еслибы вы не пръсныя души, вельль бы повъсить; если гетману надобио меня знать, пусть пришлетъ осмотръть обознаго Петра Забълу, да судью Ивана Домонтовича; о выдачь моей много бояре стануть присылать знатныхъ людей именемъ царскаго величества съ грамотами, только я не потду три года, буду ходить на море и въ Крымъ, а кто присланы будуть, даромъ не пробудуть.» Въ Кишенкъ Московскіе посланцы нашли челядника Василья Многогръшнаго, Лучка, да самозванцева товарища Мерешку; оба говорили Чадуеву и Щеголеву, чтобы на Зацорожье ни подъ какимъ видомъ не ъздили: еще у Кодака Запорожцы встрътятъ и повъсятъ, а самозванца выдать и не подумають. «Я, говориль Лучка, при немъ жилъ многое время и видълъ на плечахъ природные знаки красные: царскій вѣнецъ, двоеглавый орелъ, мѣсяцъ съ звѣздою.» Пріфхаль въ Кишенку Игнать Оглобля, отправлявшійся въ посланникахъ отъ Стрка къ гетману Самойловичу; онъ говориль, что Стрко хотъль бить Чадуева за самозванца и называль его собачымъ сыномъ. Услыхавъ всѣ эти вѣсти, Чадуевъ и Щеголевъ приняли мѣры для собственной безопасности: велѣли Щербака, Лучку, Мерешку и Оглоблю отослать къ гетману въ Каневъ, чтобы онъ держалъ ихъ тамъ до ихъ возвращенія.

1-го марта 1674 года вытхали царскіе посланники изъ Кишенки на Запорожье; 9-го числа вътхали въ Стчу: кошевой атаманъ Сърко и все поспольство вышли за городъ на встръчу, и поставили Чадуева и Щеголева за городомъ, на берегу ръки Чертомлика въ Греческой избъ. На другой день посланниковъ позвали въ курень къ атаману; тамъ нашли они Сърка, судью, писаря, куренныхъ атамановъ и знатныхъ козаковъ-радцевъ (совътниковъ): «Для какихъ великаго государя дълъ вы къ намъ присланы? спросилъ Сърко: слышали мы, что за царевичемъ?» -«Это не царевичь, отвъчаль Чадуевъ: это воръ, плутъ, самозванецъ, явный обманщикъ и богоотступникъ, Стеньки Разина ученикъ.» — «Неправда, говорили Запорожцы: это истинный царевичь Симеонъ Алексъевичь и желаетъ съ вами видъться.» — «Мы присланы, отвъчаль Чадуевь, для взятья этого вора и самозванца, а не видъться съ нимъ.» Стрко: «Мы его въ радъ вамъ покажемъ, станете съ нимъ говорить, и мы знаемъ, что вы, узнавъ, поклонитесь ему какъ слъдуетъ.» Послъ этого разговора Сърко, судья, писарь и куренные атаманы пили у самозванца мало не весь день, и Сърко, упившись, будто спалъ. Часа за два до вечера самозванецъ, опоясавшись саблею, вышелъ изъ своего куреня, съ нимъ судья Степанъ Бълый, писарь Андрей Яковлевъ, есаулы и козаковъ человъкъ съ триста, всъ пьяные, подошли къ избъ, гдъ стояли послы, и стали выкликать Щеголева: «Поди! царевичь тебя зоветь.» Щеголевъ не пошелъ, а Чадуевъ вышелъ въ съни и, отворя дверь, говорилъ: «Кто и зачъмъ Щеголева спрашиваетъ! » Отвъчалъ самозванецъ: «Поди ко миѣ!» Чадуевъ: «Ты что за человъкъ?» Самозванецъ: «Я царевичь Симеонъ Алексъевичь.» Чадуевъ: «Страшное и великое имя вспоминаешь; такого великаго и преславнаго монарха сыномъ называенься, что и въ разумъ человъческій не вмъстится; царевичи государи по степямъ и по лугамъ такъ ходить не изволять; ты сатанинь и богоотступника Стеньки Разина ученикъ и сынъ, воръ, плутъ и обманщикъ.» Самозванецъ: «Брюхачи,

измънники! смотрите! наши же холопи да намъ же досаждаютъ! Я тебя устрою!» И вынувъ саблю, побъжаль къ дверямъ на Чадуева; тотъ взялъ пищаль и хотълъ его убить; но писарь схватилъ самозванца поперекъ, унесъ за хлъбную бочку и потомъ пошель съ нимъ въ городъ. Остались козаки и начали съ полъньями приступать къ избъ, а другіе разбирать крышу, ругались, крича: «Ты, старый, государича хотъль застрълить.» Туть Чадуевъ съ пищалью, Щеголевъ съ саблею, стръльцы съ мушкетами, простясь между собою, съли на смерть. Но до смерти дъло не дошло: посланники вынули государеву грамоту и закричали: «Подождите до рады, а въ радъ выслушайте великаго государя грамоту!» Козаки закричали судьт и есауламъ: «Поставьте у нихъ караулъ, чтобы не ушли: умъютъ Москали изъ рукъ уходить.» И одинъ за другимъ разошлись. Но вмъсто нихъ явился полковникъ Алексъй Бълицкій, при немъ козаки съ мушкетами, и стали въ съняхъ, у самыхъ избныхъ дверей, готовые къ бою.

Вечеромъ пришли къ посламъ отъ Сърка судья, писарь, есаулъ, атаманъ куренный и говорили: «Худо вы сдълали, что государича хотъли застрълить, будучи между войскомъ; 12 марта
будетъ рада и государичь въ радъ будетъ; что вы хотъли его застрълить, теперь всъмъ въдомо, и если надъ вами войску велитъ что сдълать, то войско что огонь, по маковому зерну разорветъ. Вы когда придете въ раду, поскоръе добивайте ему челомъ и кланяйтесъ до земли.» Чадуевъ: «Недобрый, небогоугодный, певърныхъ слугъ поступокъ, что вы, называясь върными слугами царскаго величества, просите и получаете его милости, а пословъ его, повъря невъдомо какому вору, смерти
предаете! мы не на смерть къ вамъ посланы, а на увеселеніе и
объявленіе царскаго величества премногой милости вамъ же.»

12-го марта собралась рада; пословъ царскихъ позвали туда, но ножи у пихъ обобрали и велъли за ними идти караульщикамъ съ мушкетами. Самозванецъ стоялъ въ церкви и смотрълъ въ окно на раду. Сърко, выслушавъ царскую грамоту, наказъ и гетманскій листъ, началъ говорить Запорожцамъ: «Братья мон, атаманы молодцы, войско Запорожское пизовое Днъпровое, какъ старъ, такъ и молодой. Прежде въ войскъ Запорожскомъ у васъ добрыхъ молодцовъ того не бывало, чтобъ кому кого выдавали:

не выдадимъ этого молодчика!» - «Не выдадимъ, господинъ кошевой!» грянула толпа. — Сфрко продолжалъ: «Братья моя милая! Какъ одного его выдадимъ, тогда всъхъ насъ Москва по одному разволочеть; а онъ не воръ и не плуть, прямой царевичь, и сидитъ какъ птица въ клъткъ и никому ничего невиненъ». — «Пусть они того илута сами въ очи посмотрять, закричали козаки: узнають, что за плуть! Идеть имь о печать и о письмо; царевичь и самъ сказываетъ, что бояре все это пишутъ и присыдають безъ указа великаго государя и еще будуть присылать; пора ихъ утопить, либо руки и ноги отрубить». — «Поберегите, братцы, меня, сталъ опять говорить Сърко: еще потерпимъ, нашихъ много у гетмана, а иныхъ они, Чадуевъ и Щеголевъ, для своей свободы къ гетману отослали, и пока наши будуть, подержимъ ихъ живыхъ, или одного изъ нихъ отпустимъ, чтобы какъ-нибудь своихъ освободить, а караулъ у нихъ крыпкій стопть, неуйдуть. Пошлемь мы къ Дорошенку, чтобы онъ клейноты войсковые отдалъ намъ накошъ да и самъ къ намъ прівхаль, онъ меня послушаеть, потому что мив кумъ; спасибо ему, что до сихъ поръ клейнотовъ войсковыхъ Ромодановскому не отдалъ. Какая правда Ромодановскаго? Когда побилъ Юраску Хмельницкаго и клейноты войсковые взялъ, намъ ихъ не отдаль, и теперь тоже сделаеть, если Дорошенко клейноты ему отдастъ». — «Пошлемъ, господинъ концевой! загремъла опять толпа, вели листы къ Дорошенку писать». Тутъ Сърко вельль Чадуеву и Щеголеву выйти изъ рады; по козаки зашумъли: «Показать имъ царевича, чтобы они по его волъ учинили, а если не учинять, побить». Сърко сталь ихъ опять успоконвать: «Онъ государичь, зачёмъ ему по радамъ волочиться; когда будетъ время, увидятъ и безъ рады и по волъ его учинятъ, а теперь пускайте ихъ».

Вечеромъ пришли къ посламъ судья, писарь и есаулъ и начали говорить: «Царевичь очень печаленъ, что къ вамъ въ раду его не позвали, хочетъ онъ съ вами видъться, и кошевой хочетъ его съ вами свести въ своемъ куренъ». Послы отвъчали: «Присланы мы отъ царскаго величества къ войску Запорожскому за самозванцемъ, а не бесъдовать съ нимъ; если кошевой введетъ его къ себъ въ курень съ саблею, а онъ захочетъ озорничать то какая ваша правда? мы и теперь, какъ тогда, шеи не протянемъ».

13-го марта созвавъ къ себъ въ курень куренныхъ атамановъ и знатныхъ козаковъ, Сфрко призвалъ пословъ и говорилъ имъ: «Много вы на Запорожьт наворовали, на великаго человтка хоттли руку поднять, государича убить, достойны вы смерти. А намъ Богъ далъ съ неба многоцинное жемчужное зерно и самоцвитный камень, чего никогда, искони въковъ у насъ на Запорожьъ не бывало. Сказываетъ онъ, что изъ Москвы изгнанъ такимъ образомъ: однажды былъ опъ у дъда своего, боярина Ильи Даниловича Милославскаго, и въ тоже время былъ у боярина Нъмецкій посоль и говориль о ділахь; царевичь разговору ихъ помѣшалъ, а бояринъ невѣжливо отвелъ его рукою. Царевичь, возвратившись въ свои палаты, говорилъ матери, царицъ Марьъ Ильпинчив: еслибы мив на царствъ хотя бы три дни побыть, и я бы бояръ нежелательныхъ всъхъ перевелъ. Царица спросила: кого бы онъ перевель? — Прежде всъхъ боярина Илью Даниловича, отвъчалъ царевичь. Царица кинула въ него ножемъ, ножъ попалъ въ ногу, и онъ отъ того занемогъ. Царица велѣла стряпчему Михайлъ Савостьянову его окормить, но стряпчій окормилъ вмъсто его пъвчего и, сиявъ съ него платье, положиль на столь, а другое на мертваго; царевича берегь втайнъ три дии, нанялъ двухъ нищихъ старцевъ, одного безъ руки, другаго криваго, далъ имъ сто золотыхъ червонныхъ, и эти старцы вывезли его изъ города на малой тележкъ подъ рогожею и отдали посадскому мужику, а мужикъ свезъ его къ Архангельской пристани. Скитаясь тамъ долгое время, царевичь наконецъ пришелъ на Донъ и былъ съ Стенькою Разинымъ на моръ, не сказывая про себя, былъ у Разина кашеваромъ и назывался Матюшкою; а передъ Стенькинымъ взятьемъ онъ ему про себя сказываль подъ присягою; а послъ Стеньки быль на Дону царскаго величества посланный съ казною, который его царевича дарилъ, и онъ съ нимъ послалъ письмо, но этого письма бояре до царскаго величества не допустили. Какъ время придетъ, пошлетъ онъ къ царскому величеству письмо съ такимъ человъкомъ, который самъ до государя донесетъ. — Я, продолжалъ Стрко, мало этому втрилъ; но въ нынтший великій постъ онъ постился, я велълъ священнику его на исповъди подъ клятвою свидътельствовать, подлинно ли такъ какъ сказываетъ, и онъ подъ клятвою сказалъ, что правда истинная и причащался. И

теперь кто что ни говори и ни пиши, вст мы въ томъ ему втримъ». Тутъ Сърко перекрестился и сказалъ: «Истинный царевичь! не зарекаемся мы за его промысломъ, какъ онъ у насъ росписи просить, что войску надобно? на 3,000 и больше кармазинныхъсуконъ по 10 аршинъ на человъка на годъ брать, также денежную, свинцовую и пороховую и многую казну, ломовыя пушки и нарядныя ядра; и мастеръ, который тъми ядрами умъетъ стрълять, и сппоши, и чайки у насъ будутъ. Царевичь говорить да и мы сами хорошо знаемъ, для чего Донскимъ козакамъ инамъ государева жалованья, пушекъ, всякихъ войсковыхъ запасовъ и чаекъ не даютъ: царское величество къ намъ милосердъ, много объщаетъ, а бояре и малого не дають; царское величество изволиль намъ прислать шиптуховыхъ суконъ, и намъ досталось только по полтора локтя на человъка». — «Оставьте всъ эти слова, отвъчалъ Чадуевъ, выдайте самозванца и пошлите къ великому государю съ нимъ сто человъкъ и больше своихъ, и всъ они будутъ пожалованы, и къ вамъ на кошъ царское жалованье, сукна, пушки, ядра, мастеръ, зълье, свинецъ, сппоши и чайки присланы будутъ». — «Если и тысячу человъкъ за нимъ пошлемъ, отвъчали атаманы, то на дорогъ его отнимутъ и до царскаго величества не допустятъ; если дворяне или воеводы съ людьми ратными за нимъ присланы будуть, не отдадуть; Москва и нась всъхъ называеть ворами и плутами, будто мы не знаемъ, что п откуда кто есть? Ёсли государь, по приговору бояръ, что мы царевича не отдали, пошлетъ къ гетману Самойловичу, чтобы не велълъ пускать къ намъ въ Запорожье хлъба и всякихъ харчей, какъ Демка Многогръшный не пропускаль, то мы какь тогда безь хльба не были, такь и теперь не будемъ, сыщемъ мы себъ и другаго государя, дадуть намъ и Крымскіе мъщане хльба, и ради памъ будуть, чтобы только брали, такъ какъ во время Суховъева гетманства давали намъ всякій хльбъ изъ Перекопи. А про царевича въдомо и хану Крымскому: присылаль провъдывать объ немъ и мы сказали, что есть у насъ на кошъ такой человъкъ. Турскій султанъ нынъшнею весною непремънно хочетъ быть подъ Кіевъ и далье; пусть цари между собою перевъдаются, а мы себъ мъсто сыщемъ, кто силенъ, тотъ и государь намъ будетъ. Жаль намъ Пашки Грибовича: еслибы въ ныпъшнее время онъ Пашка былъ съ нами, узналъ бы я, какъ въ Сибпрь черезъ поле посмотръть, узнали бы какой жолнырь Сърко. Какому они мужику дали гетманство? онъ своихъ разоряетъ и разорять-то не умъетъ: по Днъпру попласталъ и поволочился и, инчего добраго не сдълавъ, назадъ возвратился. Теперь у насъ четыре гетмана: Самойловичь, Суховъй, Ханенко, Дорошенко, а ни отъ кого ничего добраго нътъ, въ домахъ сидятъ и только между собою христіанскую кровь проливають за гетманство, за маетности, за мельницы; то бы было хорошо, еслибы Крымъ разорить и войну унять. Когда рада была и Ромодановскій гетманство Самойловичу далъ, а войско спрашивало меня и гетманство хотъло дать мнъ. Ромодановскій не повойсковому поступиль и давно меня въ пропасть отослаль. Слышно, что той стороны Дифпра многіе города и Лизогубъ теперь при вашемъ гетманъ. Хвала Богу, что Лизогубъ подлизался, а какъ лизнетъ, то и въ пятахъ горячо будетъ. А когда бы миъ дали гетманство, я бы не такъ сдълалъ; еслибы и теперь дали мнъ на одинъ годъ гетманство, или гетманъ, Московскій обранецъ, поповичь далъ мит четыре полка, Полтавскій, Миргородскій, Прилуцкій и Лубенскій, то я бы зналь что съ ними сдълать, Крымъ бы весь разорилъ.» — Теперь у князя Ромодановскаго и у гетмана войска много, сказали послы: ступай къ нимъ и промышляй съ инми сообща. — «Теперь не прежнее, отвъчалъ Сърно, не обманутъ меня; прежде Ромодановскій отписаль ко мив государскую милость; я, повъря ему, поъхаль къ нему, а онъ меня продаль за 2000 золотыхъ червонныхъ.» — «Кто эти червонные за тебя далъ?» спросили послы. — «Царское величество, милосердуя обо мить, велълъ дать ихъ Ромодановскому», отвъчалъ Сърко.

17 марта передъ объднею Сърко посылалъ священника, да 11 человъкъ куренныхъ атамановъ осматривать царевича; ника-каго вънца, ни орла, ни мъсяца, ни звъзды не нашли, только на груди отъ одного плеча до другаѓо восемь пятенъ бълыхъ, точно пальцемъ ткнуты, да на правомъ плечъ точно лишай — широко и бъло. Самозванецъ говорилъ имъ, будто про эти зна-ки знаетъ царица, да мама Марья; теперь кромъ стрянчаго Ми-хайлы Савостьянова никто его не узнаетъ, да и онъ, кромъ его, никому не повъритъ, а къ царю писать будетъ. Сърко и всъ

козаки еще больше послѣ этого увѣрились. Въ тотъ же день Московскимъ посламъ было объявлено, что ихъ къ государю отпустятъ, но вмѣстѣ съ ними отправятъ своихъ козаковъ, чтобы они сами изъ устъ царскаго величества о томъ человѣкъ слово услышали и, пріѣхавъ на кошъ, имъ объявили, и тогда у нихъ свой разумъ будетъ.»

Старая исторія! Запорожскій кошевой срываетъ сердце: зачъмъ его не выбрали гетманомъ? его, давияго сторонника Дорошенка! притворяется, что въритъ самозванцу; козакъ высказывается: нусть государи перевъдаются, а мы будемъ затъмъ, кто осилить; приговорь Запорожью быль подписань этими словами, ибо кто осилилъ окончательно, тотъ не захотълъ болъе терпъть людей, шатающихся между государями, выжидающими, кто изъ государей будетъ сильите. Стркт было досадио, что гетманъ-поповнчь, Самойловичь получиль успъхъ на западной сторонъ Днъпра. Дъйствительно въ началъ 1674 года привелось въ исполнение давно задуманное предпріятие перенести царское оружіе на западную сторону. Самойловичь получилъ приказаніе изъ Москвы соединиться съ Ромодановскимъ и двинуться противъ Дорошенка, съ которымъ не прекращались безполезные переговоры о подданствт. Дорошенко съ Тукальскимъ присылали и въ Москву монаха Серапіона съ предложеніемъ подданства и съ условіями, на которыхъ Дорошенко хотълъ поддаться великому государю. Дорошенко требоваль, чтобы Кіевъ отданъ былъ козакамъ, чтобы царь вывель изъ него своихъ людей, а козаки за то позволять царю въ какомъ городъ угодно занять крапость своими войсками. Если царь не согласится на это, то Серапіонъ долженъ былъ просить обнадеживанья, чгобъ Кіева не отдавать Полякамъ. Дорошенко требовалъ, чтобы на объихъ сторонахъ Дифира былъ одинъ гетманъ, который владълъ бы войскомъ и поспольствомъ какъ господарь, какъ теперь за Днъпромъ, чтобъ всъ его слушались. Гетманъ съ украйною не на время признаютъ царское величество дъдичнымъ государемъ: такъ чтобы и гетманъ на всю жизнь былъ утвержденъ, особенно, чтобы вольности козацкія въ целости пребывали. Чтобы царь не допускаль непостоянства нъкоторыхъ людей украинскихъ, какъ недавно по нъскольку гетмановъ бывало. Гдъ домовитовъ много, тамъ порядка нътъ, особенно когда согласія и послушанія не будеть: такъ чтобы приказаль государь Запорожцамъ слушаться гетмана. Касательно рубежа польскаго въ составъ украйны должны входить три прежнія воеводства: Кіевское, Браславское и Черниговское. Чтобы царь оборонялъ украйну и велъ наступательную войну противъ бусурманъ. — У Дорошенка больше всего было на сердцъ двойное гетманство: «Никогда я этого не уступлю, говорилъ Дорощенко: дъло невозможное и въ Украйнъ неслыханное, чтобы гетманъ на той сторонъ Диъпра когда-нибудь былъ; не только я, но и вся сторона, которая подъ моимъ начальствомъ, на это никакъ не согласится. При двухъ гетманахъ мы никогда ничего добраго не сдълаемъ; примъръ Польша и Литва: отъ безпрестанной зависти что тамъ добраго дълается? Не хвалюсь, но пусть панъ Самойловичь такой будеть какъ я. Козакъ ли онъ отъ прадъдовъ и дъдовъ! Знаетъ ли онъ запорожье, ръчки, проливы морскіе, ръки, самое море? на многихъ ли войнахъ бывалъ! гдъ чего наглядълся? когда съ монархомъ дъло имълъ, воевалъ или договаривался, чтобы теперь умъть начать что-нибудь для услуги царскаго величества? Если онъ на себъ покажетъ, что знаетъ все и можетъ что доброе начать, то я ему уступлю и низко поклонюсь, что съменя эту тягость сниметь. А то опъ и козакомъ-то недавно, случилось ли ему хотя однажды быть въ войскъ? долго ли былъ полковникомъ? всъ ли наши старшинства-отъ малаго до великаго-перешелъ? А еще мит пакость дълаетъ! козаковъ съ нашей стороны забираетъ, на лошадяхъ козацкихъ украденныхъ съ нашей стороны, самъ ѣздитъ; вора, который, служа у меня, покралъ и па ту сторону ушелъ, не велълъ выдать; Дмитряшку ключникомъ, на зло миъ, сдълалъ. Послъ этого пусть царское величество разсудить, какъ мы можемъ согласиться? какъ онъ можетъ мит въ нуждахъ помогать? Хорошо ли, что въ Польшт два гетмана безпрестанио ссорятся, одинъ другому пакоститъ и Польша отъ ихъ несогласія погибаетъ? Кромъ того: одною стороною украйны не только отъ Турокъ, но и отъ орды не оборонюсь. Не обо мив двло: у меня нвтъ двтей; наберу тысячу, другую, третью похоты, пойду въ поле-и тамъ проживу. Дъло идеть обо всъхъ людяхъ, которые, отъ моего поступка могутъ погибнуть. Если царское величество возложить на меня гетманство объихъ сторонъ, то буду стараться услужить. Если царское величество будеть слушаться Самойловича, то добра не видать. Такихъ найдется не мало, которые, сидя въ покоъ, господствують, о добръ общемъ христіанскомъ не стоятъ. Дъло понятное, что Нъжинскій протопонъ на соединеніе украйны подъ моимъ гетманствомъ не согласится: тогда бы пришлось имъ бояться настыря бдящаго, а теперь что хотятъ то творятъ.»

Самойловичь платилъ Дорошенку тою же монетою: писалъ въ Москву, что Дорошенко съ Тукальскимъ о томъ только и думають, какъ бы властвовать на объихъ сторонахъ съ помощію Турокъ; что опъ, Самойловичь не хочетъ имъть съ ними никакихъ сношеній, что Дорошенко вредить ему самымъ нехристіанскимъ образомъ, присылаетъ зажигателей на восточную стерону и цълые города горятъ. Царь усноконвалъ гетмана, приказываль къ нему, что Дорошенко принять будеть въ подданство только подъ условіемъ оставаться гетманомъ на одной западной сторонъ. Дъйствительно Дорошенку вельно было сказать: «Царское величество дивится, что онъ гетманъ Петръ Дорошенко укоряетъ гетмана Ив. Самойловича за низкое происхожденіе, и будто онъ никакихъ поведеній войска Запорожскаго не знаетъ. Надобно ему Дорошенку припамятовать прежнихъ гетмановъ, кромъ Богдана Хмельницкаго, знатной ли фамилін и знающіе ли были люди, Самко, Цыцура, Безпалый, Барабашъ, Пушкаренко, Золотаренко, Брюховецій: только выбраны были вольными голосами по правамъ войска Запорожскаго, потому что государь не запрещаетъ войску Запорожскому выбирать гетмановъ. Нечего укорять Ив. Самойловича, что онъ съ монархами не договаривался: ему этого дълать нельзя, потому что онъ подъ рукою царскаго величества; какъ онъ Дорошенко своими договорами войско Запорожское уснокоиль-это всему свъту извъстно; а гетманъ Ив. Самойловичь и все войско Запорожское на восточной сторонт въ покот живутъ. Въ Польшт и Литвъ изъ древнихъ лътъ гетманы великіе и польные, а что между ними несогласіе, то сделалось по воле Божіей, и въ примъръ того писать иегодится.» Также Дорошенку вельно было сказать, что сейчась нельзя сділать его гетманомъ объихъ сторонъ; но если весною войска объихъ сторонъ, вышедши въ поле, захотять имьть его единственнымъ гетманомъ по правамъ своимъ козацкимъ, то царское величество его утвердитъ. Но Дорошенко, толкуя постояно о правахъ и вольностяхъ козацкихъ, не хотълъ признать главнаго права козаковъ, права на выборъ гетмана, опасаясь, что они могутъ воспользоваться этимъ правомъ не въ его пользу. «Не подлиниая эта вещь, отвъчалъ Дорошенко: потому что извъстные люди не хотять на это позволить, и я неподлинными вещами далъ бы себя провести, а потомъ некому было бы меня защищать отъ Турокъ и Татаръ. Видя недружбу пана Самойловича, нечего мнъ ждать отъ него помощи. Мнъ говорятъ, что царскому величеству трудно смънить Самойловича! Но въдь по милости царскаго величества дано ему гетманство, минуя заслуженнъйшихъ людей и не спрашивая нашу братью козаковъ; козаки были принуждены взять его въ гетманы, потому что князь Ромодановскій утвердиль. Такъ и теперь, если царское величество захочеть, возможно. Хорошъ будетъ порядокъ, когда войско будетъ въ послушанін двонхъ гетмановъ, въ недружбъ живущихъ! я захочу того, онъ другаго: можетъ ли выйти отсюда что доброе?»

Понятно, что Самойловичь не могъ успоконться, зная характеръ и притязанія Чигиринскаго гетмана; по кромъ Дорошенка онъ боялся еще друзей Многогръшнаго: «Многогръшный съ совътниками своими по волъ ходять и, разумъется, что-нибудь умышляють, писаль гетмань къ Черинговскому полковнику Бурковскому: Грибовичь уже въ Запорогахъ, наши своими глазами его видъли, да и тъ (т. е. Многогръшные) невъдомо гдъ? Богъ въсть, что изъ того будетъ! Не хитръ былъ и Стенька, а много бъды надълалъ! И этимъ не надобно было довърять: слыхали мы не разъ своими ушами, что хотъли станъ раскинуть около самой Москвы; такъ бывало явно брешутъ». Раздъленіе гетманства точно также не правилось и Самойловичу, какъ Дорошенку: «Если оба гетмана, говорилъ Самойловичь царскому послу Бухвостову, если оба гетмана пошлють противъ непріятеля своихъ наказныхъ гетмановъ, то бояринъ, который придетъ съ государевыми людьми, не будетъ знать, которому гетману угодить? При польскомъ владычествъ никогда двухъ гетмановъ не бывало. А что гетманъ Богданъ Хмельницкій билъ челомъ, чтобы быть другому гетману, то онъ хотълъ дать гетманство какому-нибудь родственнику своему, да и войска въ то время было на объихъ сторонахъ много, а теперь на той сторонъ малолюдство; по старому захочетъ Дорошенко этою стороною славенъ быть и подъискивать надо мною. Если же царское величество хочетъ принять Дорошенка для отвращенія Турецкой войны, то война этимъ не отвратится; принявъ Дорошенка, надобно будеть его отъ непріятеля оборонять и поставить войска по городамъ: въ Чигиринъ, въ Каневъ, въ Умани, въ Черкасахъ, потому что Турецкій султанъ будетъ воевать Дорошенка за измену. Какъ поддастся Дорошенка великому государю, то будетъ безпрестанно посылать въ Москву прося помощи и для другихъ дълъ черезъ наши города; эти посланцы всегда будутъ намъ докучать, всего просить, насильно отнимать и плевелы всякіе въ народъ пускать, и будемъ мы у пихъ точно въ подданствъ. Дорошенко укоряетъ меня за низкое происхожденіе: но еслибъ посмотрълъ въ зерцало правды, то могъ бы увидать, что я не только равенъ, но и честиъе его родомъ, какое же я получилъ воспитаніе у родителей монхъ, въ томъ свидътель Богъ и люди честные; пришедши въ возрастъ, не былъ я празденъ, но тотчасъ занялся войсковыми дълами, проходя разные чины: послъ полковничества получилъ судейство генеральное, которое требуетъ совершеннаго человъчества, т. е. страха Божіл и разсужденія. Нарекаетъ Дорошенка и на отца Симеона: подай Богъ, чтобъ много такихъ было какъ отецъ протопопъ. Митрополить Тукальскій погубиль Выговскаго: когда король Казимиръ быль подъ Съвскомъ и Глуховымъ, то онъ приводилъ Выговскаго къ тому, чтобы всталъ на королевское величество. Выговскій, послушался его, писаль къ Сфрку и къ Сулимкъ, чтобъ они, собравшись съ войскомъ Запорожскимъ, шли къ нему, а онъ хотълъ короля у Дивпра перенять. Но грамоты попались Тетеръ, который виъстъ съ Маховскимъ и убилъ Выговскаго, а Тукальскаго въ Маріенбургъ послали въ заточеніе. Тукальскій же погубилъ и Брюховецкаго, прельстивъ его булавою на объихъ сторонахъ Дифпра. Демка Многогрфшиый сначала словъ непристойныхъ на государя и на синклитъ неговаривалъ, а какъ началъ пересылаться съ митрополитомъ и Дорошенкомъ, то вознесся въ гордость и сталъ говорить и писать хульныя ръчи на государя и государство. Дорошенко погубилъ Степана Опару, который выбранъ былъ войскомъ послъ Тетери, и самъ сдълался гетманомъ насильно, съ помощію орды, а не вольными голосами».

Чтобы покончить это дело и заставить Дорошенко поддаться на всей волѣ великаго государя или свергнуть его съ гетманства, Самойловичу и Ромодановскому надобно было двинуться за Дифиръ. Матвфевъ получилъ письмо отъ протопопа Семена Адамовича: «Гетманъ Иванъ Самойловичь во всякихъ дълахъ совершенно на волю Божію и царскую и на твое благодътеля моего заступление положился, и инчего мимо указа царскаго и твоего совъта не дълаетъ. Теперь, по указу государеву, собрался съ полками въ походъ и дорогою узналь, что князь Трубецкой объщаеть Дорошенку гетманство на объихъ сторонахъ, объщаетъ собрать раду чернецкую для козаковъ объихъ сторонъ. Самъ гетманъ своею рукою писалъ объ этомъ ко мив; какъ онъ выходиль въ походъ, то у насъ съ пимъ такой приговоръ учинился: если ему отъ чего-нибудь будетъ скорбь, то пишетъ ко мнъ, а я отписываю объ этомъ къ тебъ, благодътелю моему милостивому: мы теперь по Богъ и по царскомъ величествъ инаго, кромъ милости твоей, заступника не имъемъ. Не отрини насъ отъ своей милости, какъ началъ благодътелемъ намъ быть, такъ и соверши». Въ Кіевъ поскакалъ гонецъ съ указомъ Трубецкому не пересылаться съ Дорошенкомъ на счетъ подданства, а если Дорошенко пришлетъ, то отвъчать, что это дъло положено на Ромодановскаго и Самойловича: пусть съ ними и сносится.

31 декабря Самойловичь рушился изъ Батурина и 8 января 1674 года достигъ Гадача; сюда 12 числа пришелъ и князъ Ромодановскій; переговоривни обо всемъ, 14-го оба полководца выступили къ Дифпру, имфя вмфстф тысячь 80 войска. Не смотря на то, что Дорошенко «предавался въ отеческую милость его превысочества, великаго визиря», Турки не защитили его на этотъ разъ. 27 января сдался Крыловъ; 31 января, товарищъ Ромодановскаго, Скуратовъ съ русскими и козацкими полками подошелъ подъ Чигиринъ, выжегъ всф посады, побилъ Дорошенковыхъ людей и преслъдовалъ ихъ до городской стфны. 4 февраля Ромодановскій и Самойловичь заняли Черкасы. 9 февраля, только что Ромодановскій и Самойловичь подошли къ Каневу, находившійся тутъ Дорошенковъ генеральный есаулъ Яковъ Лизогубъ и Каневскій полковникъ Гурскій со всею старшиною явились въ таборъ къ соединеннымъ полководцамъ и били челомъ о поддан-

ствъ царскому величеству; всъ Каневцы были приведены къ присягъ. Когда въ Москвъ узнали о началъ непріятельскихъ дъйствій за Дивпромъ, о взятін Черкасъ и о посылкъ Скуратова подъ Чигиринъ, то къ воеводъ и гетману поскакалъ полковникъ и стрълецкій голова Колобовъ — спросить о здоровьи, похвалить за службу, но потомъ спросить: «Зачъмъ бояринъ и гетманъ со всъми ратными людьми не пошли сообща подъ Чигиринъ, а послали Скуратова да полковниковъ козацкихъ? Тъ въ предмъстін сожгли дома, въ домахъ всякіе запасы и живность, и, не учиня никакого промысла надъ самимъ Чигиринымъ, отступили назадъ; тогда какъ надобно было въ предмъстьи и въ другихъ мъстахъ устроить кръпость и осадить Дорошенка въ Чагиринъ накръпко. Тогда, видя Дорошенка въ осадъ, всъ полки начали бы сдаваться. Въ Черкасахъ великій государь указалъ учинить самую твердую кръпость и въ другихъ мъстахъ около Чигирина, чтобъ не пропускать въ этотъ городъ хлъбныхъ запасовъ, и не выпустить изъ него осадныхъ людей. Если поддадутся многіе полки той стороны, то собрать раду, и какъ съвдутся полковники, начальные люди и козаки, говорить имъ: чтобы они выбрали себъ вмъсто Дорошенка другаго гетмана, добраго, досужаго, особенно върнаго человъка. Ханенка призывать въ подданство. — «Потому мы подъ Чигиринъ не пошли со встми силами, отвъчали Ромодановскій и гетманъ, что тамъ при Дорошенкъ было вопискихъ людей больше десяти тысячь, кромъ поселянъ, которыхъ онъ согналъ изъ окрестныхъ мъстъ для обороны, пушекъ больше двухъ сотъ и всякихъ запасовъ довольство, а замокъ Чигиринскій на какомъ пригожемъ мъстъ поставленъ — всякъ бывшій тамъ знаетъ; приступать къ нему ниоткуда нельзя, шанцы въ зимнее время подълать также нельзя, долго стоять безъ конскихъ кормовъ войску трудно, на сторонъ взять негдъ, и пришлось бы намъ, постоявъ и войско истомя, со стыдомъ отступить. А теперь все дълается хорошо». — Ромодановскій и гетманъ не сочли нужнымъ оставаться на западномъ берегу и перешли въ Перяславль съ главными силами, оправдываясь тъмъ, что съ 5 до 15 февраля зимній путь былъ въ разрушены отъ большихъ дождей, снъгу по объ стороны Диъпра не было, идти санями нельзя; притомъ же лошади падають отъ безкормицы и ратные люди бъгуть безпрестанно. Гетманъ говорилъ Колобову съ великою докукою, чтобы великій государь велълъ распустить козацкіе полки, потому что такой тяжелой службы не только не видано, но и неслыхано.

Не смотря однако на отступленіе главныхъ вождей, дъла на западной сторонъ шли удачно. 2 марта московскій полковникъ Цеевъ съ копъйщиками, рейтарами, драгунами и солдатами, да генеральный есауль Лысенко схватились съ Дорошенковымъ братомъ Григорьемъ и съ Татарами за 15 верстъ отъ Лысенки, и разбили на голову. Разбитые заперлись было въ Лысенкъ, но были захвачены здъсь съ помощію жителей, попался въ плънъ и Григорій Дорошенко. Узнавши объ этомъ пораженін, Гамалъя и Андрей Дорошенко бросились изъ Корсуня въ Чигиринъ, а оставшіеся въ Корсунт полковники-Корсунскій, Браславскій, Уманскій, Калницкій, Подольскій добили челомъ великому государю въ подданство. 4 марта Ханенко написалъ Кіевскому воеводъ Трубецкому слъдующее письмо: «Покорно молю, исходатайствуй, чтобы его царское величество, какъ отепъ щедрый, пожаловалъ меня своею милостію. Втрою и правдою служиль а королю и Ръчи Посполитой, безъ опасенія оставиль жену и дътей въ Польшъ, безо всякаго жалованья кровь свою проливалъ, а теперь принужденъ бъжать сюда, по враждъ и нестерпимой злобъ гетмана Яна Собъскаго, который безъ вины старшаго сына моего мучительски велъль убить и на мою жизнь умышляеть. Объщаюсь быть въ подданствъ его царскаго величества». Ханенко не ограничился однимъ письменнымъ заявленіемъ, но явился съ 2000 козаковъ въ полкъ къ Ромодановскому и Самойловичу.

17 марта, въ день имянинъ царскихъ, собралась въ Переяславле рада; собрались полковники восточной стороны: Кіевскій 
Солонина, Переяславскій Райча, Нъжинскій Уманецъ, Стародубскій Рославецъ, Черпиговскій Борковскій, Прилуцкій Горленко, Лубенскій Сербинъ; съ западной стороны: генеральный 
есаулъ Лизогубъ, обозный Гуликъ, судья Петровъ, полковники: 
Каневскій Гурскій, Корсунскій Соловей, Бълоцерковскій Бутенко, Уманскій—Бълогрудъ, Торговицкій Щербина, Браславскій Лисица, Поволоцкій Мигалевскій. Передъ начатіемъ рады 
Ханенко со всъмъ товариществомъ своимъ положилъ войсковые 
клейноты, булаву и бунчукъ, полученные отъ короля. Ромода-

новскій объявиль, что такъ какъ войско западной стороны учинилось у великаго государя въ въчномъ подданствъ, то, по царскому указу, выбрали бы себъ на свою сторону гетмана. Старшина и войско отвъчали, что имъ многіе гетманы не надобны, отъ многихъ гетмановъ они разорились, пожаловалъ бы великій государь, велълъ быть на объихъ сторонахъ одному гетману, Ивану Самойловичу. Самойловичь сталь было отговариваться, но поднялся крпкъ, что имъ любъ, старшины схватили его, поставили на скамью и покрыли бунчукомъ, при чемъ изодрали платье на гетманъ. Старшина была утверждена старая и били челомъ, чтобы гетмапу Самойловичу жить въ Чигиринъ или Каневъ, а если нельзя на западной сторонъ, то, по крайней мъръ, въ Переяславлъ. Потомъ били челомъ, чтобы государь велълъ въ Чигиринъ и Каневъ быть своимъ ратиымъ людямъ. Ханенка сдълали Уманскимъ полковникомъ. Послъ рады пошли всъ объдать къ князю Ромодановскому, всъ увъряли, что вседушно ради служить великому государю и промышлять надъ бусурманами. Въ самый объдъ доложили князю, что прітхалъ посланецъ отъ Дорошенка; не предчувствовалъ новый гетманъ объихъ сторонъ Дивпра Иванъ Самойловичь, что въ этомъ посланцъ Дорошенковомъ готовился ему преемникъ: то былъ генеральный писарь Иванъ Степановичь Мазепа. Мазепа началъ передъ княземъ смпренную ръчь: «Объщался Дорошенко, цъловалъ образъ Спасовъ и Пресв. Богородицы, что быть ему въ подданствъ подъ высокою царскою рукою со всъмъ войскомъ Запорожскимъ той стороны: великій государь пожаловаль бы, велълъ его принять, и бояринъ князь Григорій Григорьевичь взялъ бы его на свою душу, чтобы ему никакой бъды не было». — «Скажи Петру Дорошенкъ, отвъчалъ бояринъ, чтобы онъ, надъясь на милость великаго государя, ъхалъ ко мить въ полкъ безо всякаго опасенья». Тутъ же разнеслась въсть, что Іосифъ Тукальскій ослѣпъ въ Чигиринъ.

Порадовали Москву въсти изъ Переяславля; но безпокоило Запорожье съ своимъ царевичемъ. Уже посланъ былъ указъ Ромодановскому, что если самозванецъ изъ коша пойдетъ куда-нибудь для воровства, посылать противъ него войско Московское и Малороссійское по совъту съ гетманомъ Самойловичемъ. 1-го мая явился въ Москву Запорожскій пос-

ланецъ Прокофій Семеновъ съ товарищами, и подалъ грамоту «Помазаннику Божію, многомилостивому свъту и дыханью нашему Вашего царскаго пресвътлаго величества върные слуги, войско Запорожское, Дивпровское, кошевое, верховое, низовое, живущее на лугахъ, на поляхъ, на полянкахъ и на встхъ урочищахъ Дитпровскихъ, и полевыхъ и морскихъ.» Стрко объявляль въ грамотъ о прітздт къ нимъ молодаго человъка, называющаго себя царевичемъ Симеономъ, излагалъ разсказъ самозванца о своихь похожденіяхъ, скрывши только о знакомствъ съ Разинымъ, и въ заключенін писалъ: «Сохраняемъ его у себя потому, что называется сыномъ вашего царскаго величества, стережемъ его, отъ насъ никуда не уйдетъ; покажи милость посланнымъ нашимъ, чтобы отъ вашего царскаго величества услышали, правда ли то?» Посланцы подали и письмо къ царю отъ минмаго сына его: «Бью челомъ я, сынъ твой, благочестивый царевичь Семенъ Алексфевичь, который похвалился было при вашемъ царскомъ пресвътломъ величествъ батюшкъ моемъ на думныхъ бояръ, и за то меня хотъли уморить и не уморили, потому что я и по се время твоими молитвами батюшки моего живъ ныпъ на славномъ Запорожьт при войскъ Запорожскомъ при върныхъ слугахъ вашего царскаго пресвътлаго величества. Когда батюшко мой самъ своима очима меня увидишь и втры поимень, когда я предъ твоимъ царскимъ лицемъ стану и къ ногамъ паду, тогда правду мою познаешь, Богъ всемочій вся въсть. И нынъ я хотьлъ къ батюшку моему пойти, да чтобъ на дорогъ зла какова не было, а войско върно тебъ батюшку моему служить, по ихъ войсковому челобитью пожалуй о чемъ быютъ челомъ для лутчаго промыслу надъ бусурманы, чтобы не токмо полемъ доказывали надъ бусурманы надъ непріятели и побъждали, но и водою въ ихъ прямую землю проходили и надъ ними знатную побъду одерживали. Также припадая низко, челомъ бью и жалуюсь батюшку моему на Семена Щеголева да на Василья Чадуева, которые, безъ указа вашего царскаго величества, взявъ себъ злый замыслъ, хотъли меня изъ пищали застрълить.» — «Этотъ листъ, отвъчалъ царь Сърку, нашему царскому величеству нынъ и никогда не потребенъ. Ты презрълъ нашу премногую милость и свое объщаніе, вору и самозванцу далъ печать и знамя, прежде прітзда Чадуева не далъ

намъ о немъ знать, священника и знатныхъ козаковъ посылалъ вора распрашивать безъ нашего указа, съ Дорошенкомъ безъ нашего указа ссылался. Сынъ нашъ царевичь Симеонъ скончался 18 іюня 1669 года, мощи его погребены въ церкви архистратига Михаила при насъ, при Александрійскомъ патріархъ Паисіи и московскомъ Іоасафъ. И вамъ бы, кошевому атаману, свое объщаніе помнить, самозванца и Міюска прислать къ намъ скованныхъ за самымъ кръпкимъ карауломъ, а пока не пришлете, посланцы ваши будутъ оставаться въ Москвъ. Чайки (лодки) и пушки пришлемъ, сукна и золотые посланы, но удержаны въ

Съвскъ пока вора принлете.»

12 августа Сърко далъ знать Ромодановскому, что онъ отправиль вора къ великому государю. Стрко писаль въ грамотъ: «Человъка, который именуется вашего величества сыномъ, мы за кръпкимъ карауломъ держали, честь не ему самому, а вашему царскому пресвътлому величеству, свъту, нашему дыханію отдавали, потому что вашимъ прирожденіемъ именуется; теперь, какъ върный слуга, отсылаю его къ вашему величеству, свое объщаніе исполнить хочу и втрио служить до последнихъ дней живота; съ Дорошенкомъ ссылался я, желая привести его на службу къ вашему царскому величеству; смилуйся, великій государь, пожалуй насъ всякими запасами довольными, какъ и на Дону. Мы просили у гетмана Ивана Самойловича перевоза, Переволочной, не далъ, а мы просили не для собиранья пожитковъ, какъ иные выпрашиваютъ, просили на защиту въры христіанской. Всъ поборы, которые съ христіанъ на украйнъ берутъ, вашему величеству не доносятъ, а намъ и одного перевозу не даютъ.»

17 сентября у землянаго города, противъ Смоленскихъ воротъ стоялъ цълый приказъ московскихъ стръльцовъ съ головою Яновымъ, принимали вора и самозванца, ставили на ту самую телъгу, на которой везли Стеньку Разина, приковывали руки къ дыбъ и за шею. Кончивши эту церемонію, повезли Тверскою улицею въ Земскій Приказъ. Въ тотъ же день всъ бояре, окольничіе и думные люди собрались на земскій дворъ для розыска.

«Я породы Польской, роду Вишневецкихъ, звали отца моего Еремѣемъ, меня зовутъ Семеномъ. Отецъ мой жилъ въ Варшавъ, подъ Варшавою поймали меня Нъмцы и продали на ръкъ Висле купцу Глуховскому, а тотъ продалъ Литвину. Жилъ я въ Глуховъ недъль съ пять и собжалъ съ товарищами, шли на Харьковъ и Чугуевъ къ Донцу, съ Донца на Донъ, съ Дону пошелъ я съ Міюскомъ въ Запороги, и хотълъ идти въ Кіевъ или въ Польшу; но Міюска началъ миъ говорить, чтобъ назвался я царевичемъ; я такимъ страшнымъ и великимъ именемъ назваться не смълъ, но Міюска хотълъ меня убить, и я изъ страха назвался. А больше еще Міюски принудилъ меня къ такому страшному имени Сърко, хотъли было, собравшись, идти войною на московское государство и думали бояръ побить. Стеньки Разина я не зиалъ, узналъ его уже въ то время, какъ привели его козаки на Донъ скованнаго.

Повели въ застънокъ, подняли:

«Я мужичій сынъ, жилъ отецъ мой въ Варшавъ, былъ мъщанинъ, подданный князя Дмитрія Вишневецкаго, пришелъ жить въ Варшаву изъ Лохвицы, звали его Иваномъ Андреевымъ, прозвище Воробьевъ, а миъ прямое имя Семенъ; воровству училъ меня Міюска, который породою хохлачь. Хотъли мы собрать войско и, призвавъ Крымскую орду, идти на Московское государство и побить бояръ.»

Съ огня говорилъ тъ же ръчи.

Того же числа великій государь указаль, и св. патріархъ Іо-акимъ, бояре, окольничіе и думпые люди приговорили вора и самозванца казнить такою же смертію, какою казненъ Стенька Разинъ. Приговоръ былъ исполнент въ тотъ же день; на Красной площади самозванецъ казненъ и на кольъ разбитъ, а на другой день перенесенъ на болото и поставленъ съ Стенькою Разинымъ. И пожаловалъ государь кошеваго атамана Ивана Сърка, велълъ послать два сорока соболей, по 50 рублей сорокъ, да двъ пары, по семи рублей пара. Сърко билъ челомъ: «Устарълъ я на вопискихъ службахъ, а нигдъ вольнаго житія съ женою и дътьми не имъю, милости получить ни отъ кого не желаю, только у царскаго величества: пожаловалъ бы великій государь велълъ дать въ Полтавскомъ полку подъ Диъпромъ городокъ Кереберду». Городокъ атаману и Переволоченскій перевозъ войску были даны.

Успокоились на счетъ Сърка; но надобно было управляться съ Дорошенкомъ, который не думалъ прівзжать въ Переяславль,

и отдаваться въ руки Ромодановскаго и ненавистнаго Самойловича, теперь гетмана объихъ сторонъ Диъпра. Уже 5 мая написана была въ Москвъ царская грамота къ Дорошенку: «Въдомо намъ учинилось, что ты нынъ, по непріятельскимъ прелестнымъ письмамъ, подъ нашу высокую руку несклоненъ, въ мысли своей сумнъваясь непостояненъ и началъ быть въ шатости, безпрестанно ссылаешься съ Турскимъ султаномъ и съ Крымскимъ ханомъ. А мы, великій государь, имъемъ надежду на Господа Бога и на Пресвятую Богородицу, въ которой надеждъ были и предки наши и отецъ нашъ, и мы, великій государь, живемъ и движемся, и царство наше въ ея жребін. А если что по твоему навъту, случится отъ бусурманскаго нашествія святымъ Божінмъ церквамъ и монастырямъ, и въ томъ какой отвътъ дашь въ день страшнаго суда Божія? Вспомни прежнихъ гетмановъ, не сохранившихъ своего объщанія, Выговскаго и другихъ! Гдт ихъ жены и дъти? не въ сиротствъ ль и не въ нищетъ ль пребываютъ? И тебъ бы, помня это, учиниться подъ нашею высокою рукою въ подданствъ безъ отлагательства, не опасаясь нашего гнъва; а мы тебя и все твое родство будемъ держать въ своемъ милостивомъ жалованьъ.»

25 мая прітхаль въ Чигиринъ посланецъ отъ Ромодановскаго, стрълецкій сотникъ Терпигоревъ: «Будь въ подданствъ у великаго государя, говорилъ сотникъ Дорошенку, и ступай въ Переяславль къ боярину и воеводамъ для присяги; самъ не хочень ъхать, пошли тестя своего, Павла Япенка, или брата Андрея, или другихъ какихъ-нибудь знатныхъ людей въ заложники, и боярниъ пришлеть къ тебъ голову Московскихъ стръльцовъ для переговоровъ». — «Ничего этого сдълать миъ теперь нельзя, отвъчалъ Дорошенко, потому что я подданный Турецкаго султана; сабля султанова, ханская и королевская на моей шев висять. Прежде я хотълъ быть въ подданствъ у царскаго величества, но старшина и полковники ръшили быть въ подданствъ у султана; а что теперь старшина и полковники перешли въ подданство великаго государя, такъ это только для соболей, не въчно, послъ измънять. Если бояринъ и гетманъ придуть подъ Чигиринъ, то я радъ имъ отпоръ давать, только бы Татаръ дождаться, да и безъ того Татары у меня есть.» Терпигоревъ былъ задержанъ. Дъло объясиялось тъмъ, что къ Дорошенку пришли на помощь

Татары въ числе 4000, и, вмъсть съ Чигиринскими козаками, въ маъ же мъсяцъ осадили Черкасы, гдъ сидълъ московскій воевода Иванъ Вердеревскій; осажденные отбили непріятеля и гоняли его на пространствъ 15 верстъ до ръки Тясмина. Братъ Дорошенка Андрей съ козаками серденятами и Черемисами (\*) взяль обманомъ мъстечки Орловку и Балыклею, сказавшись царскимъ подданнымъ. Жители были отведены въ плънъ Татарами, а старшинъ буравомъ глаза вывертъли, другихъ повъсили. Но жители Смълаго не дались въ обманъ, разбили Андрея и гнали его до Чигирина. По этимъ въстямъ Ромодановскій и Самойловичь отпустили за Дивиръ рейтарскаго полковника Беклемишева да Переяславскаго полковника Дмитрашка Райчу съ 5-ю козацкими полками. 9 іюня у ръчки Ташлыка, между городковъ Смълаго и Балаклеи, Беклемишевъ и Райча сошлись съ непріятелемъ и поразили его; много мурзъ полегло на мѣстѣ, Андрей Дорошенко ушелъ раненый. Чтобъ получить поскоръе новую помощь отъ Татаръ и Турокъ, Дорошенко отправилъ къ хану и султану уже знакомаго намъ Ивана Мазепу съ 15 невольшиками, козаками восточной стороны, въ подарокъ. Но Сърко перехватилъ Мазену, задержалъ его у себя, а грамоты переслалъ къ Самойловичу, который препроводиль ихъ въ Москву. «Знатно, писалъ Самойловичь, что стрко сдълалъ это для объявленія своей върной прежней службы, чтобъ исправить свой неразсудительный поступокъ.» Сърко сдълалъ еще больше: по первому требованію Ромодановскаго, прислаль къ нему самого Мазепу, но при этомъ Стрко писалъ Самойловичу, прося прилежно со встыть войскомъ, чтобы его никуда не засылали. Самойловичь далъ слово и просиль царя отпустить Мазепу назадъ, а то войско и такъ уже попрекаетъ ему гетману, будто онъ посылаетъ людей на заточеніе.

Мы познакомились съ Мазепою мелькомъ, когда онъ пріъзжалъ въ Переяславль отъ Дорошенка, при которомъ былъ генеральнымъ писаремъ. Но до насъ дошло итсколько извъстій и объ его предыдущей судьбъ. Мазепа былъ родомъ козакъ, получилъ шляхетство отъ короля Яна Казимира и былъ при немъ комнатнымъ дворяниномъ. Разсказываютъ, что онъ долженъ былъ оста-

<sup>\*)</sup> Такъ назывались Польскіе Татары, измѣнившіе королю.

вить Польшу по следующему случаю: у него было именіе на Волыни по сосъдству съ паномъ Фалбовскимъ. Слуги донесли послъднему, что сосъдъ Мазепа часто бываетъ у нихъ въ его отсутствіе, и очень благосклонно принимается госпожею, съ которою у него идетъ постоянная переписка. Однажды Фалбовскій вывхаль куда-то въ дальній путь; на дорогь нагоняеть его холопъ, везущій письмо отъ госпожи къ Мазепъ съ приглашеніемъ прітхать, потому что мужа нътъ дома. Фалбовскій вельлъ слугъ ъхать къ Мазепъ, отдать письмо, просить скораго отвъта и привезти этотъ отвътъ къ нему. Посланный скоро возвращается съ запиской, что Мазепа летитъ на свиданіе. Фалбовскій беретъ письмо иждетъ на дорогъ. Мазепа ъдетъ: «Добраго здоровья!»-«Добраго здоровья!» — «Куда изволите ъхать?» Мазепа выдумываетъ какое-то мъсто, куда будто бы нужно ему тхать. Тутъ Фалбовскій хватаеть его за шею: «А это что? чья это записка?» Мазепа обмеръ; просить извиненія, говорить, что въ первый разъ ъдетъ. «Холопъ! кричитъ Фалбовскій слугъ: сколько разъ панъ былъ у насъ безъ меня?» — «Столько же сколько у меня волосъ на головъ» отвъчаетъ слуга. Мазепа долженъ признаться во всемъ, но признаніе не помогло. Фалбовскій велитъ раздъть гръшника до нага и привязать на его же собственную лошадь, лицемъ къ хвосту. Раздраженная ударами кнута, испуганная выстрълами, раздавшимися надъ ея головою, лошадь понеслась изо всъхъ силъ домой черезъ чащу лъса и остановилась прямо у воротъ нанскаго дома. Выходитъ слуга и видитъ-чудовище! бъжитъ назадъ, созываетъ всю дворню и та насилу признаетъ своего пана. Это было въ 1663 году; но въ томъ же году Мазепа получилъ важное поручение — ъхать къ гетману Тетеръ, и отъ него, по благоусмотрънію гетмана, ъхать или къ Самку въ Переяславль уговаривать его поддаться королю, или въ Запорожье подговаривать тамошнихъ козаковъ также отстать отъ Москвы. Какъ исполнено было порученіе, мы не знаемъ; но, по всъмъ въроятностимъ, Мазепа, не желая возвращаться въ Польшу, гдъ и до происшестія съ Фалбовскимъ, пе любили его какъ козака, остался у западныхъ козаковъ, гдъ при своихъ. способностяхъ и образованіи, дослужился до званія ге неральнаго. писаря.

Теперь вмъсто Константинополя Иванъ Степановичь является въ Москвъ, въ видъ плънника, котораго участь еще нисколько не обезпечивалась просьбою Самойловича. Мазепу повели къ допросу въ Малороссійскій приказъ передъ начальника его Артамона Сергъевича Матвъева. Мазепа спъшилъ выиграть расположение царскаго любимца длиннымъ, обстоятельнымъ отвътомъ; знали, что онъ прівзжалъ въ Переяславль съ объщаніемъ подданства отъ Дорошенка, а потомъ поъхалъ въ Крымъ подиимать хана на государевы украйны:—н вотъ Мазепа началъ разсказъ съ поъздки своей въ Переяславль. «Присылали къ Дорошенку старшина города Лисенки, объявляя, что они поддались царскому величеству, чтобы опъ также поддался, вхалъ бы къ пимъ на раду въ Корсунь и привезъ съ собою булаву и бунчукъ. Дорошенко послалъ меня съ отписками къ той старшинъ, да со мною же послаль листь къ князю Ромодановскому, а при отпускъ велълъ миъ присягу учинить на томъ, что я не останусь въ Корсуни у жены, и, будучи на радъ, стану говорить боярину и старшинъ восточной стороны, по его Дорошенкову приказу, а приказываль онъ говорить старшинь: если они добьются того, что ему быть гетманомъ на той сторонъ Дивпра, то онъ готовъ быть въ подданствъ у государя; если же ему гетманомъ быть не велять, то чтобъ знатные государевы люди при мнт присягнули, что ему пичего дурнаго не сдълается. Но когда я прівхаль въ Переяславль, то въ тотъ самый день рада уже вершилась до меня, и я одинъ Дорошенковъ листъ отдалъ боярину, а другой старшинъ. Князь и гетманъ писалъ со мною къ Дорошенку, чтобъ прітажаль къ шимъ безо всякаго опасенья. Онъ отвъчаль, чтобы прислади въ Черкасы честнаго человъка, а онъ пришлетъ отъ себя въ аманаты своихъ людей. Бояринъ присладъ въ Черкасы голову Московскихъ стръльцовъ. Тогда Дорошенко созвалъ раду въ Чигиринъ и спрашивалъ: посылать ли аманатовъ въ Черкасы или нътъ? Положили — посылать; но вотъ пришла втсть изъ Крылова, что идутъ Сфрковы посланцы; аманатовъ задержали, хотъли прежде узнать, что скажуть Запорожцы. Тъ объявили, чтобъ Дорошенко булавы и бунчука въ Переяславль не отдавалъ и самъ бы не ъхалъ, потому что гетманъ долженъ быгь по прежнему на западной сторонь; что Запорожцы хотять соединиться съ нимъ и съ ханомъ Крымскимъ заодно, какъ было при Богданъ Хмельницкомъ, писали они къ хану, чтобы опъ помирилъ Сърка съ Дорошенкомъ, чтобы Дорошенко для подтвержденія геманства и для союза ъхалъ въ Запорожье. Дорошенко на Запорожье не поъхалъ, опасаясь государевыхъ людей, а присягнуть вмъсто себя послалъ козака. Я сталъ проситься у Дорошенка, чтобы отпустилъ меня къ женъ въ Корсунь. «Ты хочешь измънить! сказалъ миъ на это Дорошенко, видно тебя Ромодановскій соболями прельстиль!» Велълъ миъ при митрополитъ Тукальскомъ присягнуть, что буду служить ему впередъ, и, будучи въ Переяславлъ, не говорилъ ли про него чего дурнаго? Я присягнулъ; и дней черезъ йять послалъ меня къ визирю Турскому съ листами.»

Служа великому государю, Мазепа объявиль: «Дорошенковъ резиденть въ Константинополь, Порывай писаль: ханъ Крымскій конечно на томъ положилъ-помирить Поляковъ съ Турками и обратить войско на Московское государство». Мазепа разсказалъ кой-что и о самозванцъ Семенъ, который былъ при немъ въ Запорожьт: Стрко называлъ его прямымъ царевичемъ и сказываль мив: просить царевичь у него войска ста съ два, и съ ними хочетъ тхать на островъ Чертомликъ, а оттуда писать на Донъ къ черни, чтобы на Дону встхъ старшинъ вырубили и къ нему приклонились; а когда чернь приклонится, то онъ, собравъ по городамъ людей, пойдетъ къ Москвъ. Сърко ему говорилъ: «зачтыть тебть собирать войско? если хочешь тахать въ Москву, то я тебя и такъ отпущу съ провожатыми.» — «Нельзя миъ ъхать въ Москву», отвъчалъ самозванецъ: «меня бояре убьютъ.» Съ тъхъ поръ Сърко велълъ его беречь, чтобы онъ куда-инбудь не увхаль изъ съчи. А какъ были у Сърка царскіе посланцы, то воръ, взявши лошадей, гонялъ за ними, хотълъ ихъ порубить; Сфрку дали знать, и онъ тотчасъ послалъ за нимъ козаковъ, которые не дали ему убить посланцевъ.

Мазепа быль неистощимъ въ важныхъ показаніяхъ: «Кръпкая и подлинная пріязнь у Собъскаго съ Дорошенкомъ. Пріъзжалъ Оръховскій въ Чигиринъ уговаривать Дорошенка, чтобы покинувъ протекцію Турецкую, обратился въ подданство къ Ръчи Посполитой; Оръховскій подалъ и статьи на которыхъ должно было совершиться это подданство: 1) быть коммиссіи о томъ, какіе убытки уніаты сдълали церквамъ православнымъ въ Поль-

шѣ и Литвѣ. 2) Границѣ войска Запорожскаго быть до воеводства Кіевскаго и Браславскаго; однако обывателямъ этихъ воеводствъ долженъ быть сысканъ особливый способъ вознагражденія отъ войска Запорожскаго. 3) Войскамъ Польскимъ кварцянымъ пикогда въ украйнъ не быть, развъ только само войско Запорожское ихъ потребуетъ. 4) Дорошенко долженъ послать въ Варшаву бунчуки Турецкіе; если же по какимъ-нибудь причинамъ нельзя бунчуковъ прислать, то пусть пришлетъ брата съ другими козаками въ аманаты, за что Собъскій объщаль выпроводить комменданта изъ Бълой Церкви. И то положено между статьями: нечего упоминать и просить у Ръчи Посполитой такихъ вольностей, какими козаки пользуются на восточной сторонъ подъ Москвою. Какія это вольности? посмотри, что терпитъ народъ подъ воеводами московскими? Гетманъ нынъшній выбранъ не по вольностямъ н правамъ войсковымъ, подъ бердышами и мушкетами; дъти его забраны въ неволю въ аманаты; власть вырвана у гетмана изъ рукъ, потому что виновныхъ козаковъ наказывать не можетъ, а долженъ отсылать ихъ въ Москву въ неволю; наконецъ безчестье Многогрѣшнаго! Собъскій указываль Дорошенку средство защиты отъ царской рати: послать въ Варшаву съ предложеніемъ подданства, а онъ, Собъскій тотчасъ напишетъ царю грамоту, чтобы не велълъ своимъ войскамъ наступать на подданнаго Рѣчи Посполитой. Поляки, продожалъ Мазепа, просятъ хана и Дорошенка, чтобы уговаривалъ султана помириться съ Польшею и подиять войну на Московское государство. Турки говорили: «Какіе разумные люди Ляхи! вмъсто того, чтобы намъ у нихъ въ Краковъ объдать, будемъ теперь подъ Кіевомъ ужинать». Резидентъ Дорошенка въ Константинополь писаль гетману: «Не кручинься, что потеряль украйну: не трудно ее назадъвзять: нътъ у васъ на украйнъ Крита и Каменца Подольскаго». Султанъ нынѣшнею войною хочетъ взять Хмельницкаго изъ неволи съ собою про запасъ: еслибы Дорошенко измънилъ, то Хмельницкаго на его мъсто поставитъ. Мазепа объявилъ подробно и о средствахъ Дорошенка въ Чигиринъ: всего и съ Чигиринскими жителями около 5,000 человъкъ. Пушекъ большихъ и малыхъ въ обоихъ городахъ съ 200 будеть; пушечныхъ запасовъ много; хлъбныхъ запасовъ у жителей будеть на годъ, а у ратныхъ людей запасовъ никакихъ

нътъ, и солью очень скудно. Дорошенко говаривалъ тайно: какъ послышу приходъ Москвы, то побъгу изъ Чигирина къ Турскому султану; а теперь онъ сидитъ въ осадъ развъ для того, что есть къ нему грамоты отъ Турскаго султана или Собъскаго о помощи. Большая половина Чигиринскихъ жителей Дорошенка не любятъ, желаютъ, чтобы опъ поддался царскому величеству, а родичи и пріятели въ одной съ нимъ думъ. Сотникъ Блоха уговариваетъ конныхъ козаковъ тайно, чтобы соединились съ войскомъ царскимъ. Дорошенко и старшина говаривали между собою, что если придетъ подъ Чигиринъ царское войско, то имъ лучше вести переговоры съ княземъ Ромодановскимъ, чъмъ съ своими козаками.

Мазепою остались очень довольны въ Москвъ: онъ видълъ царскія пресвътлыя очи, пожалованъ государскимъ жалованьемъ и отпущенъ безъ задержанья; отправлена съ нимъ призывная грамота къ Дорошенку и Чигиринскимъ жителямъ; но Иванъ Степановичь отправлялся въ Чигиринъ не съ тъмъ, чтобы тамъ остаться: онъ долженъ былъ возвратиться въ полкъ къ Ромодановскому и гетману, которымъ наказано было беречь его, чтобы никуда не ушелъ.

Отправляявъ Москву, Мазепу, Самойловичь билъ челомъ, чтобы государь отпустилъ къ нему сыновей его: «Твои дѣти, былъ отвътъ, пребываютъ при его царскомъ величествѣ въ премногой милости, которая никогда отмѣнна не будетъ; отпуститъ же ихъ къ тебѣ за нынѣшними украинскими смутами невозможно, чтобы украинскіе народы непокорные не подумали, что гетманскіе сыновья высланы изъ Москвы по немилости. » Предлогъ отказа былъ не очень искусно придуманъ; но примѣръ четырехъ гетмановъ заставилъ Москву быть подозрительною.

Между тъмъ военныя дъйствія продолжались на западной сторонъ. 23 іюля Ромодановскій и Самойловичь подошли къ Читирину, подълали шанцы и начали безпрестанную стръльбу въ городъ. Много домовъ было разбито, много козаковъ и горожанъ перебито и переранено. Домъ Тукальскаго также былъ разбитъ гранатами; митрополитъ ушелъ въ верхній городъ и тамъ заболъль отъ страха; Крымскій ханъ прислалъ своего доктора лъчить его. Въ концъ іюля Московскія войска подъ начальствомъ копейнаго и рейтарскаго строя полковника Сасова и

другихъ чиновъ начальныхъ людей, а Малороссійскія подъ начальствомъ бунчужнаго Леонтья Полуботка и Черниговскаго полковника Борковскаго, отправились подъ Чигиринъ съ Крымской стороны. Въ двухъ верстахъ отъ города встрътилъ ихъ братъ гетманскій, Андрей Дорошенко, но былъ разбитъ, побъдители преследовали его до городской стены и истребили весь хлъбъ въ окрестностяхъ Чигирина, потерявши только шесть человъкъ убитыми и одного прапорщика, взятаго въ плънъ. Но въ тоже время пришла въсть, что Крымскій ханъ переправился черезъ Днъстръ подъ Сорокою, гдъ строятъ мостъ для переправы самому султану со встмъ Турецкимъ войскомъ, которое двинется въ Умань, а изъ Умани прямо подъ Кіевъ. 6 августа Турецкій отрядъ явился подъ Ладыжинымъ. Здёсь сидёлъ извъстный своими партизанскими подвигами противъ Татаръ и Турокъ, Грекъ Анастасъ Дмитріевъ, изъ купца ставшій начальникомъ вольной сбродной дружины козацко-польско-волошской. Съ Анастасомъ же заперлись въ Ладыжинъ полковникъ Мурашка и Савва; ратныхъ людей было 2500 человъкъ, да мъщанъ съ женами и дътьми съ 20,000, изъ нихъ боевыхъ людей тысячи съ четыре, пушка одна, и та испорчена, валъ худой, запасовъ ни какихъ. 80 турецкихъ пушекъ загремъло противъ города. Мурашка съ протопопомъ и сотникомъ перебъжали въ непріятельскій станъ; но защитники Ладыжина выбраливъполковники Анастаса—чтобъ биться до смерти. Отбивши пять приступовъ, Ладыжинцы отчаялись, сдались и были ест объявлены плънными. Анастасъ, переодътый, пошелъ за простаго мужика, и усить потомъ освободиться изъ плтна. Мурашку взяло раскаяніе: сталъ онъ браниться, называлъ визиря и султана ворншками, проклиналъ Магомета-и потерялъ голову.

Изъ-подъ Ладыжина Турки двинулись подъ Умань. Уманцы сдались; Турки, оставя залогу въ ихъ городъ, двинулись далъе по Кіевской дорогъ; но Уманцы, раздраженные насиліями турецкаго гарнизона, переръзали его и заперлись въ городъ. Визирь и ханъ, услыша объ этомъ, возвратились и взорвали Умань подкопомъ. Съ другой стороны Татары пошли освобождать Чигиринъ; но какъ скоро, 9 августа, появились они подъ городомъ, Ромодановскій и Самойловичь отступили къ Черкасамъ, куда пришли 12 августа; на другой день явились къ Черкасамъ

и жанъ съ Дорошенкомъ: отъ втораго часа дня до вечера былъ бой; государевы люди, какъ доносили воеводы, многихъ Татаръ и козаковъ побили и пришли въ обозъ въ цълости; но выходцы изъ непріятельскихъ полковъ объявили, что ханъ и Дорошенко переправляются на восточную сторону Днъпра, а Турецкій визирь отъ Ладыжина прямо идетъ на Черкасы. По этимъ въстямъ Ромодановскій и Самойловичь сожгли Черкасы, оставленные еще прежде жителями, переправились на восточную сторону и стали противъ Канева. Въ то же время Татары явились съ Азовской стороны; подошли подъ степные города Змъевъ и Мерехву и побрали мпогихъ жителей въ илънъ; но Харьковскій полковникъ Григорій Донецъ выступилъ противъ нихъ, настигъ за Торцомъ па ръчкъ Бычку, побилъ на голову, освободилъ всъхъ плънниковъ, захватилъ мурзу татарскаго и одного знатнаго Турка.

Страхъ, нагнанный па украйну турецкимъ и татарскимъ нашествіемъ не былъ однако продолжителенъ: въ первыхъ числахъ сентября Турки были уже на дорогъ въ свою землю; ханъ и Дорошенко, проводя султана до Дивстра, повернули назадъ и сначала, казалось, имъли намъреніе перейти на восточную сторону Днепра; загоны ихъ уже явились здесь, но были побиты, и 8 октября ханъ отправился въ Крымъ. Изъ Польши присланы были къ Ромодановскому и Самойловичу грамоты съ убъжденіями идти вмъсть съ королевскимъ войскомъ промышлять надъ непріятелемъ; по и воевода и гетманъ были далеки отъ этого. Гетманъ говорилъ присланному къ нему подъячему Щеголеву: «Поляки пишутъ ко миъ и къ князю Григорью Григорьевичу, чтобы теперь выдти съ ними промышлять падъ непріятелемъ. Лукавый народъ! когда непріятель отступиль и слуху объ немъ нътъ, тогда они о соединении войскъ пишутъ. Тутъ явная ихъ неправда, потому что безпрестано съ султаномъ и ханомъ тайные договоры чинять. Спрашивается, кого теперь воевать, противъ кого стоять, подъ которые города ходить? Въ Валахію и Молдавію не зачъмъ: и безъ нихъ разорены Турками; если же имъ надобны Молдавія и Валахія, такъ пусть идутъ, имъ ближе. Подъ Чигиринъ идти: чты самимъ сытымъ быть и лошадей кормить? около Чигирина и другихъ мъстъ степи, какъ паханая земля, черны. Для чего Поляки пропустили на насъ съ бояриномъ

султана, визиря и хана, для чего съ тылу надъ ними не промышляли? Лживые ихъ поступки я подлинно знаю: Турецкая и Крымская на украйнъ война не отъ одного Дорошенка, Поляки сами рады были чтобы объ стороны Днъпра и Кіевъ изъ рукъ царскаго величества вырвать, и явно украйну отдали такимъ образомъ: калга султанъ Крымскій во всю прошлую зиму стоялъ въ Волошской землъ и бепрестанно съ Собъскимъ ссылался, и пока не договорились, никто въ украйну не смълъ вступать; а какъ договорились, что султану, визирю и хану ихъ Поляковъ не воевать и разоренья никакого не чинить, когда непріятелю въ украйну и подъ Кіевъ вольную дорогу отворили, тогда Турки и Татары въ украйну вступили и что хотели, то и делали. Слыша о такихъ ихъ злыхъ поступкахъ, я усматривалъ всякихъ способовъ, какъ бы тотъ ихъ злой совътъ и союзъ прекратить, и Господь Богъ такой способъ мнѣ далъ: какъ взятъ былъ Гришка Дорошенко на бою, то у него взято 8 листовъ бълыхъ за Дорошенковою рукою и печатью войсковою: далъ ему Дорошенко эти листы съ приказомъ писать отъ его имени въ города къ старшинъ и поспольству. На одномъ такомъ листъ велълъ я написать по польски отъ Дорошенкова имени къ калгъ Крымскому, что Собъскій хитрыми своими поступками учинился королемъ польскимъ, и чтобы калга боялся хитростей королевскихъ. Въ это время былъ въ Межибожьи польскій коммендантъ: я велёлъ полковнику Райчъ передать листъ къ комменданту, будто перехватили его на дорогъ, а коммендантъ переслалъ къ королю. Когда мы съ бояриномъ отступили отъ Чигирина, а ханъ съ Дорошенкомъ на насъ напиралъ, то вдругъ прибъжалъ отъ султана гонецъ, чтобы ханъ съ Дорошенкомъ, оставя все, шли подъ Умань, потому что Поляки начали договоръ нарушать, и, дождавшись хана и взявши Умань, султанъ дальше не пошелъ, а хану на нашу сторону Дивпра ходить не велвлъ. Прівзжалъ послѣ того къ намъ полковникъ польскій Лазицкій и сказывалъ: «Врагъ-то Дорошенко писалъ къ Крымскому калгъ, будто король на престолт стлъ хитрыми поступками; до этого времени король былъ къ Дорошенку совершенно милостивъ и во всемъ его остерегаль; а теперь, когда такъ дълаеть, то рукъ нашихъ не уйдетъ. Такимъ образомъ прошлая Турецкая и Крымская война отвратилась моею службою, этимъ листомъ, который я

послалъ Межибожскому комменданту. Теперь Дорошенко, слыша, что король на него сердитъ, проситъ прощенья и объщается ему служить для того, чтобы короля задержать и между тъмъ Крымскаго хана вызвать, какъ прежде клялся быть подъ рукою царскаго величества, и вызвалъ султана съ визиремъ и ханомъ. А на все зло подучаетъ его кошевой Сърко. Была у Дорошенка съ митрополитомъ Тукальскимъ рада; митрополитъ говорилъ: «Насъ никто нелюбитъ и жить тутъ намъ нельзя, пойдемъ къ султану и будемъ бить челомъ, чтобы далъ мъсто, тебя пусть сдълаетъ господаремъ Волошскимъ, и я буду тамъ же. На томъ и постановили и пожитки свои въ сундуки прибравъ, живутъ въ готовности, смотрятъ времени.»

Движеніе польскихъ войскъ, занятіе ими нѣкоторыхъ городовъ на западномъ берегу взволновало восточную сторону, пронесся опять слухъ, что царь хочетъ уступить королю Кіевъ и восточную сторону; надобно было писать увъренія, что государь не только Кіева и восточнаго берега, но и западнаго не уступить Польшь. Самойловичь радовался этимъ увъреніямъ, но не переставалъ возбуждать въ Москвъ подозрънія относительно польскихъ замысловъ на Малороссію. Въ народъ ходили слухи, что Поляки непременно перейдуть на восточную сторону; съ другой стороны шелъ слухъ, что царь самъ явится съ войскомъ въ Малороссію. Одни радовались царскому прівзду, а другіе говорили, что царь прітдеть въ Путивль для того, чтобы украйну снесть за одно съ королемъ; царь пойдетъ отъ Путивля, а король отъ Кіева. Государь писалъ Ромодановскому, что если дъйствительно непріятеля уже нътъ въ украйнъ, то онъ, воевода можеть отступить къ московскимъ границамъ и распустить ратныхъ людей, также и гетманъ Самойловичь можетъ ндти въ Батуринъ, но должно оставить въ Переяславлъ молодаго князя Михайлу Ромодановскаго съ отрядомъ московскихъ ратныхъ людей, у которыхъ есть еще запасы и которые, слъдовательно, могутъ еще продолжать службу; также и Самойловичь долженъ оставитъ въ Переяславль отрядъ козаковъ, выбравъ имъ наказнаго гетмана. На это Ромодановскій отвъчалъ любопытною грамотою: «Ратные люди Съвскаго и Бългородскаго полковъ, будучи на службъвъ безпрестанныхъ походахъ полтора года, изнуждались, наги и голодны, запасовъ у нихъ вовсе никакихъ нѣтъ, лошадьми опали, и многіе отъ великой нужды, разбѣжались и теперь бѣгутъ безпрестанно, а которыхъ немного теперь осталось, у тѣхъ никакихъ запасовъ нѣтъ, оставить ихъ долѣе на службѣ никакъ нельзя; и мнѣ въ разлученіи съ сынишкомъ своимъ Мишкою, за скудостію и безлюдствомъ, быть нельзя. Теперь я, государь, съ нимъ и не врозни, и то живемъ съ великою нуждою; убогія мои малыя худыя деревнишки безъ меня разорились въ конецъ, потому что служу тебѣ на украйнѣ 22 года безпрестанно, да и сынишка мой Мишка служитъ шесть лѣтъ безъ перемѣны, а другой мой сынишка Андрюшка, за тебя разливъ свою недозрѣлую кровь, въ томительной нуждѣ въ Крымскомъ полону, въ кандалахъ животъ свой мучитъ седьмой годъ.» Царь велѣлъ отцу идти въ Курскъ, а сына отпустить въ Москву для свадьбы.

Гетманъ возвратился въ Батуринъ — отдохнуть отъ трудовъ военныхъ; но внутренніе враги не хотьли дать ему отдыха и опять пошли старые слухи, что государь хочеть возвратить Многогръшнаго изъ ссылки и поручить ему часть войска. Въ началь 1675 года царь должень быль въ своей грамоть увърять Самойловича, что этого никогда не будеть, и требоваль казни плевосъятельнымъ людямъ. Съ другой стороны Лазарь Барановичь доносилъ на протопопа Симеона Адамовича. Еще въ сентябръ 1674 года былъ въ Малороссіи стряпчій Бухвостовъ для объявленія тамошнимъ начальнымъ людямъ о рожденін царевны Өеодоры Алекстевны. Прежде всего явился онъ къ Лазарю Барановичу, и тотъ началъ говорить ему: «Когда прітдешь въ Москву, извъсти, что отъ Нъжинскаго протопопа Симеона Адамова проходять многія лукавства, ссылается онъ тайно съ Турецкимъ султаномъ и съ Дорошенкомъ, въ грамотахъ своихъ хвалитъ султана, что войсками своими изъ дальнихъ странъ обороняетъ Дорошенка, а царское величество, будучи въ пяти стахъ верстахъ, жителей объихъ сторонъ Дньпра не обороняетъ. Этимъ протопопъ приводитъ Малороссійскихъ жителей ко всякому злу; письма его у меня въ рукахъ. Я ихъ ни съ къмъ не пошлю; самъ я хотелъ ъхать въ Москву вскоръ, да упрашиваетъ меня гетманъ не ъздить; а какъ я буду въ Москвъ, то не только про эти письма, и о другихъ дълахъ великому государю извъщу. В Разумъется въ Москвъ не могли

не удивиться, когда тотъ же самый протопопъ прітхаль по дъламъ архіепископа, привезъ его книги—Трубы. Барановичь просилъ, чтобы государь велълъ взять всъ книги въ казну и заплатить деньги; ему отвъчали, что государь Трубы похваляеть, но въ казну взять и по монастырямъ неволею раздавать не указалъ, указалъ продавать ихъ повольною ценою, какъ въ Россійскомъ царствъ съ печатнаго двора всякія книги продають, а вневолю книгъ никому не даютъ и въ монастыри не наметываютъ. Какъ же распорядилось правительство относительно продажи книгъ Барановича! Въ апрълъ мъсяцъ 1675 года по указу великаго государя бояринъ Арт. Серг. Матвъевъ приказаль раздать мъщанамъ въ лавки сто двъ книги Кіевской печати въ переплетъ Трубы духовныя, цъною по 2 рубля съ полтиною книга, и того 255 рублей; велъть имъ тъ книги продавать съ великимъ радъніемъ по настоящей цънъ неоплошно, а раздать мѣщанамъ книги съ роспискою, кому можно върить, самымъ лучшимъ людямъ, не бражникамъ, чтобы было кому върить и на комъ можно взять; а деньги велъть собрать въ нынъшнемъ апрълъ мъсяцъ безъ недобору. — Это называлось тогда: въ неволю книгъ шикому не давать! — Барановичь просиль, чтобы позволено ему было завести типографію въ Черниговъ: просьба была исполнена; просилъ прислать ему сукна и лисьихъ мъховъ: сукна и мъха были отосланы.

Парь увърялъ Барановича и гетмана, что не отдастъ никогда Кіева Полякамъ; гетманъ клялся, что никогда не поддастся королю, но доносилъ, что Запорожскій кошевой Сърко не такого образа мыслей: когда король вступилъ въ западную украйну, то на кошу началась шатость; Сърко говорилъ: «При которомъ государъ родились, при томъ и будемъ пребывать и головы за него складывать, и еслибы войско не захотъло идти къ королю, какъ государю своему дъдичному, то я Сърко хоть о десяти коняхъ поъду поклониться государю своему.» Схваченъ былъ въ Нъжинъ, отосланъ къ гетману и казненъ имъ плъвосъя тель, толковавшій объ измънъ и въ восточной украйнъ. Эти событія поддерживали недовърчивость московскихъ воеводъ и печальную привычку называть Малороссіянъ измънниками. Архимандритъ Новгородо-Съверскаго Спасскаго монастыря, Михаилъ Лежайскій писалъ къ Матвъеву: «Невъдаю, за что порубежные воево-

ды нашихъ украинцевъ измѣнниками зовутъ: изволь предварить, чтобы воеводы въ такихъ мфрахъ были опасны, и такихъ въстей ненадобныхъ не начинали и Малороссійскихъвойскъ не озлобляли; опасно, чтобы отъ малой искры большой огонь не запылалъ». Въ слъдствіе этого къ порубежнымъ воеводамъ былъ посланъ указъ съ большимъ подкрепленіемъ, чтобы Малороссіянъ изменниками не называли, жили съ ними въ совъть и во всякомъ пріятствъ, а если впередъ отъ нихъ такія неподобныя и поносныя ръчи пронесутся, то будетъ имъ жестокое наказаніе безо всякой пощады. Самойловичь непереставаль доносить на Сърка, будто онъ хочетъ идти къ Астрахани и Сибирскимъ странамъ, въ надеждъ на Калмыковъ. 23-го апръля гетманъ писалъ Матвъеву: «Богъ видитъ совъсть мою, что не изъ ненависти какой-либо объявляю объ атаманъ Иванъ Съркъ. Постомъ великимъ былъ у насъ писарь Запорожскій и тайно объявилъ намъ Стрковы замыслы, со слезами прося; чтобы до времени оставалось тайною; знатнымъ козакамъ, находящимся въ Запорожьъ Сърко постоянно говоритъ: «Какъ предки наши не служили государству Московскому, такъ и намъ не надобно служить, а держаться дедичнаго государя: если вы не позволите помогать, то хотя съ десяткомъ самъ пойду къ королевскому величеству. А что меня на Москвъ къ присягъ привели, то присяга невольная, мнъ она ни во что; а что меня изъ Сибири освободили, то я объ этомъ не просиль никого: могъ я выйти и другимъ способомъ.» Тотъ же писарь говорилъ: какъ посылалъ его Сърко къ царскому величеству съ самозванцемъ, то приказывалъ бить челомъ о мъстечкъ Керебердъ, при чемъ говорилъ: «Колибы не догадались и отдали мит его! тогда бы могъ жену изъ Слободскихъ полковъ вывесть, зналъ бы я тогда что начать»! Это мѣстечко ему на злое его дъло надобно, потому что лежитъ на Дивпровскомъ берегу выше всъхъ городовъ Полтавскаго полка, а въ тъхъ краяхъ живутъ все люди западной стороны. Стрко, въ измъну Брюховецкаго, взбунтовавши нъсколько городовъ около себя, жителей ихъ посадиль въ Керебердь, гдъ прежде людей не было. Теперь Запорожцы отправили посланцевъ своихъ къ великому государю, а къ намъ о томъ ни одного слова не написали: Царскій указъ, чтобъ писали къ намъ о чемъ хотятъ бить челомъ, пошелъ низа что. Теперь ихъ съ такимъ бездъльемъ

съ-полтораста было пошло, насилу разогнали, а дорогою идучи, въ городахъ безчинства дълаютъ; у насъ это уже вывелось было; при Брюховецкомъ имъ это позволялось, что гръхъ и стыдъ предъ знатными людьми припомнить; мы имъ больше тертъть не будемъ, чтобы не смъли нами пренебрегать».

Самойловичь поссорился и съ отцомъ протопопомъ, Симеономъ Адамовичемъ, писалъкъ Ромодановскому: «Объявляю вашей милости печаль мою и жалость, которыя причиниль мив пріятель мой Симеонъ протопопъ Нъжинскій: какъ тхалъ онъ въ Москву съ книгами архіепископскими, то я ему никакихъ дълъ не поручалъ, потому что, по милости великаго государя, всякія въсти и указы и безъ него къ намъ доходятъ, а опъ тамъ оглащаетъ насъ нестаточными дълами передъ высокими людьми, самъ не имъя въ себъ постоянства, а ужь пора бы ему перестать отъ того. Я здъсь нъсколько свидътелей надежныхъ имъю, что онъ нъсколько особъ здъсь обнадежилъ: какіе захотять они чины, то въ Москвъ имъ промыслить, не откажуть ему тамъ ни въ чемъ, и добрыхъ людей своими вымыслами потерялъ». Въ мат явились въ Москву Запорожскіе посланцы съ грамотою отъ Сърка. Кошевой писаль, что король Польскій зоветь ихъ къ себъ на службу, но что они не могутъ двинуться безъ указа царскаго; просилъ, чтобы гетманъ Самойловичь шелъ вмъстъ съ ними на Крымъ и тъмъ отвлекъ хана отъ поданія помощи султану, жаловался, что перевозъ на Переволокъ не отданъ имъ, просилъ, чтобы отданы были на Запорожье клейноты, бывшіе у Ханенка. Но извъстія Самойловича произвели свое дъйствіе въ Москвъ. Стрку отвъчали, чтобы къ Польскому королю не ходилъ, а шелъ одинъ съ своими Запорожцами на море. Клейнотовъ отдать нельзя, потому что они вручены Ханенку королемъ Михаиломъ, а Ханенко отдалъ ихъ гетману Самойловичу; о перевозъ посланъ указъ къ гетману. Этотъ указъ состоялъ въ томъ, чтобы гетманъ учинилъ по своему разсмотрънію. Пріъзды Запорожцевъ были накладны казнъ, какъ прежде пріъзды Крымцевъ: такъ теперь вхало ихъ человвкъ полтораста, да гетманъ Самойловичь всъхъ не пропустиль, прітхало только 41 человъкъ. Царь послаль указъ на Запорожье, чтобы впередъ вздило не болъе десяти человъкъ, если же пріъдуть лишніе, то будутъ кормиться на свой счеть. Въ іюнь Самойловичь далъ знать, что

на Запорожье прівхалъ королевскій посланецъ Завиша; Стрко, какъ будто бы затъмъ, чтобы проводить посла, выступилъ въ поле съ большимъ отрядомъ войска; но Запорожцы, заподозривъ, что Стрко прямо хочетъ идти къ королю, остановились въ степи, выбрали себть другаго старшину и возвратились на кошъ, а Стрко только съ 300 преданныхъ себть людей отправился вмъстъ съ Завишею. Но оказалось, что онъ ходилъ на Крымскіе юрты за добычею и языками и возвратился на Запорожье.

Въ то же время царя безпокоила смута въ Каневъ, этомъ важномъ по близости къ Чигирину городъ. Въ мартъ 1675 года Каневскій воевода князь Михайла Волконскій писаль къ князю Ромодановскому, что въ Каневъ только два приказа московскихъ стръльцовъ, и тъ неполны: многіе разбъжались отъ головъ стрълецкихъ, Карандъева и Лупандина, отъ нестерпимыхъ побоевъ, въ остаткъ только 1600 человъкъ. Волконскій жаловался, что головы его не слушаются, во всемъ ему отказали. Но головы объяснили дъло иначе: присланы въ Каневъ деньги на хлъбную покупку стръльцамъ, а Волконскій хлъба не покупаетъ и деньгами стръльцамъ не даетъ, отъ чего стръльцы мрутъ и бъгутъ; воевода призываетъ къ себъ городскихъ войтовъ и бурмистровъ и передъ ними бранить головъ, называетъ ихъ измънниками, разсказываетъ, будто они хотятъ отъъхать къ Дорошенку. Пятидесятники, десятники и рядовые стръльцы подтвердили грамоту головъ, приславши къ Ромодановскому жалобу, что воевода задерживаетъ ихъ жалованье. Царь велълъ послать Волконскому грамоту съ угрозою, что если впередъ будетъ такъ поступать, то подвергнется жестокому наказанью. Но Волконскій прислаль новую жалобу на головь: «Держать они у себя другіе ключи отъ воротъ городовыхъ и отпираютъ тайкомъ отъ меня. 7 марта быль я въ церкви, и когда послъ объдни шелъ домой, то Карандъевъ и Лупандинъ дождались меня на паперти и начали бранить непристойными словами, похвалялись бить; вельли деньщикамъ своимъ взять у меня солдатского полкового подъячаго, били его ослопами и задержали у себя; отъ страха ясижу на своемъ дворишкъ запершись.»

Ссору между воеводою и стрълецкими головами утишили: Карандъевъ и Лупандинъ объщали слушаться воеводу. Но ско-

ро Волконскій столкнулся съ другими людьми посильнъе головъ стрълецкихъ. 14 іюня въ съъзжую избу къ воеводъ привели лазутчика, схваченнаго на площади. Съ пытки, послъ троекратнаго поджариванія, лазутчикъ объявиль: «Прислаль меня Дорошенко съ листомъ къ здѣшнему полковнику Ивану Гурскому; полковникъ взялъ у меня листъ и положилъ за пазуху, потомъ кликиулъ челядника своего, велълъ миъ дать хлъба и проводить къ матери своей въ домъ, гдъ бы я могъ прожить до извъстнаго времени.» Привели челядника полковничья, поставили на очную ставку съ лазутчикомъ: челядникъ сначала заперся, но съ пытки объявиль, что всв показанія лазутчика справедливы. Полковникъ Гурскій заперся; тогда воевода отдалъ его на береженье стрълецкимъ головамъ Карандъеву и Лупандину, и пемедленно далъ знать объ этомъ происшествіи государю, прося указа. Воеводская грамота пришла въ Москву только 25 іюня; 27 іюня царь отвъчалъ Волконскому, что посланъ указъ гетману взять Гурскаго, челядника его и лазутчика изъ Канева къ себъ въ Батуринъ и, разыскавъ подлинно, указъ имъ учинить по ихъ войсковымъ правамъ. Отвътъ этотъ не могъ придти въ Каневъ ранње десяти дней, а между тъмъ извъстіе о Каневскомъ происшествін возбудило сильное негодованіе въ Батуринъ: воевода отдалъ полковника подъ караулъ! Гетманъ писалъ Матвъеву, что Гурскій человъкъ добрый и слуга царю върный, вины его никакой ивть; писаль, что Дорошенково войско хотвло перейти въ Каневъ и поддаться государю, но узнавъ, какая въ Каневъ смута, отложило свое намъреніе: «Для того прошу вашу боярскую милость, изволь вступиться, какъ особенный нашъ Малороссійскій ходатай, чтобы въ чести были у великаго государя наши войсковыя вольности и указы его же царскаго величества. Если милости великаго государя ко мив и къ войску Запорожскому не будеть, воеводу скоро перемънить не укажеть, то Каневъ пустъ будетъ; да и давно бы былъ пустъ, еслибы не головы стрълецкіе, Карандъевъ и Лупандинъ держали. Очень миъ и всему войску досадительно, будто я сталъ царскому величеству измѣнникъ.» Въ бытность царскаго посланца въ Батуринъ прівхали туда изъ Канева жена Гурскаго да обозный съ атаманомъ и говорили: «Какъ малыя дъти безъ матери, такъ мы теперь безъ полковника, а непріятель подлѣ Канева, и какъ

придетъ, что намъ дълать безъ полковника? Отъ Дорошенковыхъ козаковъ попреки намъ и стыдъ: «поддавайтесь царю, поддавайтесь! хороша къ вамъ царская милость!» Всъ бы мы давно разбрелись, еслибы не головы стрълецкіе держали; они воеводъ говорили, чтобы въ такія дъла не вступался, въдалъ бы одинъ городъ да государевыхъ ратныхъ людей, а полковника отослалъ бы къ гетману; но онъ и головъ называетъ измънниками.» Въ Москвъ почли за нужное успокоить гетмана: Волконскій былъ смъненъ, и въ царскомъ указъ къ нему по этому случаю говорилось: «То ты дуростію своею дълаешь не гораздо, вступаешься въ ихъ права и вольности, забывъ нашъ указъ: и мы указали тебя за то посадить въ тюрьму на день, а какъ будешь на Москвъ, и тогда нашъ указъ сверхъ того учиненъ тебъ будетъ.»

Съ весны 1675 года начали думать о возобновленін военныхъ дъйствій: 26 апръля государь послалъ Ромодановскому и Самойловичу приказъ собраться съ Бългородскими и Съвскими полками и съ козаками и двинуться къ Дивпру, къ тъмъ мъстамъ, въ которыхъ Дифпръ удобенъ для переправы; а пришедши къ Дныпру, писать къ короннымъ и литовскимъ гетманамъ, чтобъ они, согласясь между собою, шли къ Днъпру же въ ближнія мъста. Когда Поляки дадутъ знать о своемъ приходъ, то становить съ ними следующій договоръ о соединеніи объихъ ратей: соединяться на той сторонъ Днъпра подъ Коростышевымъ, или подъ Мотовиловкою, или подъ Паволочемъ, потому что окрестности этихъ мъстечекъ лъсисты и кормовъ всякихъ достать можно; назначить точно время и мъсто, гдъ соединяться, и чтобы въ сборъ были всъ коронныя и литовскія войска, съ пъхотою и пушками; чтобы съ объихъ сторонъ даны были аманаты; если Турки и Татары нынашияго лата на войну не придутъ, и будетъ при Дорошенкъ Турокъ и Татаръ немного, то царскимъ войскамъ съ королевскими не соединяться; далъе Паволочи войскамъ царскимъ не ходить; въ подъезды войскъ царскихъ не посылать, кромъ охочихъ людей, и когда съ непріятелемъ сойдутся, то первый бой давать войскамъ королевскимъ, а царскихъ войскъ папередъ не посылать, и въ напускахъ и въ отводъ не выдавать, стоять заодно и въ нужное время другъ отъ друга не отступать, въ кормахъ конскихъ и во всякихъ добычахъ войскъ

царскихъ не тъснить, и быть въ соединеніи до тъхъ поръ, пока непріятель не отступитъ; договариваться и о томъ, чтобы прибавить къ прежнимъ перемирпымъ годамъ еще 10 лътъ, чтобы непріятель, видя склонность обоихъ государей къ братской дружбъ, отъ злаго намъренія своего отсталъ; просить, чтобы въ благодарность за соединеніе войскъ король уступилъ на въки всъ завоеванныя мъста; чтобъ Поляки гетмана Ивана Самойловича почитали и войску Запорожскому укоризны и безчестья инкакого не дълали. Если королевскіе гетманы станутъ заключать мирный договоръ съ султаномъ и ханомъ, то внести въ него слъдующія статьи: на пограничныя съ Турцією и Крымомъ царскія украйны войною не ходить, если же Турки и Татары договоръ нарушатъ, то царское и королевское величества будутъ

давать имъ отпоръ сообща.

29 мая, въ Сумахъ, гетманъ Самойловичь съ старшиною, въ присутствін князя Ромодановскаго и царскаго посланца, стряпчаго Алмазова, далъ такой отвътъ: «Соединяться намъ съ Поляками всеми нашими войсками опасно по многимъ причинамъ: прошлою зимою, когда король былъ на украйнъ, и Аджи-Гирей салтанъ тамъ не далеко стоялъ въ шести тысячахъ войска, то Поляки съ этою ордою никакого бою знатнаго не имъли, а все ссылались съ салтаномъ и Дорошенкомъ о миръ, и носились слухи; что король пришелъ на украйну не для отпора Туркамъ, но чтобы какимъ бы то ни было образомъ отобрать ее и Кіевъ себъ. Поэтому мы не только не желаемъ соединяться съ польскими войсками, но и въ другихъ малъйшихъ вещахъ не хотимъ съ ними ссылаться; у насъ одинъ защитникъ, православный монархъ, его царское величество; если же государю угодно дать помощь Полякамъ, то послать нъкоторую часть московскихъ и козацкихъ войскъ, а не всъ. Аманатовъ давать Полякамъ страшно: въ прошлыхъ годахъ они дали Туркамъ аманатовъ изо Львова, духовенство, шляхту и мъщанъ, знатныхъ людей, и въ правдъ своей не устояли, усмотря время, Турокъ побили. Да и потому намъ нельзя соединяться съ Поляками: Поляки народъ гордый, станутъ насъ безчестить и называть своими подданными, козаки станутъ стоять за свои права и пойдетъ ссора. Если непріятель подступитъ встми силами подъ Кіевъ, то мы съ бояриномъ будемъ отпоръ чинить, сколько милосердый Богъ помощи подасть. Въ этомъ и будетъ королю великое вспоможение, а соединяться съ Поляками мы не хотимъ, чтобы чрезъ соединение большей ссоры не было.»

Генеральный писарь Савва Проконовъ говорилъ: «Хотя Поляки и толкуютъ о соединеніи войскъ, но лукавымъ сердцемъ, върить имъ нельзя: нынъшнею зимою сенаторы Яблоновскій и Сънявскій пріъзжали въ Кіевъ провъдать про войска и кръпости городовыя и про иныя московскія въсти, а сказывались простою шляхтою, будто пріъзжали для покупокъ, и этимъ умыселъ свой объявили.»

Ромодановскій и Самойловичь говорили въ одинъ голосъ: «Если великій государь укажетъ идти намъ въ Крымъ, то надъемся учинить тамъ великое разоренье.»

Бывшій Дорошенковъ есауль Яковъ Лизогубъ разсказывалъ Алмазову: «Былъ тайный съёздъ у визиря съ Дорошенкомъ, съёзжались только трое — Дорошенко, визирь да я; визирь говорилъ: «Мы хотимъ Запорожье и Кіевъ взять.» Когда разговоры кончились, то Дорошенко, вышедши изъ шатра, сказалъ мнъ: «Слышалъ, что говорилъ визирь? нашею кожею торгуютъ!» и сталъ плакать: «не дай Боже, чтобы замыселъ ихъ исполнился!»

Въ концъ іюля, по въстямъ изъ украйны, царь велълъ Ромодановскому двинуться изъ Курска въ Суджу, отправить въ Заднъпровье знающихъ людей для подлинныхъ извъстій, а къ гетману коронному, князю Дмитрію Вишневецкому отписать, что если всъ войска, коронныя и литовскія въ согласіи и соединеніи не будуть, то царскія войска съ однимъ короннымъ гетманомъ то соединятся. Въ началъ августа другой указъ: двинуться Ромодановскому изъ Суджи, а Самойловичу изъ Батурина къ Дивпру, и отправить за реку по отряду, выбравъ добрыхъ людей. Самойловичь объявилъ царскому посланцу, что готовъ исполнить указъ великаго государя, но что надобно только ограничиться прогнаніемъ Татаръ, а не соединяться съ Поляками: «Мнъ, гетману, и всему нашему войску лучше смерть принять, нежели отъ Поляковъ въ безчестін и порабощенін быть. Если мнъ и боярину перейти за Дивпръ, то это все равно, что руками насъ отдать Полякамъ: у нихъ только ръчей, что московская пъхота способна городовъ доставать, позовутъ насъ неволею хана въ

поляхъ искать и Каменца Подольскаго доставать, начнутъ называть мужиками и своими подданными, бить обухами, спрашивать кормовъ, выговаривать: вы насъ въ такое осеннее время вызвали, вы и кормите; а козаки теперь и не Полякамъ не спускають, Турокь и Татарь побивають: такь чего добраго ждать? начнуть биться; ни на одинъ часъ нельзя соединяться съ Поляками! Полякамъ всего досаднъе то, что на этой сторонъ Малороссійскіе люди живутъ подъ царскою рукою во всякихъ вольностяхъ, поков и многолюдствъ; Полякамъ непремънно хочется, чтобы какою-нибудь хитростію эту сторону въ свои руки прибрать и такъ же, какъ ту сторону, разорить и людей погубить; особенно этого добивается коронный гетманъ, князь Дмитрій Вишневецкій, потому что на этой сторонѣ ихъ маетности были. Мив и всему войску нужно не то, чтобы вст коронныя и литовскія войска пришли къ Диъпру, намъ пужно, чтобы ни одинъ Полякъ въ этихъ мъстахъ не былъ. А присяга ихъ извъстна: боярина Шереметева за присягою въ Крымъ отдали! Теперь короля своего на украйнъ покинули и разошлись по домамъ!»

Соединеніе русских войскъ съ польскими было решительно отвергнуто, и въ началъ осени началось особное движение русскихъ войскъ: Ромодановскій и Самойловичь сошлись у Обечевской грабли, между ръкою Галицею и Прилуками, въ 5 верстахъотъ Монастырища ивъ 50 отъ Дивира. Отсюда 11 сентября двинулись къ Яготину, гдъ стояли до 16 числа; недостатокъ въ конскихъ кормахъ и бездровица заставили ихъ приблизиться къ Дивпру, къ которому подошли 18 сентября, стали въ 10 верстахъ отъ Канева и послали на ту сторону отрядъ московскаго войска подъ начальствомъ генералъ-майора Франца Вульфа, и козацкій подъ начальствомъ генеральнаго есаула Лысенка. Заслышавъ о приближении этого войска, два полка Дорошенковыхъ сердюковъ бросили города Корсунь, Богуславль, Черкасы, Мошны и другіе, и ушли въ Чигиринъ; жители также покинули свои города, села и деревни и перешли на восточную сторону. Это движение нагнало сильный страхъ на Дорошенка, который тщетно просиль помощи у Турокъ и Та-. таръ, занятыхъ войною съ Поляками, и хотя Ромодановскій съ гетманомъ, не предпринявши ничего важнаго, разошлись одинъ въ Курскъ, а другой въ Батуринъ, однако положеніе До-

рошенка не улучшилось. Ненависть къ нему была возбуждена сильная, потому что подданство султану оказалось въ последнее время всею своею черною стороною для украйны. Чигиринъ, по свидътельству самовидцевъ, превратился въ невольничій рынокъ, всюду по улицамъ Татары выставляли и продавали ясырь (плънныхъ), даже подъ самыми окнами Дорошенкова дома. Если кто изъ Чигиринскихъ жителей, по христіанству, хотълъ выкупить земляка, то навлекалъ на себя подозрѣніе въ непріязни къ покровителямъ украйны Туркамъ и Татарамъ. По городамъ не было мъры притъсненіямъ отъ голодныхъ Татаръ. Проклятія на Дорошенка были во встхъ устахъ. Онъ бы могъ еще не обращать вниманія на эти проклятія; но въ самомъ Чигиринъ было мало хлъба, потому что два года уже ничего не съяли, кормились тъмъ, что могли купить украдкою у жителей восточной стороны. Въ такой крайности Дорошенко ръшился обратиться къ Сърку: нельзя ли посредствомъ Запорожья какъ-нибудь продержаться, получить выгодныя условія отъ царя, остаться гетманомъ?

Въ концъ сентября Сърко далъ знать въ Москву о своей върной службъ: по царскому указу пришли въ Запорожье князь Каспулатъ Муцаловичь Черкаскій, стольникъ Леонтьевъ, стрълецкій голова Лукошкинъ, Мазинъ-мурза съ Калмыками, атаманъ Фролъ Миняевъ съ Донскими козаками; Стрко соединился съ ними, и 17 сентября всъ пошли чинить воинскій промыслъ надъ крымскими улусными людьми, за Перекопью разбили Татарскую заставу, села попалили, много полону побрали и христіанскихъ душъ много освободили, и всъ здоровы назадъ пришли. При этомъ Сърко билъ челомъ: «Многое время, не щадя головы своей, промышляль я надъ непріятелемь; а теперь я устарълъ, отъ великихъ волокитъ, отъ частыхъ походовъ и отъ ранъ изувъченъ, жена моя и дъти въ украинскомъ городкъ Мерехвъ скитаются безъ пріюта, отъ Татаръ лошадьми и животиною разорились, а мив Ивану теперь полевая служба стала не въ мочь, присмотрѣть за старикомъ и упоконть его некому. Милосердый Государь! вели мит, холопу своему, съ женишкою и детншками, въ домишке пожить, чтобы, живучи порознь, въ конецъ не разориться и при старости безпріютно не умереть; вели мнъ дать свою грамоту, чтобы мнъ, живучи въ домишкъ своемъ, утъсненія ни отъ кого не было». — «Не время теперь,

отвъчалъ царь, жить тебъ въ домѣ съ женою и дѣтьми, а когда будетъ время, и воинскія дѣла станутъ приходить къ успокоенію, тогда мы тебя пожалуемъ, въ домѣ жить позволимъ и нашею царскою грамотою обнадежимъ».

Но въ следъ затемъ, отъ 15 октября, кошевой атаманъ объявиль другую свою службу: «Гетмань войска Запорожскаго Петръ Дорошенко, отъ давныхъ лътъ имъя подданственное намъреніе къ пресвътлому престолу вашего царскаго величества, не могъ его, за многими нъкоторыхъ завистныхъ людей препонами, привести въ совершение. Но теперь, желая его совершить, писаль къ войску Низовому, чтобы мы для этого добраго дъла прітхали къ нему. Мы, учинивъ раду войсковую общую, ръшили къ нему идти, и какъ скоро подошли къ Чигирину съ войскомъ Низовымъ Запорожскимъ и частію Донскаго, то Дорошенко тотчасъ, въ присутствін чина духовнаго, со всъмъ старшимъ и меньшимъ товариществомъ и со всъмъ своимъ войскомъ и посполитыми людьми, предъ св. Евангеліемъ присягнулъ на въчное подданство вашему царскому величеству; а мы присягнули ему, что онъ будетъ принятъ вашимъ царскимъ величествомъ въ отеческую милость, останется въ целости и ненарушенъ въ здоровьт, въ чести, въ пожиткахъ, со встмъ городомъ, со всъми товарищами и войскомъ, при милости и при клейнотахъ войсковыхъ, безо всякой за прошлыя преступленія мести, отъ всъхъ непріятелей, Татаръ, Турокъ и Ляховъ, будетъ войсками вашего царскаго величества защищенъ, мъста всъ запустълыя на сей (западной) сторонъ Днъпра опять людьми населятся и будутъ они вольностями своими тешиться и разживаться какъ и Задивпровская (восточная) сторона».

Этотъ Запорожскій поступокъ, нарушавшій порядокъ, установленный на послѣдней Переяславской радѣ, сильно не понравился въ Москвѣ и Царь отвѣчалъ кошевому: «Ты это сдѣлалъ не по нашему указу, не давши знать князю Ромодановскому и гетману Самойловичу; къ тебѣ о томъ нашего указа не послано, посланъ былъ указъ о Дорошенковомъ подданствѣ князю Ромодановскому и гетману Самойловичу: и впередъ бы тебѣ и всему войску Запорожскому низовому съ Дорошенкомъ не ссылаться и въ дѣла его не вступаться, и тѣмъ съ гетманомъ Иваномъ Самойловичемъ не ссориться. Да намъ извѣстно, что ты взялъ

у Дорошенка клейноты войсковые гетманскіе, данные нами прежнимъ гетманамъ, булаву, бунчукъ, знамя, и отвезъ ихъ къ себъ на Запорожье, и теперь эти клейноты у тебя: и ты бы сейчасъ же отослаль ихъ къ князю Ромодановскому и гетману, потому что прежде на Запорожьъ никогда гетманскихъ клейнотовъ не бывало.» Стрко продолжалъ распоряжаться: минуя гетмана объихъ сторонъ Диъпра, Самойловича, онъ разослалъ грамоты къ полковникамъ: «Объявляю, что гетманъ Петръ Дорошенко отъ Турскаго султана и Крымскаго хана отступилъ, и подъ высокодержавную руку царскаго величества подклонился: такъ извольте междоусобную брань между народомъ христіанскимъ оставить и инымъ заказать, которыхъ много, что общему христіанскому дълу не ради; ибо всъ мы единаго Бога созданіе, надобно жить, чтобы Богу было годно и людямъ хвально, дабы Богъ обратилъ ярость злую на бусурманъ. Встмъ людямъ прикажи, чтобы никто не ходилъ на ту сторону обиды дълать.» Опять царь долженъ былъ напомнить кошевому атаману, что всь эти дъла положены на князя Ромодановскаго и гетмана Самойловича.

Легко понять, какъ эти событія должны были обезпоконть последняго; онъ обратился къ Матвевву, «своему благодетелю милостивому.» «Не разъ, писалъ Самойловичь, былъ я предостереженъ добрыми людьми на счетъ шатости и замысловъ Ивана Сърка. Писалъ я уже къ твоей боярской милости, какъ онъ добивалъ челомъ царскому величеству, чтобы ему нъсколько козацкихъ полковъ дать, будто Крымъ воевать, потомъ, чтобъ ему изъ Слободскихъ городовъ жену выдать, потомъ, чтобъ Кереберду городъ дать въ Полтавскомъ полку; но въ тоже самое время открылъ онъ тайну лисарю своему, говориль: «Только бы мит въ тотъ уголокъ залезть, зналъ бы я что дълать!» Только объ одномъ и заботится: какъ бы собрать войско да войти въ города и завести тамъ смуту. Дорошенко, видя, что не падъ къмъ гетманить (потому что отъ Днъстра до Днипра нигди духа человического нить, разви гди стоитъ крфпость польская), призваль къ себф въ Чигиринъ Сфрка и 10 октября встръчаль его съ духовенствомъ, разгласивши между народомъ, что хочетъ жить подъ рукою царскою. Но здъсь явный обманъ, какъ далъ намъ знать одинъ близкій къ нему

человъкъ. Отъ Турокъ и Татаръ помощи ему нътъ, а тутъ Ляхи въ гостяхъ, да и мы не далеко; вотъ онъ, чтобы какъ-нибудь перезимовать, получить сътстные припасы съ нашей стороны и перезвать къ себъ опять людей, такую молву и распустиль о подданствъ. Завидуя особенно нашей украйнъ, въ миръ живущей, хлопочуть они завести здъсь смуту. И въ прошломъ 1674 году Сърко намъ помъшалъ въ добрыхъ дълахъ; теперь при мнъ Мазепа и Кочубей, которые тогда были при Дорошенкъ: такъ они сказываютъ, что Стрко присылалъ къ Дорошенку съ такою рѣчью: «Если на тебя Москва наступить, то войско Запорожское тебъ поможетъ, клейнотовъ войсковыхъ ни за что Москвъ не отдавай.» Къ Ромодановскому Самойловичь писалъ: «Разсуди, благодътель мой, дъло этихъ крутоголовыхъ! передъ нами не хотъли сдълать ничего добраго, а передъ какимъ-то Фроломъ да Міюскомъ, что самозванца съ Дону къ Сърку привель, какую-то присягу дали! Какова совъсть у Дорошенка? намъ разъ десять присягалъ, и по прежнему солгалъ! Мы узнали, благодътель мой, что тамъ между собою усовътовали: попытаться черезъ своихъ пословъ у царскаго величества: если имъ позволить черневую раду собрать, то и эту украйну туда же потянуть, смуту здъсь завести и намъ не поддаться.»

Ромодановскій, наравит съ гетманомъ, быль оскорбленъ поступкомъ Дорошенка, который отъ 12 октября увъдомилъ его о своей присягъ передъ Съркомъ и Фроломъ Минаевымъ, и просилъ прислать въ Чигиринъ добрыхъ людей «для достовърнъйшаго разговора.» Ромодановскій отвѣчаль: «Когда мы стояли у Дивпра, то ты по письму моему и по присылкамъ своимъ, объщанія, своего не исполниль, для присяги въ обозъ къ намъ не прівхаль; а теперь для разговора просишь о присылкт знатныхъ людей. Это мит очень удивительно! Когда мы съ втрнымъ и неотмъннымъ царскаго величества подданнымъ, гетманомъ объихъ сторонъ Диъпра, Иваномъ Самойловичемъ, усердно желали тебя принять и государскою милостію обнадежить, то ты, за перепятіемъ права своего, этого сдълать не изволиль; а теперь какъ могу къ тебъ для разговора знатныхъ людей послать? Если ты вправду поддался царскому величеству, то пріъзжай ко мнъ и къ гетману Ивану Самойловичу и присягни предъ нами.»

Донесенія Самойловича произвели большое безпокойство въ Москвъ. Царь писаль Ромодановскому и гетману: Мыкакъ прежде, такъ и теперь, положили Дорошенково дѣло на васъ, и вы бы поступили по своему разсмотрѣнію, чтобы то дѣло до весны успоконть и къ расширенію не допустить.» Наконецъ отправлена была царская грамота и въ Чигиринъ: «Петру Доровеевичу наше царскаго величества милостивое слово. Мы твоего объщанія, даннаго предъ Иваномъ Сѣркомъ и Фроломъ Минаевымъ, въ правду не вмѣняемъ, потому что они ѣздили къ тебѣ въ Чигиринъ безъ нашего указа; эти наши дѣла на нихъ не положены, и впредъ тѣмъ дѣламъ крѣпкимъ быть нельзя; и тебѣ бы, Петру, пріѣхать къ боярину князю Ромодановскому и гетману Ив. Самойловичу, и при нихъ присягу принести. Если же не пріѣдешь, то мы велимъ боярину и гетману чинить надъ тобою

промыслъ.»

«Я и прежде не отговаривался къ тебъ ъхать, отвъчаль Дорошенко Ромодановскому, но всегда дело шло о моей безопасности. Такъ и теперь, присягнувши великому государю, мы сейчасъ же спирядили посольство къ царскому величеству, и дали объ этомъ знать твоей милости и гетману Самойловичу; но гетманъ отвъта никакого не далъ, и по его приказанію Заднъпровскіе козаки пограбили Чигиринское село надъ Тясминомъ, полковникъ Переяславскій подъ Черкасами много людей разорилъ, по берегу Дивпровскому крвпкую стражу поставили съ гетманскимъ приказомъ не пропускать моихъ посланниковъ. Нижайше прошу, прекрати войну съ нами, какъ уже съ подданными одного государя, и пришли сюда добраго человъка для безопасности пословъ нашихъ; какъ только этотъ человѣкъ къ памъ прівдеть, сейчась же пословъ и съ ними санжаки Турецкіе къ царскому величеству отпустимъ.» Посланецъ Дорошенковъ, падши къ ногамъ Ромодановскаго, долженъ былъ просить: «Пусть Дорошенку не чрезъ кого инаго, только чрезъ его боярскую вельможность, чрезъ его предстательство будетъ пріобрътена щедрая царская милость, чтобъ быть ему безопасну въ своемъ здоровьъ. » Получивъ это письмо, Ромодановскій немедленно отправиль къ Самойловичу дьяка, чтобы прекращены были вст непріятельскія дтиствія противъ Дорошенка, а въ Чигиринъ для пріема пословъ и санжаковъ, отпустить полковника Вестова съ двумя стами человъкъ пъхоты. Къ самому Дорошенку Ромодановскій отписалъ: «Совътую твоей милости и сердечно желаю, какъ другу и пріятелю, для твоего добра, чтобы ты благоволилъ безъ всякаго замедленія самъ съ полковникомъ Вестовымъ пріъхать ко мнъ въ Курскъ, а изъ Курска тхать къ великому государю. Еслибы ты это сдълалъ, то я, для большей чести тебъ, послалъ бы изъ Курска съ тобою сына моего, князя Михайлу.»

Но Дорошенко не думалъ такъ скоро покончить этого дъла. Въ концъ декабря пріъхаль отъ него въ Москву Чигиринскій атаманъ Сенкеевичь и объявилъ: Петръ Дорошенко приказалъ мнъ бить челомъ, чтобы царское величество его Петра и все поспольство пожаловаль, вельль милостивый указь учинить и своею милостивою грамотою обнадежить и увеселить, чтобъ быть ему, сродникомъ его и всему поспольству подъ высокою рукою царскаго величества въ въчномъ подданствъ, при своемъ здоровьъ, пожиткахъ и вольностяхъ неотмънно. Онъ, Дорошенко великому государю служить и всякаго добра хотъть, и, не желая чина гетманскаго, умирать готовъ, только имъетъ безпрестанное попеченіе, чтобы быть при милости его государской. Когда бояринъ князь Ромодановскій и гетманъ Иванъ Самойловичь стояли у Дивира, то онъ Дорошенко къ нимъ для присяги не потхаль, опасаясь за свое здоровье, чтобы нежелательные ему люди западной стороны Дивпра, перешедшіе на восточную, не сдълали надъ нимъ того же, чтонадъСамкомъ и Брюховецкимъ. Опасаясь этого, онъ писалъ на Запорожье къ кошевому атаману Ивану Стрку, чтобы прітхаль въ Чигиринъ для совтта и быть свидътелемъ присяги Дорошенкова царскому величеству. Когда Сърко пріъхаль, то присяга была принесена и клейноты войсковые ему отданы, при чемъ Сърко и все войско велъли ему Дорошенку писаться гетманомъ до указа великаго государя. Въ подданствъ у Турецкаго султана былъ онъ и санжаки Турецкіе приняль съ общей рады всей старшины. Когда онъ въ одно время получилъ и милостивую государеву грамоту изъ Москвы и обнадеживательныя грамоты отъ короля, то созвалъ всю старшину и спрашивалъ: у котораго государя быть въ подданствъ? И старшина пожелали обороны Турецкой и Крымской. Но когда султанъ и ханъ для этой обороны пришли на украйну, города разорили, множество невинных душъ погубили и въ неволю захватили, въ то время тѣ же совѣтники, складывая вину на Дорошенка и желая себѣ гетманства, перешли всѣ на восточную сторону, также и жители; а онъ, Дорошенко, вспоминая царскія милостивыя грамоты, и не видя въ томъ дѣлѣ ни отъ кого помѣшки, отъ султана отсталъ и санжаки шлетъ къ великому государю съ тестемъ своимъ и братомъ Андреемъ, и какъ скоро чрезъ этихъ посланниковъ получитъ полное увѣреніе, то немедленно безъ отговорокъ поѣдетъ въ Москву. Теперь при немъ города Чигиринскаго полка: Крыловъ, Вороновка, Бужинъ, Боровица, Суботово, Медвѣдовка, Жаботинъ, Черкасы, Бѣло-

зорье. »

Сенкеевичь подаль грамоту отъ гетмана: въ ней Дорошенко сравниваль себя съ евангельскимъ разслабленнымъ, не имъвшимъ человъка, который бы ввергнулъ его въ цълительную купъль. «Не имълъ я человъка, писалъ Дорошенко, не имълъ человъка, который бы избавиль меня отъ злаго недуга, отъ ига бусурманскаго, ввергнувъ въ цълебную купъль великомощной вашего царскаго величества обороны. Умилосердись, великій государь царь, не отринь меня отъ пресвътлаго лица своего, но милостивно, яко царь небесный, Христосъ, разслабленному рцы: возстани, возьми одръ свой и ходи, повели мить срамное ложе ига бусурманскаго оставити!» - «Все прежнее будетъ забыто, отвъчаль царь: безо всякаго сомнънія пріъзжай на сю сторону Днъпра къ князю Ромодановскому и гетману Ивану Самойловичу и предъ ними принеси присягу; захочешь съ родственниками своими ъхать къ намъ въ Москву, то получишь нашу многую милость и жалованье, и укажемъ отпустить тебя въ Малороссійскіе города по прежнему, позволимъ жить въ какомъ городъ захочешь, безо всякой обиды и укоризны.»

Нежеланный быль это гость для гетмана Ивана Самойловича; гетманъ не върилъ, чтобъ Дорошенко ръшился прітхать на восточную сторону въ видъ частнаго человтка, онъ все боялся смутъ отъ Дорошенка и Стрка, созванія рады и сверженія его, Самойловича. Онъ послаль въ Запорожье грамоту съ выговоромъ, какъ смълъ Иванъ Стрко съ товарищами тадить въ Читирниъ и подтвердить тамъ гетманство Дорошенку безъ въдома гетмана и всего войска Запорожскаго городоваго? потомъ, какъ

смъли разослать грамоты къ полковникамъ, чтобы тъ не враждовали болъе съ Дорошенкомъ? «И такъ уже, писалъ гетманъ, почти 30 лътъ за гръхи наши, кровавымъ обливаемся потомъ. Каждый изъ молодцовъ добрыхъ, Бога боящихся и правду любящихъ, знаетъ, что западная сторона разорена, благодаря Дорошенку, который возбудиль противь себя бъды со всъхъ сторонъ, поддавшись Турецкому султану, подъ которымъ и послъднихъ людей потерялъ; а когда увидалъ, что мало тамъ осталось, то, чтобы побыть нъкоторое время гетманомъ, призвалъ васъ къ своему расколу. Извъщаю вамъ что не надобно въ этихъ городахъ нашихъ никакихъ радъ собирать и инчего у царскаго величества добиваться; были уже въ четыре года двъ рады.» Царскому послу Алмазову гетманъ говорилъ: «У Сърка съ Дорошенкомъ давняя дружба и клятва другъ другу во всемъ добра пскать. Теперь Дорошенка держить Сърко, а только бъ не Сърко, то Дорошенко давно бы самъ прітхалъ къ князю Ромодановскому или ко мнъ.»

Въ январъ 1676 года прівхали въ Москву и объщанные Дорошенкомъ знатные послы, тесть его, уже извъстный намъ Павелъ Яновичь (Япенко) Хмельпицкій съ товарищами и послами изъ Запорожья, привезли Турецкіе санжаки-бунчукъ и два знамени тафтяныя. На спросъ, зачёмъ прівхали? послы объявили: «Приказалъ намъ Петръ Дорошенко у великаго государя милости просить, чтобы царское величество пожаловаль, вины его изволиль простить и принять подъ свою высокую руку, и позволиль бы остаться ему въ прежнемъ своемъ чинъ гетманомъ, и войсковые прежніе клейноты были бы при немъ; а онъ Дорошенко служить будетъ во въкъ, нещадя здоровья своего; впрочемъ гетманскій чинъ въ волѣ великаго государя. Бьетъ челомъ Петръ Дорошенко, чтобы великій государь пожаловаль его, сродниковъ его и все поспольство, указалъ имъ жить по прежнему на той сторонъ Днъпра въ старыхъ своихъ поселеніяхъ, при пожиткахъ своихъ и вольностяхъ, какъ живутъ во всякихъ покояхъ и вольностяхъ на сей сторонъ Днъпра Малороссійскіе жители, чтобы на той сторонъ церкви Божін не разорилось, а имъ на сей сторонъ между дворами не волочиться; слухи у насъ носятся, что заставять насъ покинуть домы, сжечь города и перейти на сю сторону. Да чтобы мы были защищены отъ Турецкаго султана, Крымскаго хана и Польскаго короля, чтобы на той сторонъ Дивпра церкви Божіи не запустъли и объ стороны въ разлученіи не были. Какъ будетъ на это челобитье милостивый указъ, и мы къ Дорошенку возвратимся, то онъ пріъдетъ ударить челомъ великому государю, а до тъхъ поръ ни въ Москву, ни въ полкъ къ боярину и гетману не поъдетъ.»

Въ отвътъ посламъ сказали, что они будутъ отпущены къ князю Ромодановскому и гетману Самойловичу и тамъ задержаны до тъхъ поръ, пока самъ Дорошенко пріъдетъ на сю сторону и присягнетъ великому государю; но въ то же время Ромодановскому и гетману дано было знать: «если, смотря по тамошнему дълу, пристойнъе будетъ Павла Яненка съ товарищами отпустить къ Дорошенку въ Чигиринъ, то сдълайте это по своему разсмотрънію, какъ васъ Господь Богъ вразумить, чтобы Дорошенка совершенно обнадежить и на сю сторону перезвать.» На челобитье Дорошенка, объявленное послами, былъ данъ указъ: «За подданство и присылку санжаковъ великій государь милостиво похваляеть. Присяга передъ Съркомъ въ правду не вмъняется, присяга должна быть принесена передъ княземъ Ромодановскимъ и гетманомъ Самойловичемъ. Всъ прежнія преступленія прощаются. На объихъ сторонахъ быть одному гетману Ивану Самойловичу. Городомъ Чигириномъ со всъми поселеніями жалуетъ государь Петра Дорошенка и все поспольство. Для обороны въ Чигиринъ и Каневъ ратные люди будутъ присланы въ то время, когда Дорошенко присягнетъ на въчное подданство передъ бояриномъ и гетманомъ. Жить Дорошенко можетъ гдъ захочетъ, и никакого притъсненія ему не будетъ. Братъ Дорошенка, Григорій будетъ освобожденъ и отосланъ къ боярину и гетману.

Въ Дивпровской украйнъ дъла начали принимать благопрія-

на другой козацкой ръкъ, на Дону.

1674 годъ прошелъ здѣсь безо всякаго дѣла. Новый воевода, смѣнившій Хитрово, князь Петръ Хованскій пришелъ на Донъ поздно, ходилъ осматривать мѣста на Міюсѣ, гдѣ бы построить городокъ, и нашелъ, что нигдѣ ничего построить нельзя; донесенія воеводы царю наполнялись извѣстіями о побѣгахъ ратныхъ людей. Лѣтомъ 1675 года государь послалъ на Донъ указъ идти

на козачій ерекъ, прокопать его и построить городки. Хованскій поговориль объ указъ тайно съ атаманомъ Корниломъ Яковлевымъ, и тотъ началъ въ Черкаскъ собирать круги и объявлять указъ: козаки отвъчали, что имъ прокапывать ерекъ, городки строить и въ нужное время въ осадъ сидъть за малолюдствомъ не въ мочь, и, говоря эти слова, расходились изъ круга съ крикомъ. Атаманъ созвалъ ихъ въ кругъ въ последній разъ и допрашивалъ: «Скажите въ одно слово, прокапывать ли ерекъ и городки строить ли? чтобы мит писать о томъ къ великому государю подлинно». Козаки и тутъ, не сказавшиничего навърное, хотъли расходиться изъ круга. Кориндъ началъ кричать съ угрозами, чтобы не смъли расходиться, пе поръшивши дъла, и запибъ двоихъ или троихъ козаковъ палкою. Козаки зашумъли, бросились на атамана и прибили его; одного изъ старшинъ, Родіона Калужанина хотъли убить до смерти, но тотъ убъжаль, отмахавшись ножомъ и скрылся у Хованскаго въ новомъ городкъ, гдъ стояли государевы ратные люди. Черезъ три дня Хованскій потхаль въ Черкаскъ и взяль Родіона съ собою; послъ объдни воевода началъ уговаривать козаковъ, чтобы они отъ непослушанья своего отстали и были съ старшиною въ совъть. Козаки простили Родіона, позволили ему жить въ Черкаскъ по прежнему; но Корнилъ Яковлевъ атаманство сдаль, и на его мъсто выбрали Михайлу Самаренина.

Выбравши новаго атамана, козаки собрались въ кругъ и говорили, чтобы имъ идти на ерекъ для осмотру, можно ли имъ ерекъ прокопать и городки строить? Хованскій отправился на ерекъ, взялъ съ собою ратныхъ людей тысячи съ четыре, да атаманъ Михайла Самаренинъ взялъ съ собою козаковъ тысячи съ три, осмотръли мъста, и нашли, что на еркъ можно построить два городка, а третьяго противъ Азова на взморът строить нельзя, потому что земля не сдержитъ, развъ построить каменный. Хованскій сталъ говорить козакамъ: «Мы начиемъ строить городки, а вы будете въ нихъ сидъть, будете получать государево жалованье». — «Хотя бы намъ государь положилъ жалованья и по сту рублей, то мы въ городкахъ сидъть не хотимъ, ради мы за великаго государя помереть и безъ городковъ: въ городки надобио людей 13,000, а насъ всъхъ на ръкъ только тысячь съ шесть.

Осмотръвши ерекъ, возвратились въ Черкаскъ, и козаки стали между собою говорить, чтобы имъ идти на море для промыслу надъ непріятелями, а себъ для добычи; собралось ихъ три тысячи и послали сказать Хованскому, чтобы далъ имъ въ помочь государевыхъ ратныхъ людей. Воевода самъ ношелъ ихъ провожать къ ерку съ 4,000 войска. Но какъ пришли они на ерекъ, въ тъ мъста, которыя прежде осматривали, то нашли, что по другую сторону каланчи, отъ Азова, построены шанцы, въ нихъ сидятъ Азовцы съ пушками. Засвистали ядра и пули. Русскіе на своей сторонъ построили шанцы, и стръляли въ непріятеля черезъ ръку пятеро сутокъ, многихъ побили, живыхъ взяли троихъ и тъмъ удовольствовались; козаки узнавъ, что близь Азова стоятъ военныя суда, испугались, на море не пошли, и возвратились всъ въ Черкаскъ.

Когда въ Москвъ узнали объ этихъ происшествіяхъ, то на Донъ къ Хованскому пошла гиввная государева грамота: «Козаки такъ дълаютъ, забывъ страхъ Божій и презръвъ наше жалованье, писалъ царь: въ Москвъ атаманъ Родіонъ Калужанинъ отъ имени всего войска билъ челомъ, чтобы мы велъли козакамъ и нашимъ ратнымъ людямъ прокопать ерекъ и построить на немъ три городка; говорилъ, что козаки охотно сядуть въ этихъ городкахъ, если имъ дано будетъ по 10 рублей жалованья, что городки эти будуть держать въ осадъ не одинъ Азовъ, но и самый Царьгородъ; а теперь козаки во всемъ вамъ отказали и старшинъ своихъ обезчестили! мы простимъ ихъ, по просьбъ нашихъ сыновей царевичей, но съ тъмъ, чтобы они немедленно же шли на ерекъ и строили городки; если же этого не сдълаютъ, то жалованья нашего имъ не видать, и запретимъ нашимъ городамъ подъ смертною казнію пропускать къ нимъ запасы».

Грамоту прочли козакамъ въ кругу; въ отвътъ поднялся шумъ, посыпались ругательства на Хованскаго за то, что грамота прислана по его письму, и отказались идти на ерекъ. Чтобы какъ-нибудь смягчить отказъ, атаманъ и старшины объявили Хованскому, что они не смъютъ постановить никакого ръшенія безъ совъту съ верховыми городками. Была и другая причина шуму въ кругахъ: царь требовалъ выдачи извъстнаго вора, Сеньки Буянка; Корнилъ Яковлевъ и другіе добрые козаки при-

говаривали выдать Буянка; но другіе козаки кричали Корнилу: «Повадился ты насъ къ Москвѣ возить, будто Азовскихъ ясырей, будетъ съ тебя и той удачи, что Разина отвезъ; если Буянка отдать, то и по достальнаго козака присылки изъ Москвы

ждать будетъ!»

Выступиль въ кругу Родіонъ Калужанинъ и сталь держать ръчь: «Изъ-за одного человъка вы повелънье великаго государя презираете. Вспомните, что вы говорили, лежа въ камышъ подъ каланчами? что надобно на еркъ городъ построить, будетъ онъ Азову вмъсто осады, а козакамъ на море будетъ путь свободный. По этимъ вашимъ словамъ, будучи на Москвъ, я великому государю извъстилъ; а теперь у васъ во всемъ стало непостоянно». Фролъ Миняевъ поддакивалъ Родіону, и на обоихъ подиялись крики: «Вы этимъ выслуживаетесь, берете ковши да соболи, а Донъ раззоряете; тебя Фрола, растакую м..., на руку посадимъ, а другою раздавимъ!» Не слыхать было одного, атамана Михайлы Самаренина: хотя бы слово сказалъ и унялъ козаковъ!

Съ тъхъ поръ козаки начали дурно обходиться съ государевыми ратными людьми, ругать ихъ мясниками, прибили и огра-

били стръльца, а управы не дали.

Надобно было выбирать въ зимовую станицу для посылки въ Москву, какъ былъ обычай; выбрали Корнила Яковлева и другихъ козаковъ, которые отличались радъньемъ къ государю. Корнилъ сказалъ, что онъ въ зимовой станицъ не поъдетъ: «Прежде я ъзжалъ въ Москву и доносилъ великому государю вашу службу; а теперь, что я ему объявлю? что во всемъ вы ему не послушны?» Козаки зашумъли: «Если ты не поъдешь, кричали они, то мы тебя и съ пасынкомъ Родіономъ скуемъ, и какъ ты Разина возилъ, такъ и съ тобой сдълаемъ». Послъ этихъ угрозъ Корнилъ не посмълъ больше отказываться. — «Смотри ты въ Москвъ немного говори, кричали ему козаки: говори одно, чтобы ратныхъ людей отъ насъ вывести, у насъ и безъ нихъ войска много!» Хованскому доносили, что во всъхъ городкахъ по станичнымъ избамъ всѣ козаки собираются идти на государевыхъ ратныхъ людей и московскихъ стръльцовъ хотять побить, а городовымъ стръльцамъ дать волю; говорять: «Московскихъ стръльцовъ немного, а украйные стръльцы съ нами биться не будутъ. А если государь пришлетъ на Донъ рать большую, то мы замиримся съ Азовомъ и поднимемъ Крымъ; старшинъ, которые съ Разинымъ не были и государю доброхотуютъ, побьемъ, чтобы они въ Москву въстей не давали». Доносили, что ратныхъ людей, которые бъгутъ изъ полковъ, козаки уговариваютъ, чтобы остались съ ними, а у нихъ на весну всего будетъ много, и бъглецы остаются на Дону. Во всъхъ городкахъ козаки пустили молву, что стръльцамъ въ Москву идти не зачъмъ: бояринъ Матвъевъ за одного своего человъка два при-

каза стръльцовъ велълъ порубить.

Когда на Дону узнали, что Хованскій послаль съ этими въстями въ Москву, то къ нему явились старшины съ объясненіями: «Мы узнали, говорили они, что нъкоторые пьяницы козаки въ верхнихъ городкахъ начали волноваться и непристойныя слова распускать, и ты, князь, писаль объ этомъ государю: такъ мы тебя обнадеживаемъ, что у козаковъ въ нижнихъ городкахъ никакихъ злыхъ умысловъ иътъ и не бывало, государю по присягъ служатъ и впередъ его наслъдникамъ служить будутъ. А если козаки пьяницы въ верхнихъ городкахъ и побунтовались, то мы воровъ сыщемъ и казнимъ безъ пощады.»

## ГЛАВА IV.

## продолжение царствования алексъя михайловича.

Сношенія съ Польщею после Турецкаго нашествія. Рознь литовскихъ сенаторовъ съ польскими по поводу мира съ Туркани. Поляки требують отъ Москвы сильной помощи. Литовскій гетмань Паць совътуеть не подавать этой помощи и объщаеть поддаться со всею Литвою государю русскому. Свидерскій, первый польскій резиденть въ Москвъ. Стольникъ Тяпкинъ первый русскій резиденть въ Варшавъ. Кончина короля Михаила. Вопросъ объ избраніи царевича Өеодора Алексъевича на польскій престоль. Условія избранія. Переговоры о нихъ. Затруднительное положение Тяпкина и его жалобы. Кородевские выборы. Избраніе Япа Собъскаго въ короли. Разныя въсти о расположеніи новаго короля въ Москвъ. Посольство Венславскаго въ Москву. Съезды уполномоченныхъ въ Андрусовъ. Поляки дълаютъ неудовольствія Тяпкину и стращають его миромъ короля съ Турками. Жалобы Тяпкина на продажность Поляковъ; онъ умоляетъ Матвъева отозвать его. Поъздка резидента къ королю во Львовъ. Сынъ Тяпкина польско-латинскою ръчью благодарить короля за школьную науку. Разговоры старика Тяпкина съ панами. Злой отвътъ его гетману Пацу, смъявшемуся надъ русскимъ войскомъ. Обращение короля съ русскимъ резидентомъ. Поведение Поляковъ по удаленіи непріятеля. Сношенія царя Алекстя съ Австрією, Швецією, Данією. Мысль о заведеніи флота на Балтійскомъ моръ. Сношенія по этому поводу съ Курляндією. Сношенія съ Голландією, Англією, Францією, Испаніею, Италіею.

Царское войско дъйствовало на Диъпръ и на Дону для исполненія договора, заключеннаго съ Польшею. Польское правительство во все это время требовало болъе дъятельной помощи, требовало соединенія русскихъ войскъ съ своими для
дружнаго дъйствія противъ Турокъ: но мы видъли, какъ ръшительно противился этому соединенію гетманъ Самойловичь, да и
въсти изъ Польши, какъ увидимъ, не могли заставить Московское правительство дъйствовать на перекоръ желанію гетмана
и козачества Малороссійскаго. Въ январъ 1673 года, по донесенію гонца Протопопова, у короля былъ генеральный съъздъ

сенаторовъ и пословъ. Сенаторы коронные на радъ говорили, чтобы нынтышнею весною съ Турецкимъ султаномъ войны не вести, а дать гарачь (дань), потому что весна уже наступаеть, а войска въ готовности нътъ; лучше, собравшись съ силами, выступить на другой годъ. Но литовскіе сенаторы говорили: «Если нынѣшнею весною противъ непріятеля не выступить и дать гарачь, то онъ, взявъ гарачь, по давнему своему бусурманскому замыслу, пойдетъ на царскую украйну, и тогда будетъ нарушенъ договоръ со стороны королевской; лучше гарачь употребить на заплату войску и выступить противъ непріятеля. Если вы коронные подлинно хотите поддаться бусурману, то объявите, а княжество Литовское никогда подъ игомъ бусурманскимъ не бывало, и теперь не будетъ. Если мы у васъ не увидимъ върной службы и старанія къ оборонъ отчизны, то княжество Литовское отдълится отъ короны и отъ бусурманской неволи освободится милостію царскаго величества, лучше быть подъ его самодержавною рукою, чѣмъ подъ игомъ бусурманскимъ». Хапенко биль челомъ въ подданство великому государю и говориль: «Объявиль мит гетмань литовскій Михайла Пацъ, чтобы я отъ его стороны не отлучался, ибо въ коронъ польской многіе сенаторы явились губителями отчизны и продавцами; отъ этой продажи корона польская приходить къ концу; если мы не увидимъ отъ Поляковъ искреннаго старанія о защить отчизны, то будемъ просить великаго государя о принятіи насъ въ подданство». Литовцы уже назначили двоихъ пословъ къ царю, Витепскаго воеводу Храповицкаго и Троцкаго воеводу Огинскаго.

Въ Москвъ королевскій посланникъ Іеронымъ Комаръ въ тайномъ разговоръ съ окольничимъ Матвъевымъ и дьяками, объявилъ, что султанъ, напавши на Польшу внезапно, принудилъ короля къ тяжкому договору. Но, не смотря на всю тяжесть договора, король и Ръчь Посполитая не могутъ его нарушить, не будучи обезпечены союзомъ сосъднихъ державъ, при чемъ король надъется всего больше на царское величество, и требуетъ его совъта, сохранять ли миръ? если же нътъ, то требуетъ сильной помощи, по крайней мъръ тысячь сорокъ войска съ добрыми воеводами и многочисленнымъ нарядомъ, потому что нельзя ждать непріятеля къ себъ, а надобно искать его въ его соб-

ственныхъ владъніяхъ; надобно, чтобы король, предводительствуя войсками коронными, литовскими, доброжелательными козаками и посполитымъ рушеньемъ, соединился въ Валахіи съ войсками царскими и цесарскими: первыя вступятъ туда черезъ украйну, а вторыя черезъ Венгрію. Такъ изволилъ бы великій государь объявить число своего войска, число пушекъ, имена воеводъ, и чтобы войско это къ первымъ числамъ мая стояло уже на Волошской границъ.

Матвъевъ отвъчалъ, что всъ условія послъдняго договора о помощи исполнены свято: Калмыки и Черкесы, по царскому указу, бьютъ хана, на Запорожье отправлены запасы и чайки, на Донъ посланъ думный дворянинъ Большого-Хитрово со многими знатными людьми, чтобы промышлять надъ Турками вмъстъ съ Донскими и Запорожскими козаками, морскимъ и сухимъ путемъ. Узнавши о взятін Каменца, великій государь разослалъ гонцовъ своихъ ко всъмъ окрестнымъ государямъ христіанскимъ, призывая ихъ къ союзу на Турокъ для помощи королевскому величеству; не дождавшись отъ нихъ отвъта, не заключивъ съ ними договора, и неукръпившись присягою, царскому величеству нельзя подать помощи королю, кромъ той, которая уже безпрестанно подается съ великими убытками для царской казны. Удивляемся мы, что ты спрашиваешь совъта—сохранять ли договоръ съ султаномъ? Тогда какъ существуетъ договоръ между царскимъ и королевскимъ величествомъ — одному государю безъ другаго не заключать мвра ин съ султаномъ, ни съ ханомъ! Если же государь вашъ былъ къ этому договору принужденъ, то все же ему слъдовало бы, до заключенія договора, какъ можно скоръе обослаться съ царскимъ величествомъ; а то намъ, до твоего прітзда, не было никакой отъ васъ въсти о договоръ, да и ты не привезъ намъ статей его. А намъ хорошо извътно, что въ договоръ съ султаномъ между прочимъ постановлено, что украйна по старымъ рубежамъ остается за козаками; такой статьи вносить въ договоръ не годилось, потому что украйною по этой сторонъ Днъпра владъетъ великій государь нашъ. А теперь спрашиваете-сохранять ли этотъ договоръ, или нътъ? Неужели это значитъ поступать побратски и попріятельски? Царскому величеству нельзя выслать своей рати, не дождавшись отвъта отъ другихъ государей; нельзя и потому,

что у короля и Ръчи Посполитой съ первымъ сенаторомъ короны польской, Николаемъ Пражмовскимъ, архіепископомъ Гнъзненскимъ да съ гетманомъ Собъскимъ и съ другими сенаторами и шляхтою учинилось междоусобное несогласіе и до сихъ поръ не усмирено.

Весною поъхалъ въ Польшу подъячій Возницынъ съ объясненіемъ, что царское величество разослаль грамоты ко всемъ окрестнымъ государямъ съ приглашеніемъ вступиться за Польшу. Подканцлеръ Литовскій Михайла Радзивиль говориль Возницыну: «Донеси царскому величеству отъ имени королевскаго: Его королевское величество, вся корона польская и мы сенаторы обрътаемся въ доброй пріязни къ его царскому величеству; чтобы царское величество не вфрилъ измфинику гетману Пацу, который ссорить вашего государя съ нашимъ. Пацъ, изъ зависти, видя воинственнаго и такимъ фальшамъ неподатнаго государя, царскому величеству какъ будто върность свою показываетъ, подданство объщаетъ и на вражду съ королемъ и короною польскою приводить. Пацъ не только желаетъ вражды между вашимъ и нашимъ государями, но и придалъ мужества непріятелю короны Польской и всего христіанства: потому что Дорошенко, узнавши, что онъ отступиль отъ короля изъ-подъ Бара съ нъкоторыми хоругвями, далъ знать хану, что Литва вся отступила, и ханъ, по этой въсти, уже приближается къ нашимъ границамъ. Ханъ требуетъ, чтобы государь нашъ помирился съ султаномъ, уступивъ ему украйну и Подолію и отвориль путь въ государство Московское; король отвъчаль на это, что ханъ, если хочетъ, пусть договаривается съ нимъ о миръ въ полъ, а онъ, король, надъется на добрую пріязнь царскаго величества и пути въ государство Московское никогда не отворить. По разглашению измънниковъ великий государь вашъ опасается соединить свои войска съ нашими противъ непріятедей Креста Св. Въ полки наши и въ государство царскіе воеводы присылають для провъдыванія въстей. Эти лазутчики, наслышась невъдомо отъ кого неразумныхъ въстей, приносятъ ихъ въ Московское государство: великій государь не върилъ бы ни Литвъ, ни этимъ въстовщикамъ, но ради Бога и своей безсмертной славы, умилосердился надъ всъмъ христіанствомъ, а особенно надъ невинными душами нашего парода, изволилъ бы

подать помощь королевскому величеству и соединить свои войска съ войсками Ръчи Посполитой. Весь свъть назоветь его за это не только братомъ, но и отцемъ королевскому величеству, а мы бы за такую милость не стали на коммиссіяхъ много упоминать о городахъ нашихъ, находящихся теперь въ сторонъ царскаго величества». И гетманъ Пацъ говорилъ Возницыну: «Извъсти ближнему боярину Артемону Сергъевичу Матвъеву, чтобы царское величество изволилъ поскоръе подать намъ помощь съ тылу на общаго непріятеля, потому что государству нашему приходить послъднее разоренье; а я со всъмъ войскомъ къ королю пойду, когда уже иначе быть не могло, а потомъ выдамъ универсалы и на посполитое рушенье; только безъ помощи вашихъ войскъ однимъ намъ такого сильнаго непріятеля не сдержать; а если великій государь войскамъ своимъ наступить съ тылу на погань не укажетъ, то намъ придется заключить миръ на всей воль Турецкой, что и вашему государству будетъ не безопасно».

Гонецъ подъячій Бурцовъ, бывшій льтомъ въ Польшъ, привезъ въсти: король въ Варшавъ не безопасенъ; сенаторы по прежнему поднимаются, короля почитать не хотять, бранять его, называютъ невоинственнымъ. Гетманъ Собъскій, презирая королевскіе листы и посыльщиковъ, зовущихъ его въ Варшаву, не ъдетъ. Кто противенъ королю, тъ пріъзда гетманскаго съ радостію ожидають, кто за короля, тъ не хотъли бы и на свътъ видъть Собъскаго. Епископъ Волошскій и посолъ Молдавскій были у Бурцова и говорили: «Присланы мы къ королю съ просьбою, чтобы поспъшилъ походомъ, а наши государи въ союзъ, и на готовъ у нихъ войска 8000; еслибы только показались польскія войска, то мы бы со встми христіанами обратились на Турка. Но намъ здъсь чинятъ проволоку, отвъта никакого не дають, отговариваются отсутствіемь гетмана Собъскаго, всю силу полагають въ немъ. Отъ такой задержки намъ можетъ быть бъда, потому что посланы мы тайно, узнаютъ о томъ Турки, то не только насъ съ домашними смерти предадутъ, и самихъ господарей не пощадятъ. Видится намъ, что господа сенаторы не только насъ изъ-подъ иги басурманскаго не освободятъ, но и сами не хотятъ ли добровольно Турку поддаться. Еслибы мы жили такъ погранично съ государствами царскаго величества, и присланы были къ нему, то конечно отпускъ намъ быль бы скорый и намфреніе наше оть царскаго престола отринуто не было.» Говоря это, епископъ и посолъ плакали. Въ Вильнъ гетманъ Михайла Пацъ объявилъ Бурцову иное, чъмъ Возницыну: «Чтобы царское величество походъ свой на Турка удержать изволиль, изволиль бы оставаться въ Москвъ, чтобы лишнихъ мыслей инымъ не прибывало. Чтобы войну съ Туркомъ около границъ Кіевскихъ изволилъ вести и отпоръ давалъ черезъ бояръ. Чтобы не велълъ войскамъ своимъ переходить за Днъстръ, чтобы такою стремительностію не облегчить Польши и не навлечь на себя большей тяжести. Чтобы царскія войска подъ Бълою Церковью или въ другихъ мъстахъ съ войсками коронными не соединялись: а то лукавымъ не пришло бы въ голову сдълать также какъ подъ Чудновымъ. Чтобы царскія войска не наступали на Турокъ безъ задору съ ихъ стороны, а смотръли бы, что будеть дълаться у коронныхъ? прямо ли станутъ оборонять отчизну свою отъ Турокъ? Чтобы царское величество изволиль приказать въ пріемъ Дорошенка наблюдать осторожность, потому что Дорошенко бьетъ челомъ и королю, а мы считаемъ егодругомъ Собъскому. Я къ войнъ на Турка готовлюсь, только Литовскія войска съ коронными соединяться не будутъ. Если еще немного продлится непостоянство коронныхъ и нерадъніе, то я со всею Литвою поддамся царскому величеству. »

Въ августъ прівхалъ въ Москву отъ короля покоевый дворянинъ Павелъ Свидерскій съ небывалымъ характеромъ — резидента. «Я прислапъ резидентомъ, объявилъ Свидерскій, для удобнъйшей обсылки съ королевскимъ величествомъ, особенно теперь, когда король этотъ годъ будетъ находиться въ обозъ, чтобы царское величество зналъ обо всъхъ движеніяхъ короля и его войскъ, и наоборотъ, чтобы королевское величество зналъ обо всъхъ намъреніяхъ царскихъ. Еще давно, при договорахъ Андрусовскихъ Ординъ-Нащокинъ предлагалъ установить резиденцію, для чего и почта была учреждена, и Тяпкинъ уже былъ назначенъ резидентомъ къ королю Яну Казимиру.» Свидерскій потребовалъ, чтобы ему былъ вольный доступъ къ царскому величеству, ко всъмъ боярамъ, окольничимъ, воеводамъ и думнымъ людямъ, вольный разговоръ съ резидентами и послами окрестныхъ государствъ, чтобы ему давали овесъ, съно и

дрова, столь же будеть иметь на счеть короля и Речи Посполитой. Ему отвечали, что какъ скоро присланы къ нему будуть отъ короля государственныя грамоты, то съ ними онъ будеть иметь доступъ къ царскому величеству; съ боярами, окольничими и думными людьми, также съ иностранными послами и резидентами можетъ видаться, только прежде долженъ давать знать объ этомъ въ государственный посольскій приказъ.

Въ Варшаву резидентомъ отправился стольникъ и полковникъ Василій Михайловичь Тяпкинъ, при немъ въ дворянахъ сынъ его жилецъ Иванъ, переводчикъ, подъячій, черный священникъ съ антиминсомъ и полною церковною службою и шесть человъкъ стръльцовъ. На дорогъ въ Смоленскъ, 24 поября Тяпкинъ узналь о кончинь короля Михаила, даль знать объ этомъ въ Москву и получилъ указъ-отправляться на мъсто назначенія. Въ Оршъ его остановили на основании предписания пановъ радныхъ — не пропускать иностранныхъ пословъ въ Варшаву по случаю смерти королевской. Но Тяпкинъ, зная только указъ своего государя, отправился далбе на своихъ подводахъ и безъ пристава. 30 января 1674 года вътхалъ Тяпкинъ въ Варшаву, п чрезъ нъсколько дней принесли ему сочиненіе на польскомъ языкъ, разсуждавшее объ избраніи царевича Өеодора Алексъевича на польскій престолъ. «Славные оба народа языкомъ и обычаями въ въръ мало розиятся, живутъ на одной земль, не раздълены моремъ и никакими неудобопроходимыми рубежами; по большей части сосъди у нихъ общіе, и могли бы они стать необоримою ствною христіанства противъ силы бусурманской, когда бы между собою заключили союзъ въчный. Союзъ этотъ можетъ быть заключенъ, если старшій сынъ царскій сдълается королемъ Польскимъ и великимъ княземъ Литовскимъ. Потому указывается старшій сынъ, что царское величество, будучи еще въ цвътъ лътъ, можетъ долго управлять своими государствами и воспитать меньшаго сына; а съдругой стороны нравы и обычаи отчизны нашей, особенно въ нынъшнее время, требують государя уже возрастнаго. Побужденія къ союзу: союзъ съ домомъ Австрійскимъ, съ которымъ у царскаго величества давно уже дружба, можетъ быть еще болъе скръпленъ супружествомъ царевича со вдовствующею королевою польскою, эрцгерцогинею Австрійскою. Союзъ между тремя государствами поведетъ къ счастію и обогащенію подданныхъ посредствомъ свободной и безопасной торговли. Сосъдямъ всъмъ страхъ, особенно Турку. Открытый путь къ распространенію всъхъ этихъ государствъ безъ взаимной обиды и ненависти. Помощь общая и скорая. Надежда наслъдства Польскаго и Литовскаго для потомства царевича: ибо хотя въ Польшъ правленіе избирательное, однако не было еще примъра, чтобы обходили сыновей королевскихъ, напротивъ отыскивали ихъ въ монастаряхъ и вымаливали у папы позволеніе возвести ихъ на престолъ. Освобожденіе греческихъ и славянскихъ народовъ изъ неволи бусурманской. Съ другой стороны, если царь несогласится на этотъ собъ, то Поляки могутъ выбрать себъ государя изъ дому Французскаго; этотъ государь не будетъ друженъ ни съ цесаремъ, ин съ царемъ, потому что корона Французская въ союзъ съ султанами Турецкими; также въ союзъ съ королевствомъ Шведскимъ.

6 февраля Тяпкинъ отправился къ архіепископу-примасу въ присланной за нимъ каретъ шестеркою; съ нимъ вмъстъ въ кареть съ львой руки сидъли приставъ и переводчикъ; передъ каретою верхомъ съ государевою грамотою ъхалъ жилецъ Иванъ Тяпкинъ съ двумя подъячими, передъ грамотою ъхали дворяне королевскіе 20 человъкъ, а за каретою шли московскіе стръльцы съ бердышами и посланниковы люди. Первая встръча была у крыльца, у самой кареты, другая въ съняхъ, третья въ дверяхъ палатныхъ; при каждой встръчъ говорили гостю: «Его милость ясноосвъщенный арцыбискупъ васъ, его царскаго величества посланника, ожидаетъ съ любовію. » Самъ архіепископъ съ пятью сенаторами встрътилъ Тяпкина среди палаты. «Великій государь, началъ посланникъ, вамъ примасу и первому князю, и встмъ вамъ господамъ сенаторамъ и цълой Ртчи Посполнтой свою царскую милость объщаеть на всякое время, и велълъ миъ васъ навъстить и спросить о вашемъ здоровьъ.» Архіепископъ и сенаторы стояли всъ безъ шапокъ и слушали посольство со всякою учтивостію. Посланникъ поднесъ архіепископу грамоту великаго государя въ тафтъ; тотъ, принявъ грамоту, спрашивалъ о здоровьи великаго государя, говорилъ ръчь, именованье и титуль по письму сполна. Когда Тяпкинь отвътиль, что царское величество въ добромъ здравін, то примасъ спросиль: «Великаго государя бояре и вся дума ихъ по здорову ль?» — «Бояре и всъ думные люди въ благоденствін и добромъ здравіи пребываютъ,» отвъчалъ посланникъ. Слъдовалъ спросъ о здоровьи и путешествін самого посланника; когда Тяпкинъ отвѣтилъ, что «милостію Божіею и великаго государя жалованьемъ въ путномъ шествін поводилось во всемъ здраво и благополучно, » архіепископъ и сенаторы съли по мъстамъ, вельли състь и посланнику среди палаты противъ архіепископа. Посидъвши немного, посланникъ всталъ и объявилъ, что онъ присланъ резидентомъ, точно такъ какъ Свидерскій присланъ въ Москву. Канцлеру Литовскому, Кристофу Пацу Тяпкинъ подалъ статьи, чтобы ему быть въ Варшавъ въ такомъ же положенін, въ какомъ Свидерскій находится въ Москвъ: «Великій государь вашему резиденту позволиль вольный доступь къ себъ, къ своимъ ближнимъ людямъ и къ иностраннымъ резидентамъ, конскій кормъ указалъ давать понедъльно и дрова помъсячно, по пяти четвертей московскихъ овса, да по пяти возовъ битыхъ съна на недълю, дровъ на мъсяцъ по 20 возовъ; кромъ того дано денежнаго жалованья на три недъли съ прітзда его, по 70 рублей на недълю.»

Въ тоже самое время въ Москвъ посланникъ Литовскаго гетмана Паца, Августинъ Константиновичь подалъ Матвъеву условія, на которыхъ царевичь Өеодоръ можетъ быть избранъ въ короли Польскіе: 1) принятіе католицизма; 2) вступленіе въ бракъ со вдовою покойнаго короля Михаила; 3) возвращеніе всъхъ завоеваній; 4) соединеніе силъ противъ Турокъ и денежное вспоможение Польшъ. Отвъчалъ посланнику ближній бояринъ князь Юрій Алекстевичь Долгорукій: «Великій государь сыну своему на коронъ Польской и великомъ княжествъ Литовскомъ быть не изволяетъ, а сонзволяетъ быть государемъ самъ своею государскою особою въ православной христіанской въръ восточной церкви. Быть королю католикомъ — эта статья трудна съ объихъ сторонъ: на коронаціи у васъ король присягаетъ не притъснять никого въ въръ, если же присягу нарушить, то этимъ подданныхъ отъ подданства увольняеть, а если быть королю и греческой въры католикомъ, отъ этого между восточною церковію и западнымъ костеломъ преломленіе, чему никакимъ образомъ сдълаться нельзя.» Между греческою и римскою вфрою, отвъчалъ посланникъ, мало разницы; только въ королевствъ Польскомъ всегда бывали короли католики, точно такъ какъ и другіе окрестные государи держатъ также католическую въру, и объ этомъ можно договориться.» — « Стануть духовные съъзжаться для постановленія о въръ, пройдетъ много времени, сказалъ Долгорукій. Великій государь хочетъ быть государемъ Польскимъ и Литовскимъ въ греческой въръ, а Ръчи Посполитой всъ права и вольности подтверждаетъ. Что прежніе польскіе короли были католиками и что другіе окрестные государи католики, то не примъръ; которые у великаго государя подданные римской, люторской, кальвинской, калмыцкой и другихъ въръ служатъ върно, темъ никакой тесноты въ въръ не дълается, за върную службу жалуетъ ихъ великій государь.» — «Въ Польшт и Литвт пикогда не бывало государей греческой втры,» повторяль посланникъ.—«Бывали разныхъ въръ» отвъчали ему; самъ ты говорилъ, что между греческою и римскою върою мало разницы, слъдовательно государю греческой въры у васъ быть можно; можно быть и потому: въ послъднемъ договоръ съ султаномъ вы обязались давать ему гарачь, следовательно сделали его себе государемъ. Объ условін, чтобы царевичь вступиль въ бракъ съ королевою говорить нечего, потому что королемъ хочетъ быть самъ государь. О возвращенін завоеваній будеть договорь въ то время, какъ пріъдутъ къ царскому величеству польскіе и литовскіе послы. Что же касается до вспоможенія казною, то до сихъ поръ войскамъ государевымъ, которыя помогаютъ коронъ Польской, розданы многія тысячи милліоновъ. Царское величество дѣлаетъ это теперь только для имени христіанскаго, а когда будетъ государемъ Польскимъ и Литовскимъ, тогда совъсть понудить его оборонять своихъ подданныхъ какъ своими, такъ и чужеземными войсками. Всъ доходы королевскіе государь велитъ собирать Ръчи Посполитой на наемъ войскъ, а самъ будетъдовольствоваться своею царскою казною.» Константиновичь быль отнущенъ съ отвътомъ: «Великому государю не только для короны Польской и Великаго Кинжества Литовскаго, но и для цълаго свъта нельзя оставить благочестивой въры греческаго закона; быть у васъ государемъ царское величество изволяетъ самъ, а сына своего отпустить не соизволяеть; следовательно королеве замужъ выходить незакого, а какъ ей жить, о томъ договорятся коммиссары съ объихъ сторонъ. Когда царское величество

будеть государемъ во всъхъ трехъ государствахъ, то рубежей раздълять не для чего. Права ваши и вольности не будутъ нарушены, а при коронаціи сенаторы и вся Ртчь Посполитая присягають въ върной службъ и послушанін; въ уряды ваши и маетности великій государь никогда вступаться не будеть и никому не велитъ. Когда царское величество будетъ вашимъ государемъ, тогда Польшу и Литву станетъ оборонять отъ всякихъ непріятелей своими ратными людьми, не требуя изъ скарбовъ коронныхъ и литовскихъ никакихъ податей; коронныя и литовскія войска должны помогать государевымъ ратнымъ людямъ на всякаго непріятеля ровнымъ числомъ на коронныхъ и литовскихъ проторяхъ, потому что великій государь никакихъ поборовъ и податей, которыя сбирывались въ казну королевскаго величества съ его экономій, въ свою казну собирать не изволить, а укажеть всякіе поборы и подати раздавать ратнымъ людямъ. Ты упоминалъ о дачъ милліоновъ Ръчи Посполитой: но великій государь владъеть своимъ Россійскимъ государствомъ и впредь его содержать можетъ по своему бодроопасному разуму безъ пріискиванія иныхъ государствъ куплею; такъ эту торговлю Ръчь Посполитая оставилабы. Если Ръчь Посполитая хочетъ имъть у себя государя премудраго, благочестиваго, въратныхъ дълахъ искуснаго, многонароднаго, и всякими годностями въ Европъ цвътущаго, то пусть обратится къ царскому величеству, пусть пришлеть пословь своихъ съ прошеніемъ, а государь отправить на елекцію своихъ пословъ съ полною мочью, которые и станутъ договариваться.»

Къ Тяпкину въ Варшаву посланъ былъ списокъ этихъ статей съ наказомъ: повидаться съ гетманомъ Пацомъ и говорить ему, чтобы онъ великому государю радънье свое показалъ, и свою братью пановъ и Ръчь Посполитую приводилъ, чтобъ они избрали себъ государемъ царское величество именно на этихъ статьяхъ.

4-го марта написанъ былъ этотъ наказъ Тяпкину, который между тъмъ находился въ затруднительномъ положеніи, не получая никакихъ грамотъ изъ Москвы; 25 февраля онъ обратился съ жалобою къ Матвъеву: «Милостивый государь отецъ и благодътель мой Артемонъ Сергъевичь! Преславши обыкновенное пренижайшее рабское мое поклоненіе, тебъ, милостивому моему государю отъ Превышняго Господа Бога яко многольтнаго

здравія, такъ и счастливаго и добропомысленнаго господствованія усердно тебъ государю присно желаю. По своей, государь, веліей ко мит отеческой милости изволишь втдать: и я на службт великаго государя въ Варшавъ за помощію Божією и его государскимъ жалованьемъ и твоимъ свъта и государя отца моего милостивымъ заступленіемъ живъ до воли Вседержителя нашего; только никогда не могу безпечаленъ быти, понеже чрезъ многія почты не токмо вижу писанія, ниже слышу о твоемъ, государя моего, здравін, котораго сердечно, любовною моею охотою радъ бы на всякъ часъ слышать и о немъ веселиться, яко неотмънный рабъ и желатель твоей, государя моего, милости. Понеже убо вся вещи ветхость ситдаетъ, а благодъянія же точію память во въки старътися не имать: сице же и у мене искушенная твоя, государя моего, отеческая благодать, ея же долженъ есмь въ сердцъ моемъ имъти, даже и до послъдняго издыханія моего. Наппаче же о спротствъ моемъ съ плачемъ прошу твоей, государя моего, милости: чего бы ради такъ забвенъ есмь? яко николи же чрезъ многія почты ненмамъ и на отписки и въстовыя письма мон изъ Минска и изъ Вильны и изъ Варшавы никакого государскаго указу по се число ко миж не бывало, и ни единыя ип о чемъ въдомости не имълъ; а сенаторы, государь, безпрестанно спрашивають, а наипаче о войскахъ его царскаго величества. Отъ нихъ только что услышу, а самъ во время безвъстенъ пребываю, отъ чего и зазоръ себъ не малый предъ другими резиденты имъю, понеже ко всъмъ чрезъ всякую почту письма доходять, а я уже въ Варшавъ по се число живу четвертую недълю, ни о чемъ неслышу. Пожалуй, премилостивый государь отецъ мой и благодътель, не прогнъвись на грубое письмо и прошенье мое, вели, государь, хотя малое что надлежить до въдомости мнъ посылать чрезъ всякую почту. Пословъ безмърно на елекцію желають, и говорять о томъ мнъ, чтобы я къ тебъ, государю, писалъ; а референдарь Литовскій, Павелъ Бростовскій съ великимъ прощеньемъ говорилъ мнъ и вельль къ тебь, государю, нарочно отписать, чтобы ты изволиль съ нимъ дружество имъть и любительнымъ письмомъ ссылаться, крыпко, государь, желаетъ твоей пріятной милости и частаго писанья.»

Жалуясь, что не получаеть извъстій изъ Москвы, Тяпкинъ должень быль жаловаться на Поляковь, что не дають ему во время посылать писемъ въ Москву, и что трудно получить отъ нихъ правдивыя извъстія: «Варшавскій почтомайстеръ двъ почты, не сказавъ мнъ, отпустилъ (жаловался резидентъ Матвъеву): сказалъ намъ, что отпустится почта въ среду; я изготовиль письма и послаль въ среду рано къ почтомайстеру, а онъ уже почту отпустиль еще въ понедъльникъ! Все это они дълають для своихъ лакомыхъ подарковъ, которыхъ много надобно въ годъ, если придется всъхъ дарить. Думаю, что ихъ резидентъ не очень много передарилъ нашихъ; а здѣсь услужитъ какимъ-нибудь пустякомъ, пустую въстишку принесеть и уже смотрить, чтобъ ему дали; такихъ лакомыхъ и лживыхъ людей н между погаными трудно найти. Я не только Варшавскому, но и Минскому, и Виленскому почтомайстеру добрые подарки далъ, чтобы только писемъ нашихъ не задерживали; также и отъдругихъ людей, что куплю, то и провъдаю, и Богъ въсть, какъ впередъ жить будетъ съ такими лакомцами. Тяпкинъ жаловался, что ему даютъ мало денегъ на дрова и конскій кормъ, который въ Варшавъ гораздо дороже, чъмъ въ Москвъ, именно давали по четыре рубля въ недълю. Свидерскій въ Москвъ имълъ у Матвъева два дня въ недълю-воскресенье и среду, а Тяпкину Литовскій канцлеръ Пацъ назначиль только одинъ разъ въ недълю, въ воскресенье послъ объда; Тяпкинъ потребовалъ у Паца, чтобъ позволено ему было посылать въ ихъ канцелярію переводчика и подъячихъ для провъдыванія въстей, также чтобы присылали къ нему авизы для прочтенія; но Пацъ отвъчалъ, что у нихъ канцеляріи нътъ и авизовъ никакихъ не бываетъ, а если нужно будетъ резидента о чемъ увъдомить, то это будетъ сдълано во время пріъзда его къ канцлеру въ воскресенье, въ случать же крайней необходимости канцлеръ за нимъ пришлетъ нарочно.» Поэтому, государь, и людей Свидерскаго не надобно пускать въ посольскій приказъ, писалъ Тяпкинъ Матвъеву. Отнюдь нималаго пріятства отъ канцлера себъ, кромъ гордости не имъю. Только архіепископъ зъло человъкъ благоувътливъ, учтивъ и низокъ; также и гетманъ Литовскій Пацъ и маршалокъ Литовскій Полубенскій ласковы мит явились, обсылали меня кормомъ, овощами и питьемъ.» Жалобы не прерывались: «Житье наше въ Варшавъ яко единымъ отъ убогихъ: никакого призрънія и почтенія не имъемъ; противъ господина Свидерскаго и вполовину не дано; развъ впередъ намъ лучше станетъ, когда король будетъ, а теперь очень мы имъ непотребны, только потому отказать не смъють, что ихъ резиденть въ Москвъ живетъ, боятся того, что Заднъпровская сторона становится подъ скипетръ великаго государя. Канцлеръ говорилъ мнъ, чтобы князь Григ. Григ. Ромодансвскій соблюдаль большую осторожность на счетъ гетмана Самойловича: Дорошенко пишетъ къ нему такія письма: «Мы другъ съ другомъ будемъ биться такъ, чтобы у насъ обоихъ войска были въ цълости; у меня протекторъ Турскій султанъ, а у тебя заступникъ царь, и если наши войска будутъ въ цълости, то мы отъ государей своихъ въ большой чести и милости будемъ. Лучше было бы, еслибы царское величество вельль всемь войскамь действовать вместе съ нашими.»

Получивъ изъ Москвы статьи на счеть королевскаго избранія, Типкинъ отправился съ ними къ гетману Пацу. Тотъ отвъчалъ: «Я, желая прислужиться царскому величеству, вмъсто съ Литовскими сенаторами, воеводою Троцкимъ Огинскимъ, маршалкомъ Полубенскимъ, референдаремъ Бростовскимъ, Виленскимъ каштеляномъ Котовичемъ, радълъ всъми силами, чтобы быть королемъ царевичу Өсодору Алексвевичу, и канцлера Литовскаго Кристофа Паца привель было на тоже доброе желаніе. Еслибы царское величество позволиль сыну своему быть католикомъ по нашему древнему праву, то мы бы, оставя всъхъ другихъ государей, выбрали царевича. Но въ статьяхъ, привезенныхъ Константиновичемъ отъ бояръ, объявлено, что быть королемъ самому царскому величеству; этого намъ сдълать нельзя, нельзя оставить королеву безъ супружества; но, что важите, объявлено, что великій государь и для пріобрътенія цълаго свъта католикомъ не сделается; объ этомъ намъ нельзя объявить панамъ польскимъ, да и некогда было говорить, потому что сеймики въ Литвъ и коронъ всъ кончились, и предложить это дъло некому, а безъ предложенія шляхть на сеймикахъ нельзя начинать дѣло.»

Въ апрълъ начались выборы. Послы папскій и цесарскій хло-потали за герцога Лотарингскаго. 28 апръля въ полъ рыцар-

скомъ держали ръчь послы Волынскіе, объявили, что они впередъ никакихъ податей въ казну королевскую платить не будутъ, потому что воеводы Московскіе разослали универсалы по всей Волынской земль и Подолін, запрещають давать подати въ казну королевскую; а войска царскія приближаются уже къ Полъсью, Заславлю, Острогу, и догадываются они, нътъ ли соглашенія у царя съ султаномъ, чтобы заодно промышлять надъ Польскимъ государствомъ. Многіе паны коронные говорили: «Во столько лътъ черезъ посольскіе договоры не могли мы вытребовать у царя Кіева, а теперь еще трудите стало, когда всю украйну царь отобралъ. Польскіе паны начали винить въ этомъ Литву; тутъ вмъщался въ ихъ ръчи посоль цесарскій и спросиль у коронныхъ: «Въдь украйна оставалась въ вашихъ рукахъ?» и, услыхавъ отвътъ, что украйна съ Дорошенкомъ поддалась султану, сказалъ: «За что же вы сердитесь? лучше пусть владъетъ ею государь христіанскій и вашъ союзникъ!» Троцкій воевода Огинскій говориль также въ защиту царя: «Трудно на васъ угодить, господа коронные! въ прежніе годы, когда царь не давалъ вовсе помощи противъ Татаръ, то вы съ сердцемъ говорили, что онъ поступаетъ не по договору; а теперь, когда царь сталъ помогать и всю украйну изъ-подъ султанскаго подданства освободилъ, сердитесь и говорите, что онъ всю украйну отъ васъ отобралъ!»

8 мая провозглашенъ былъ королемъ великій гетманъ коронный Янъ Собъскій. 11 мая, по требованію Троцкаго воеводы Огинскаго, Тяпкинъ послалъ къ нему переводчика Лаврецкаго, и воевода говорилъ: «Писали мы къ царскому величеству, просили себъ въ короли царевича Өеодора Алекстевича; удивительно намъ, почему царское величество не изволилъ исполнить наше желаніе. А теперь своею силою, посулами и тайнымъ сговоромъ подканцлера Литовскаго Радзивила и всъхъ Сапъговъ, которымъ многія сотни тысячь золотыхъ роздалъ, сталъ королемъ гетманъ Янъ Собъскій. И хотя гетманъ Михайла Пацъ, и канцлеръ, и я, и другіе паны литовскіе противились этому и стояли кръпко отъ самаго избранія его, съ 8 мая до 11-го, только теперь пришлось и намъ позволить по неволъ, а тайно конечно будемъ радъть, чтобы его какою ни есть смертію извести, и есть на то хорошіе способы. Собъскій намъ по-

тому нелюбъ, что онъ великій непріятель Московскому государству, и, надобно думать, что помирится съ султаномъ сейчасъ же; хочеть онъ пустить Турокъ на цесаря войною, чтобы отвлечь его отъ Франціи, а самому съ отрядомъ Турецкаго войска и съ Крымомъ идти непремънно на Московское государство. Но если онъ обнаружитъ намъреніе разорвать миръ съ царскимъ величествомъ, то мы, Литовскіе никакъ этого не позволимъ, если же возьмуть сплу коронные, то пусть будеть извъстно царскому величеству, что мы, прітхавши въ Литву, встми силами станемъ радъть, будемъ приводить всю шляхту Литовскую на сеймикахъ по повътамъ и по воеводствамъ, чтобы на войну съ Московскимъ государствомъ не давали никакихъ податей, ни войска ни одного человъка. Думаю, что мы со всею Литвою совству отложимся отъ коронныхъ и приклонимся къ царскому величеству, усмотря время. Хотя мы теперь по неволъ и позволили быть королемъ Яну Собъскому, потому что онъ многихъ коронныхъ и литовскихъ пановъ задарилъ, а иныхъ застращалъ, приведши подъ Варшаву войско коронное: однако мы его впредь королемъ имъть не будемъ.» Огинскій плакалъ, цъловалъ крестъ: «Отнюдь, говорилъ онъ, Литва не хочетъ воевать съ царскимъ величествомъ; пусть великій государь велитъ своимъ войскамъ поступать осторожно на Украйнъ, если случится быть вивств съ войсками коронными, а теперь бы изволилъ явить къ королю свою милость, не показываль бы ни въ чемъ жесточи, наблюдая, что впередъ отъ короля и отъ коронныхъ объявится, и если что объявится, то царскаго величества рати должны быть на рубежѣ Литовскомъ: и этимъ страхъ большой разгласится по всей Литвъ, и станетъ Литва отговариваться и помощи не дасть. Во всъхъ этихъ и въ другихъ своихъ дълахъ указалъ бы государь тайно ссылаться и промышлять съ гетманомъ Михаиломъ Пацомъ и со мною, не довъряя другимъ.»

Иное говориль Тяпкину подканцлерь Литовскій, князь Михаиль Радзивиль: «Ныньшній король во многихь случаяхь быль желателень къ царскому величеству: такъ, когда коронные гетманы отдали въ Крымъ боярина Василья Борисовича Шереметева, то онъ сильно противился этому несправедливому поступку, говорилъ, что они это дълаютъ не по христіанскому обычаю. А теперь, получивши корону, онъ еще больше желаетъ дружбы и любви съ царскимъ величествомъ. Напишите къ великому государю, чтобы онъ имѣлъ съ королемъ нашимъ истиниую дружбу и никакимъ ссорамъ не вѣрилъ, чтобы, какъ въ прошломъ году, такъ и теперь, велѣлъ своимъ ратнымъ людямъ промышлять надъ Крымомъ и надъ Азовомъ и тѣмъ отвести Татаръ отъ помощи войскамъ Турецкимъ, да и противъ Турокъ велѣлъ бы своимъ полкамъ съ польскими и литовскими войсками сближаться и за одно стоять.»

Узнавши, что король отложилъ коронацію и готовится выступить въ походъ, Тяпкинъ обратился къ Литовскому канцлеру съ требованіемъ, чтобы ему позволено было быть на резиденціи при королѣ въ обозѣ. — «Старый у насъ обычай, отвѣчалъ канцлеръ, что послы и резиденты ни только что въ обозъ съ королемъ, и никуда изъ Варшавы не ѣзжали.» Донося объ этомъ отвѣтѣ Матвѣеву, Тяпкинъ писалъ: «Трехдневнаго корма по сіе время миѣ не выдавали, ей, до конца изпроѣлись, и что было государскаго жалованья, рухляди, все издержали, а впередъ, Богъ вѣсть, какъ буду жить? А если королевское величество насъ съ собою не возьметъ, то не знаю, какой толкъ въ моей резиденціи будетъ?»

Московскому резиденту долго пришлось дожидаться кормовыхъ денегъ: денегъ не было въ казиъ королевской, послали занимать ихъ въ Данцигъ, повезли королевские брилліанты въ закладъ. Безъ денегъ нельзя было выступить въ походъ. Въ предстоящей страшной войнъ съ Турками была помощь только съ одной стороны-Московской. Сначала въ Варшавъ сильно безпокоились-какъ взглянутъ въ Москвъ на избраніе Собъскаго? безпокоплись, что долго не приходила поздравительная грамота отъ царя новому королю; наконецъ грамота пришла, и 11 іюля Тяпкинъ поднесъ ее королю. Подканцлеръ коронный Ольшевскій, епископъ Хельминскій, въ тайномъ разговоръ клялся резиденту, что король желаетъ съ царемъ истинной братской дружбы и соединенія силь противь Турокъ и Татаръ: «Если это соединение последуеть, говориль епископь, то силами обоихъ народовъ навърное прогонимъ Турка до Дупая, потому что мы уже знаемъ, какъ въ битвахъ съ Турками промышлять, только бы при нихъ не было Татаръ, которые нашему народу всегда тяжки. А христіанскіе народы, живущіе по Дунаю, Волохи, Сербы, Молдаване, Славяне какъ скоро заслышатъ, что царскія войска соединились съ польскими, то сейчасъ же пристанутъ къ нимъ, особенно къ людямъ царскаго величества; они всякими способами провъдываютъ, тайно и явно, какъ бы имъ далъ Богъ, чтобы царское величество съ королевскимъ были въ братской дружбъ и соединеніи, и тогда немедленно поддадутся обоимъ великимъ государямъ, потому что единовърные они христіане не только съ народомъ московскимъ, но и съ нами, римскими католиками, и хотя есть между нами въ въръ какое различіе, то несогласія эти произошли отъ гордости папы и греческихъ патріарховъ. Если же войска обоихъ народовъ Задунайскія земли у Турокъ отобьютъ, то этимъ самымъ получатъ способъ къ въчному покою.»

Новичка въ дълъ, Тяпкина сильно смущало разногласіе сужденій о король Янь и его намьреніяхь: «Дивные здысь вы народъ голоса! одни королевское величество очень благодарять, ставять такимъ мудрымъ и въ воинскихъделахъ искуснымъ, какого отъ двухъ сотъ лътъ у нихъ не бывало. Другіе считають его хитрымъ и лукавымъ, склоннымъ къ поганымъ. Одни утверждають, что идеть онь въ обозъ на оборону Ръчи Посполитой, будто непремънно хочетъ, соединясь съ войсками царскаго величества, сообща стать противъ бусурманъ. Другіе говорятъ, что идетъ въ обозъ нарочно, чтобъ ему ближе было съ Туркомъ и Крымскимъ ссылаться, чтобъ украйну имъ всю отдать, а себъ Каменецъ и другіе края завоеванные возвратить, а потомъ вмѣстъ съ Турками и Татарами идти на государство Московское. Одинъ Богъ въсть, кому изъ нихъ върить? Солдаты, которые долго служать, а жалованья не получають, приходять и явно говорять: еслибы втрное царское слово въ нашъ войсковой пародъ было пущено, что царское величество жалуетъ насъ и заслуженныя деньги объщаетъ заплатить вскоръ, то не только литовскіе, и коронные всъ пристануть и будуть ему государю служить противъ всякаго недруга. Староста Сахновскій, бывшій въ Москвъ, брался уговорить войско перейти на царскую сторону. »

12 августа вытхалъ король изъ Варшавы къ войску; кромт придворныхъ урядниковъ изъ сенаторовъ никто съ нимъ не по-тхалъ, разътхались вст по маетностямъ. Въ Варшавт остался

подскарбій коронный Морштейнъ—врагъ государству Россій скому: «Караула у меня на дворъ пътъ, писалъ Тяпкинъ, а воровство и убійство безпрестапныя: боюсь, чтобы не обокрали или не разбили; живу безъ дъла, испроълся и одолжалъ.»

Но московскаго резидента ждали еще большія пепріятности, когда въ Варшавъ узнали объ успъхахъ Турокъ въ украйнъ, о переходъ Ромодановскаго и Самойловича назадъ на восточную сторону Дифпра: «Сильно на насъ злобятся вертоглавы бъсовскіе, которые французскою завистію заражены и лакомствомъ задавлены», писалъ Тяпкинъ. Когда онъ послалъ подъячаго къ Морштейну съ вопросомъ, нътъ ли какихъ въстей изъ украйны? то подскарбій вельль отвычать ему: «Выстей у нась никакихъ нътъ, только Москва ваша утекла за Днъпръ позорно, никъмъ не гонимая, Турецкихъ войскъ не видавши, пушки всъ погубила и больше 10,000 войска потопила, хорошо бы, еслибы и вся пропала!» — «Живя въ Варшавъ, продолжалъ жаловаться Тяпкинъ, я всякія въдомости покупаю дорогою цъною; которые были со мною въ дружбъ, и тъ уже начинаютъ отказывать, хотятъ награжденія, говорять не стыдясь, что они въдомости сами покупаютъ дорогою ценою, рискуютъ и здоровьемъ, навлекая подозръніе. Аврамъ Сокольскій, староста Сахновскій очень доброхотень, въры благочестивой, во всемъ съ радостію царскому величеству служить хочетъ: радъ бы, говоритъ, поъхать и къ границамъ для провъдыванія, да нечъмъ подияться! проситъ жалованья; а Сахновскій этотъ очень способенъ и достовъренъ. А что къ митрополиту Винницкому Антонію послано чрезъ того же Аврама большое жалованье, то отъ него не слыхать никакого доброхотства, не пишетъ ко миъ ничего.»

Единственною цѣлію сношеній Польскаго правительства съ Русскимъ въ это тяжелое для Польши время было убѣдить царя подать болѣе дѣятельную помощь въ войнѣ Турецкой, соединить свои войска съ войсками королевскими. Не довольствовались заявленіемъ этого желанія резиденту Русскому, и въ сентябрѣ прислали въ Москву извѣстнаго уже здѣсь Самуила Венславскаго. Посланникъ, по обычаю, привѣтствовалъ великаго государя пышною рѣчью; поздравляя съ новымъ (сентябрьскимъ) годомъ отъ имени польскихъ и литовскихъ народовъ, желалъ, чтобы Алексѣй Михайловичь побѣдами, долголѣтіемъ,

изяществомъ равенъ былъ Казимиру III-му и Сигизмунду I-му, слылъ бы у государей христіанскихъ миротворцемъ, уподобился бы счастіемъ Гераклію, долгоденствіемъ Юстиніану, воскресиль бы память Карла Великаго: какъ тотъ на западъ, такъ бы теперь царь на востокъ, вмъстъ съ королемъ польскимъ, под-

держалъ падающую корону цесарскую.

На объявление стараго требования о соединении войскъ, Матвъевъ отвъчалъ Венславскому, что Турки побили царскія войска въ Ладыжинъ, а войска коронныя и литовскія съ тылу на пепріятеля не пошли, чемъ возбуждено сомивийе въ царскомъ величествъ. Еслибы въ то время, какъ непріятель вошелъ въ украйну, король со встмъ своимъ войскомъ двинулся на него, то царскія войска, бывшія въ тоже время на украйнъ, непремънно бы соединились съ польскими; но король сделать этого не захотълъ, и Турки опустошили украйну; за этою пустотою царскимъ войскамъ нельзя идти впередъ на ту сторону Диъпра, хотя они всегда стоятъ въ готовности. Король желаетъ соединенія силь, когда войска Турецкія обратились въ его сторону, а какъ непріятель былъ на украйнъ, то Поляки на него не шли. Царскія войска хотя и истомились, однако стоять въ готовности на украйнъ, а королевскихъ войскъ и теперь на украйнъ нътъ: такъ какъ же соединиться войскамъ? Король послалъ тебя сюда, зная навърное, что Турки идутъ въ украйну, а самъ за ними не пошелъ. — «Король былъ обнадеженъ: ханъ прислаль ему сказать, чтобы войска польскія не двигались», сказаль Венславскій. — «Мы только еще подозрѣвали, а теперь выходитъ прямо, что король хана послушалъ; ясно, что войска непріятельскія приходили на украйну съ королевскаго совъта!» возразилъ Матвъевъ. Венславскій: «Если непріятель изъ украйны уже вышель, то пусть царскія войска хотя перейдуть на другую сторону Дивпра». Матввевь: «До веспы наши войска будутъ на этой сторонъ; а на весну какое непріятельское намъреніе будеть, въ то время оба великіе государи стануть между собою ссылаться. Что же касается до общаго мира съ Турками, то царское величество на миръ согласенъ, только былъ бы онъ прибыленъ обоимъ великимъ государямъ.»

Въ грамотъ, отправленной съ Венславскимъ къ королю, царь писалъ, что соединение войскъ за осеннимъ и наступающимъ

зимнимъ временемъ невозможно: «Ваше королевское величество желаете теперь соединенія войскъ, видя, что такая великая сила бусурманская въ государства ваши валится; а еслибы бусурманскія войска въ государства ваши не обратились, то, надобно думать, вы бы этого соединенія силъ и не пожелали. Однако мы своимъ войскамъ, какъ они ни истомились, по домамъ расходиться не вельли, приказали имъ стоять на отпоръ непріятелю и пошлемъ къ нимъ на помощь многихъ людей. Мы вамъ помогать готовы, только бы ваше королевское величество съ чинами Ръчи Посполитой и Великаго Княжества Литовскаго изволили сложить сеймъ вольный и постановить, какъ непріятелю сообща отпоръ дълать, чтобы это постановленіе было кръпко и постоянно, а не такъ бы, какъ теперь со стороны вашего королевскаго величества дълается: кто хочетъ, тотъ противъ непріятеля и идетъ.»

Уполномоченнымъ, отправленнымъ на новые Андрусовскіе съёзды, двоимъ князьямъ Одоевскимъ, боярину князю Никитѣ Ивановичу и стольнику князю Юрію Михайловичу съ товарищами, былъ данъ наказъ: о соединенін силъ коммиссарамъ отказать, и въ договоры не вступать. Но польскіе коммиссары Марціанъ Огинскій, воевода Троцкій и Антоній Храповицкій, воевода Витепскій съ товарищами грозили, что если соединенія силь не произойдеть, то Поляки по неволь должны будуть заключить миръ съ Турками. На счетъ вѣчнаго мира согласиться не могли, потому что коммиссары не хотъли уступить Москвъ въ въчное владъніе тъхъ городовъ, которые уступлены были ей по перемирію; объ увеличеніи лътъ перемирія они не хотъли говорить безъ договора о соединеніи силъ. «Если, говорили коммиссары, соединение силъ не послъдуетъ и Кіевъ не будетъ отданъ, то мы его саблями станемъ отыскивать; у насъ теперь государь вопиственный, который не только Кіевъ, но и другіе города отыскивать будеть; можеть онь оборониться отъ непріятеля и безъ царской помощи»! По этому случаю Алексъй Михайловичь написалъ Собъскому: «Великіе послы съвзжаются для умноженія братской дружбы между ихъ государями, а не для угрозъ; неприлично стращать мечемъ того, который и самъ, за помощію Божією, мечь въ рукахъ держить: въ томъ свидътельствуетъ прошлая война. О Кіевъ вашимъ коммиссарамъ говорить не годилось! Кіевъ задержанъ за многія и неисчетныя съ вашей стороны намъ безчестья и досады въ пропискахъ нашего имени и титула и въ печатныхъ книгахъ: въ грамотахъ, отправленныхъ изъ вашей канцеляріи, пишутъ меня Михаиломъ Алексфевичемъ! Кіевъ задержанъ также за несчетные убытки при вспоможеніи вашему королевскому величеству противъ султана и хана Крымскаго. Вы отдали султану украйну, въ которой и Кіевъ: такъ можно ли послъ того вамъ отдать Кіевъ»? Андрусовскіе переговоры тапулись съ половины сентября до конца декабря и кончились инчъмъ, а между тъмъ Собъскій въ своихъ грамотахъ не переставалъ умолять царя о немедленномъ вспоможеніи, увъдомляя о своихъ успѣхахъ, выставляя, что теперь самое удобное время ударить сообща на

врага и очистить страны придунайскія.

8-го декабря прітхаль въ Варшаву съ царскою грамотою подъячій Тимовеевъ, вельно ему отдать грамоту королю непремънно при резидентъ Тяпкинъ. Тяпкинъ отправился къ канцлеру Пацу, объявиль царскій указъ и потребоваль, чтобы отпустили ихъ немедленно съ Тимоосевымъ въ обозъ королевскій.—«Въ опасной грамоть, отвъчаль Пацъ, написанъ одинъ подъячій, а резидентова имени нътъ: подъячему и будетъ отпускъ безъ задержки, а тебъ ъхать съ нимъ невозможно: по обычаю польскому вст резиденты обязаны жить въ столицт. » — «Присланъ особый царскій указъ, чтобы мнъ вхать съ подъячимъ», возражалъ Тяпкинъ. — «Вольно царскому величеству указъ свой присылать о чемъ ему угодно, отвъчалъ Пацъ: только удивительно, для чего въ опасной грамотъ о твоемъ отпускъ ничего не упомянуто! Отпустить тебя нельзя, потому что недавно король прислалъ указъ: если царское величество выступить изъ Москвы съ войсками въ Путивль, какъ объявлено королю, и если резидентъ королевскій будетъ въ этомъ походъ, то пусть и Тяпкинъ ъдитъ въ обозъ королевскій; если же царское величество и резидентъ польскій останутся въ Москвъ, то и Тяпкинъ долженъ оставаться въ Варшавъ».

Положили, что канцлеръ спишется съ королемъ, а Тимовеевъ будетъ ждать въ Варшавъ отвъта. Въ этомъ ожиданіи онъ успѣлъ поссориться съ резидентомъ: пріѣхавшіе съ нимъ приставъ посольскаго приказа Репьевъ и двое Смоленскихъ рей-

таръ стали ходить по корчмамъ и, напившись, стали бросаться ночью на Поляковъ съ саблями и ножами, стаскивали платье, отнимали деньги; караулъ схватилъ буянбвъ и съ уликою, съ обнаженными саблями и пограбленными вещами прямо препроводилъ къ Тяпкину, потому что они назвались людьми Русскаго резидента. На другой день Литовскій канцлеръ и Варшавскій губернаторъ прислали къ Тяпкину съ выговорами и требованіемъ расправы съ виноватыми. Тяпкинъ препроводилъ ихъ къ Тимовееву, чтобы расправился съ ними тотъ. Но подъячій принялъ сторону пристава и рейтаръ, сталъ бранить Тяпкина при всъхъ Русскихъ людяхъ, называлъ коварникомъ и Тяпкинъ послалъ на него жалобу государю.

15-го февраля 1675 года Тимовеевъ отправился къ королю одинъ-Тяпкина не пустили, а стали стращать его миромъ короля съ Турками, которые послѣ того пойдутъ на Московское государство. Прітзжалъ къ Тяпкину Венявскій, довъренный человекъ у короля и подъ великою клятвою разсказывалъ, что король хочетъ двинуться ко Львову не для сейма и не для коронацін, а для заключенія мира съ Турками, Татарами и Дорошенкомъ, потому что бусурманы объщаютъ возвратить королю всь завоеванія, но съ темъ, чтобы король пропустиль чрезъ свои владънія Турецкое и Татарское войско въ Московское государство. Магометане Казанскіе, Астраханскіе, Спопрскіе и даже живущіе въ самой Москвъ слезно просять султана, чтобы онъ какъ Богъ ихъ и царь, избавилъ ихъ изъ работы христіанской, объщають, что какъ скоро почують пришествіе рати Турецкой и Татарской въ Московское государство, то немедленно и единодушно встанутъ на него. Но если, закончилъ Венявскій обычнымъ припъвомъ, если царское величество дастъ на весну помощь королю войсками, то никакихъ трактатовъ съ Туркомъ не будетъ». Тимовеева отпустили не прежде, какъ онъ объщалъ подскарбію соболей на 30 рублей; поэтому случаю Тапкинъ писалъ Матвъеву: «Такое наше здъсь житье, что и въ самыхъ постановленныхъ между государствами дълахъ безъ купли обойтись трудно»! По прежнему Тяпкинъ жалуется, что трудно достать ему правдивыхъ въдомостей, потому что много составныхъ проектовъ разсъвають каждый по своему желанію, чрезъ обычные свои вертоглавные концепты. Кручинятся и нарекаютъ безпрестанно, что помощи не получають отъ царскаго величества, а того будто не видятъ, что сами между собою перегрызлись и разбрелись врознь; войско Литовское лежить на хлъбъ въ пяти стахъ верстахъ отъ Браславля: думаю, что оно на помощь къ королю на завтрашній день не поспъетъ. Дъйствительно старый врагъ Собъскаго, гетманъ Литовскій Михаилъ Пацъ отступиль съ своимъ войскомъ отъ коронныхъ полковъ; старшій братъ гетмана, стражникъ Литовскій Бонифацій Пацъ объясняль Тяпкину это отступленіе темь, что король хочеть помириться съ Турками и вмъстъ съ ними обратиться или на Москву или на императора, но что Пацъ и вся Литва отнюдь этого не позволять. Пацъ жаловался, что король самовластвуеть, паны радные только и слышать отъ него: «ваше дѣло передо мною стоять, слушать и исполнять то, что я приказываю». — «Польскіе сенаторы, говориль Пацъ, привыкли, чтобы государь обо всемъ ихъ спрашивался, ихъ слушалъ, что ему нужно домогался съ прошеніемъ, а этотъ не такъ поступаетъ. Избраніе царевича теперь могло бы легко совершиться, пока Собъскій не коронованъ».

Тяпкинъ не переставалъ тревожить государя слухами, что Московскому государству предстоитъ большая опасность: французскій король употребляеть вст средства, чтобы примирить Польшу съ Турціею и весною двинуть ихъ на Москву, а Швеція союзница Францін: «поэтому нужно, писалъ резидентъ, какъ въ украйнъ, такъ и по шведской и на другихъ границахъ чуткое ухо наставить и осторожность войсковую имъть, чтобы тъмъ французскимъ концептамъ не допустить и лаптей сплести, не только сапоговъ сшить, въ которыхъ бы могли ногу свою протянуть въ государство Московское, и яко дымъ да исчезнутъ.» Но туть же резиденть доносиль, что канцлерь литовскій съ клятвою увъряль его въ ложности всъхъ этихъ слуховъ; канцлеръ повторялъ старое, что не могутъ они надивиться, почему московскія войска не соединяются съ польскими, а ведуть войну особо, въ отдаленныхъ сторонахъ и этимъ даютъ непріятелю возможность легко взять верхъ, нападши на каждаго по рознь; собыють Турки съ поля Поляковъ-Русскія войска и не узнають объ этомъ, наступять на московскія силы-Поляки ничего не будутъ объ этомъ знать; невозможно войску отъ войска дальше десяти миль быть. Если помощи не будетъ, то по неволъ Ръчь Посполитая позволитъ королю мириться съ Турками на какихъ придется условіяхъ, кромъ условія союза противъ государства Московскаго.»

Донося о польскихъ жалобахъ, Тяпкинъ не переставалъ, въ письмахъ къ Матвъеву, жаловаться на свое положение въ Варшавъ и просить объ отозваніи: «Умилосердися государь, милосердый мой отецъ! Ежели уже всячески не возможно меня отсюда взять или перемънить, то вели обослать государскимъ жалованьемъ денежнымъ, а не соболями, и на раздачу прислать деньгами же. Я бы здъсь не дорожеМосковскаго для раздачи купилъ соболей, какихъ надобно, а то Василій Тимовеевъ привезъ самые плохіе и подопрълые, а лучшіе себъ взялъ. Хотя и послъднюю деревнишку вели отписать на великаго государя, а меня удоволить государскимъ жалованьемъ, чтобы я здъсь не скитался, занимая по людямъ, и въ зазоръ отъ иноземцевъ не былъ. А нанпаче, смилуйся, государь, Господа ради, вели перемѣнить, въ иную страну куда ни изволишь послать, всюду готовъ. Паки и паки, милосердый государь отецъ, смилуйся! Ей, государь, резиденты здёсь всёхъ государей богатые и ближніе люди, консиліарами королей своихъ титулуются и полнымъ жалованьемъ обсылаются; а у меня семья: я съ сынишкомъ самовторъ, подъячихъ два человъка, священникъ, шесть человъкъ стръльцовъ, людишекъ четыре человъка, безъ которыхъ трудно обойтись, шесть лошадей, и на всъхъ тъхъ помянутыхъ выходить за всякую пищу и за дрова, кромъ починки и новаго платья и служивой рухляди, по 3 рубля на день. Полковники кормовые на Москвъ великіе кормы на мъсяцъ берутъ не только себъ, но и конямъ: а мнъ, будучи въ чужомъ государствъ, особенно между такими льстивыми и злыми народами, кромъ государской милости и твоего отеческаго призрънія, надъяться не начто. Скоро всъхъ мнъ придется отпустить отъ себя, лошадей избыть и остаться въ самомъ маломъ числъ, если твоего отеческаго призрѣнія не получу.»

Въ апрълъ резидентъ далъ знать, что противъ Собъскаго большая партія въ разныхъ сословіяхъ, которая никакъ не хочетъ допустить его до коронаціи; противъ него главныя воеводства, Краковяне, Великополяне, Мазуры, Львовское воеводство

со всеми Русскими странами, Литва и Жмудь; во всехъ этихъ областяхъ очень любятъ королеву Элеонору, хотъли бы, чтобы царевичь Өеодоръ женился на ней, и былъ ихъ государемъ, если же этого не льзя, то соглашаются имъть государемъ короля шведскаго опять съ условіемъ женитьбы на Элеоноръ; императоръ очень хлопочетъ объ этомъ по тремъ причинамъ: во первыхъ, желательно ему породинться съ шведскимъ королемъ; во вторыхъ, видъть на сосъднемъ престоль близкаго свойственника; въ третьихъ, и больше всего, отвлечь Швецію отъ союза съ Франціею. Отъ этого, говорять, король Янъ приходить въ отчаяніе, и отъ великой печали слабъеть въ здоровьи. «Впрочемъ, добавляетъ Тяпкинъ, нътъ въ нихъ ничего постояннаго, потому что какъ вольные народы, имфютъ уста самовольные и незатворенные, что хотять, то поють, одинь такъ, другой пнакъ, и ни одному върить нельзя; върнъе всего то, что когда Собъскій въ Польшу явится, то на банкетахъ голоса противниковъ виномъ разогръются, и вмъсто словъ нежелательныхъ, завопять: вивать! вивать! Другіе деньгами и почестями успокоены будутъ. Нътъ ни малого постоянства въ здъшнемъ иародъ, нельза узнать, кто изъ нихъ правъ или кривъ: всъ красомовцы, вст мудры, вст крутятся ехиднымъ поползновеніемъ, не только головами но и самыми душами, больше желають несытое свое лакомство удовольствовать, нежели добру общему прибыли и правды».

Не смотря однако на такіе отзывы о Полякахъ, Тяпкинъ сталъ явно склоняться къ тому, что необходимо исполнить желаніе польскаго правительства, дать сильную помощь и соединить царскія войска съкоролевскими: это было, по мнѣнію резидента самое лучшее средство разорвать факціи французскую и шведскую, которыя зія ютъна государство Московское. Польскій резидентъ Свидерскій доносилъ королю изъ Москвы, что царскія войска стоять на готовѣ по всей западной границѣ, начиная отъ Новгорода Великаго, по неизвѣстно, куда двинутся. «А я, писалъ Тяпкинъ Матвѣеву, я безвѣстенъ и безсловесенъ пребываю, потому что очень рѣдко писанія изъ государственной палаты ко мнѣ бываютъ, а когда и приходятъ, то не пишется ни о какихъ войсковыхъ и другихъ вѣдомостяхъ, которыя здѣсь надобны; отъ этого великую укоризну терплю отъ канцлера и

другихъ: о чемъ ии спросятъ—не въдаю. И если впередъ такъ глухъ буду и безвъстенъ, то предаюсь подъ твое высокое разсужденіе, что изъ такого безпотребнаго житья моего здъсь вырости можетъ?» Продолжались и жалобы на крайнюю нужду: въ началъ іюня Тяпкинъ писалъ Матвъеву, что принужденъ былъ заложить свою ферязь. Чтобы вырваться какъ-нибудь изъ Варшавы, резидентъ прибътъ къ хитрости, писалъ, будто върный человъкъ извъстилъ его о большомъ въ нъсколько милліоновъ кладъ князей Шуйскихъ въ Смоленскъ, и что онъ, Тяпкинъ, если будетъ вызванъ въ Москву, можетъ обстоятельно разсказать объ этомъ кладъ, написать же не можетъ. Не надъясь на полный отзывъ изъ Польши, Тяпкинъ просилъ дать ему полкъ и отправить на помощь къ королю: тамъ при войскъ онъ, по крайней мъръ, самъ все бы видълъ, а не покупалъ ав и зы, какъ въ Варшавъ.

Наконецъ изъ Москвы пришло резиденту позволение объщать Полякамъ скорую помощь, вследствіе чего Тяпкинъ былъ вызванъ къ королю во Львовъ. Въ іюль онъ поскакалъ туда, но не на радость: король и паны были встревожены тъмъ, что слухи о движенін царских войскъ начали стихать; несчастному резиденту не было покоя отъ выговоровъ; а тутъ еще новая непріятность: священникъ, бывшій съ Тяпкинымъ въ Варшавъ, отправленъ былъ въ Москву, и здъсь началъ наговаривать на резидента Матвфеву: «Я умолилъ его честью тать въ Москву, писалъ Тяпкинъ: потому что не могъ долго сносить позора отъ Римскихъ духовныхъ и другихъ лицъ: извъстенъ онъ сталъ въ Варшавъ во всъхъ корчмахъ: бунтовщикъ, ссорщикъ, ненавистникъ всякаго добраго человъка, пьяница, колдунъ, совершенный кумпрослужитель! на всякій часъ мало ему было по квартъ горълки, а пива выходило на него по бочкъ въ сутки; умилосердись, не върь его вражескимъ ръчамъ, помилуй, вели меня хотя на время взять, а его подержать до той поры.»

7 августа резиденть быль позвань въ обозъ королевскій для принятія грамоты Собъскаго къ царю; прежде отдачи грамоты король велъль подканцлеру литовскому сказать Тяпкину: «Въ этой грамотъ королевское величество прилагаетъ новыя просьбы о помощи, которая съ давняго времени только объщается, а не дается; королевское величество съ оскорбленіемъ этому уди-

вляется, и ты, резидентъ, эти мои слова напиши ближнему боярину Матвъеву.» Въ Москву съ королевскою грамотою отправляль Тяпкинъ сына своего, котораго туть же представиль Собъскому; молодой Тяпкинъ благодарилъ короля за «его государское жалованье, за хлъбъ и соль и за науку школьную, ко-. торую употребляль, будучи въ его государствъ. » Ръчь эта говорилась полатынъ, «довольно переплетаючи съ польскимъ языкомъ, какъ тому обычай наукъ школьныхъ належитъ.» Отецъ хвастался, что сынокъ «такъ явственно и изобразительно орацію свою предложиль, что ни въ одномъ словъ не запнулся.» Король поблагодариль оратора сотнею золотыхъ червонныхъ и 15-ю аршинами краснаго бархата. 12 августа пришла царская грамота съ извъщеніемъ, что киязь Ромодановскій и гетманъ Самойловичь получили указъ двинуться къ Дифпру, куда для соединенія съ ними должны придти всѣ коронныя и литовскія войска. — «Этому статься теперь нельзя, говорили паны: это значить открыть непріятелю польскіе края; Львовъ и другіе города, непріятель только въ 12 миляхъ отъ Львова, около Злочева, Збаража воюетъ. Пусть царскія войска переправляются за Дивпръ и соединяются тамъ съ ивкоторыми частями польскихъ войскъ, которыя ихъ ждутъ, и пусть промышляютъ надъ Дорошенкомъ, потому что при немъ очень мало козаковъ и Татаръ, а затъмъ бы и самыя большія ратп царскаго величества вооружались. Въ прошломъ году выговорили, что зимою трудно воевать за Днъпромъ, и потому царскія войска явятся туда весною; теперь не только весна, но и лъто все проходитъ. Когдажь мы дождемся вашихъ войскъ? Степью и зимою трудно за стужами и непогодами, весною голодно, лѣтомъ жарко!»

Въ августь пришло письмо отъ Ромодановскаго и Самойловича къ гетманамъ короннымъ, что царскія войска уже подъ Дифпромъ и ифкоторые отряды ихъ перешли рфку и соединились съ отрядами польскими. Король очень обрадовался и прислалъ дворянина своего съ этою вфстію къ Тяпкину. Между тфмъ непріятель истреблялъ города недалеко отъ Львова, порывался и на самый обозъ королевскій. Король выступилъ изъ обоза, взявши съ собою и русскаго резидента. Последній писалъ Матвфеверу, что войска польскія очень стройны и охочи къ битвф, только между старшинами большое несогласіе. Знатные и чест-

ные люди прямо говорили Тяпкину: «Хотя король съ гетманами и вышель въ поле, однако каждый изъ нихъ радъ бы былъ, чтобы на кого-нибудь непріятель напаль, а другой бы о томъ будто и не слыхаль; развъ самъ Богъ смилуется надъ христіанскимъ народомъ и дастъ намъ помощь и соединеніе.» Тяпкинъ отвѣчалъ имъ: «Чего же ваша Польша и Литва негодуютъ, что наши войска съ вами до сихъ поръ не соединяются, когда вы сами между собою не можете согласиться? Посторонняго государявойска, видя ваши такія другъ съ другомъ злохитрыя факціи, слыша, какъ вы злоръчите своего монарха, могутъ ли вамъ върить и соединяться съ вами.» На это быль одинъ отвътъ: «Слушна твоя рація, господине резиденте!» Литовскій гетманъ Пацъ вздумаль было подсмъяться надъ Тяпкинымъ и въ большомъ собраніи сталь ему говорить: «Видите, господинь стольникь, что король и мы всъ съ малою горстью людей безпрестанно въ полъ обращаемся и отпоръ даемъ недругу; а ваши московскіе полки, которыхъ говорятъ, тысячь полтораста и больше, развъ только съ горъ Кіевскихъ на насъ смотрѣть будутъ, что надъ нами станется? И если хотя одинъ Татаринъ подбъжитъ подъ Кіевъ, то они всв отъ него въ валъ схоронятся и показаться не посмъютъ, а послъ на Коммиссін будутъ оправдываться, что ходили на помощь Полякамъ.» Резидентъ ловко отшутился: «Господинъ гетманъ! сказалъ онъ Пацу: недпвись войскамъ царскаго величества, что не поспъшили къ тебъ на помощь; можетъ быть медленность ихъ не безъ причины: бояре и воеводы слышатъ о чрезвычайно скоромъ сборъ войскъ польскихъ и литовскихъ. Ваша гетманская честность не очень давно изволила прибыть на помощь къ королевскому величеству не съ Кіевскихъ горъ, а изъ Виленскихъ долинъ. Твоя честность очень скоро отчизну свою оборонилъ и прибылъ на помощь, когда Турки взяли уже 24 города!» Пацъ разсердился: «Ни одинъ Москаль мнѣ такъ остро не говаривалъ,» повторялъ гетманъ, и прислалъ къ Тяпкину съ требованіемъ, чтобы сейчасъ же отдаль ему долгъ — 1000 золотыхъ польскихъ. Но резидентъ упросилъ его чрезъ іезунтовъ, чтобы подождаль еще мъсяцъ. Тяпкинъ не могъ нахвалиться обращеніемъ съ собою короля: «Самъ велъль мнъ у себя всегда быть въ покояхъ, какъ будетъ надобность, разговариваетъ со мною очень милостиво, когда помяну имя великаго государя, всегда снимаетъ шапку и говоритъ о немъ государъ любезно со всякою учтивостію.»

Впрочемъ резидентъ скоро оставилъ короля и возвратился во Львовъ. Здъсь онъ подружился съ епископомъ Львовскимъ Іосифомъ Шумлянскимъ и вошелъ въ переписку съ Антоніемъ Винницкимъ, епископомъ Перемышльскимъ. Антоній прислалъ къ нему своего секретаря, который въ тайномъ разговоръ началъ просить совъта, какъ бы у великаго государя получить митрополію Кіевскую, потому что Тукальскій умеръ, а онъ Антоній имфетъ привилегію на митрополію отъ двухъ королей польскихъ. «Какъ господинъ епископъ, отвъчалъ Тяпкинъ, върно великому государю служить и его государскую милость помнить, такую можетъ за свои заслуги и награду получить.» Въ письмъ своемъ къ Антонію резидентъ объяснился подробнъе, выразилъ удивленіе свое, что епископъ только теперь припомнилъ милость великаго государя, за которую, неизвъстно, заплатилъ ли хотя одною молитвою или одною безкровною жертвою, и только теперь отозвался съ своимъ служебнымъ желаніемъ.»

Походъ королевскій кончился ничьмъ: непріятель спокойно вышель изъ границъ королевства, обремененный добычею: «Поляки, пишетъ Тяпкинъ, проводили Турокъ, какъ милыхъ гостей, одаривши ихъ безчисленными дарами изъ душъ православныхъ, проводили за самый Диъстръ, мало не до Дуная. Когда же увидали, что Турки и Татары изъ Валахін вышли, то обнаружили здъсь великую храбрость надъ церквами и монастырями благочестивыми, стали до основанія ихъ разорять и жечь, церковныя утвари разбойнически расхитили, нъскольско епископовъ и многихъ игуменовъ и священниковъ до смерти побили; въ церквахъ съ конями стояли и, что еще хуже, съ невольницами почевали; и теперь по маетностямъ своимъ стадами, какъ безсловесныхъ, гонятъ невольниковъ Волошскихъ. Православные христіане во Львовъ сильно объ этомъ вздыхаютъ и плачутъ, опасаясь, чтобъ и надъ ними латинская прелесть окончательно не взяла верха. Слышу отъ благочестивыхъ духовныхъ и мірскихъ, что ихъ владыки здёсь только мантіею благочестивой въры восточной украшаются, внутри же тяжки св. церкви, какъ волки, и больше римскому костелу похлебствують, чемъ церкви Божіи защищають:»

Тяпкинъ въ своихъ донесеніяхъ не нахвалится дружелюбнымъ обращеніемъ съ собою цесарскаго резидента Зеровскаго: «во всемъ братолюбно со мною дружбу и согласіе имъть желаетъ въ равенствъ; только я не могу съ нимъ равняться, потому что онъ очень богатъ и славенъ, ъздитъ въ позолоченой каретъ шестернею, а у меня двъ клячи насилу живы, и тъхъ кормить нечъмъ.»

Мы видали, какъ австрійскіе послы играли роль посредниковъ при заключеніи мира между Россіею и Польшею, когда дъло шло безъ избранін царя Алексъя въ преемники Яну Казимиру. Послъ. неблагопріятный обороть дъль, сильное желаніе окончить войну, истощаешую въ конецъ государство, заставляли цари снова обращаться къ посредничеству императора Леопольда. Но это обращение было похоже на старание утопающаго схватиться за соломину, и происходило отъ очень недостаточнаго знанія тогдашнихъ европейскихъ дворовъ и ихъ отношеній. Польское правительство, болье опытное отклоавстрійское посредничество. Вънскій дворъ объяснялъ это интригами польской королевы-француженки, которая хочетъ видъть родственника своего, Французскаго принца на польскомъ престоль, объясняль союзомъ Яна Казимира съ ханомъ Крымскимъ, а чрезъ хана и съ султаномъ Турецкимъ, что все ставило Польшу во враждебныя отношенія къ Австрін. Но Москвъ было отъ этого нелегче: она не переставала требовать содъйствія къ прекращенію тяжкой войны. Какъ будто въ насмышку въ концъ 1661 года австрійскій посоль Августинъ фонъ Майербергъ объявивъ, что Турецкое войско вторгиулось въ императорскія владінія, и просиль, чтобъ царское величество изволиль мысль свою объявить, какъ бы противъ общаго христіанскаго непріятеля бусурмана вспоможенье учинить ратными людьми? Думный дьякъ Алмазъ Ивановъ отвъчалъ на это: «Сами знаете, что польскій король, непріятель нашего государя, съ бусурманомъ въ союзъ, слъдовательно цесарскому величеству надобно стараться о томъ, какъ бы польскаго короля отъ бусурманскаго союза оторвать и съ царскимъ величествомъ привести къ прежней братской дружбъ и любви. Когда оба эти государя будуть въ мире, то надеживе будеть мысль противъ общаго христіанскаго непріятеля. Цесарскому величеству можно

помирить великаго государя нашего съ королемъ Польскимъ способомъ внъшнимъ и духовнымъ: внъшнимъ-войною, духовнымъ-клятвою, потому что въра у нихъ одна папежская, а папа издавна имъетъ стараніе о томъ, чтобы всъ христіанскіе государи были въ совътъ, и съ бусурманами не дружились и союза не имъли. Вамъ извъстно, что теперь у царскаго величества непріятель польскій король, и вст войска наши стоятъ противъ Поляковъ: такъ, не помирясь съ польскимъ королемъ, начать войну съ другимъ великимъ непріятелемъ надобно раз-

судя. » Андрусовское перемиріе и потомъ нашествіе Турокъ на Поль-

шу перемънили отношенія: въ 1672 году русскій посланникъ майоръ Павелъ Менезіусъ потхалъ въ Втну съ извъстіемъ о взятін Каменца Турками, о вооруженіяхъ Россін, и съ вопросомъ: будетъ ли императоръ помогать Польшъ и какъ? Императоръ отвъчалъ, что онъ двигаетъ къ польскимъ границамъ большое и искусное войско. Избраніе Собъскаго и тревожныя въсти, приходившія изъ Польши о намъреніяхъ новаго короля заставили Алексъя Михайловича отправить новое посольство въ Въну въ 1674 году. Посланички-стольникъ Потемкимъ и дьякъ Черицовъ объявили цесарскимъ думнымъ людямъ осторожность: «На королевство польское избрали Яна Собъскаго, бывшаго гетмана, а княжества литовскаго сенаторы и все поспольство этому избранію противились, и склонились послѣ за великіе подарки изъ страха, потому что Собъскій привель съ собою ратныхъ людей, Краковъ и Варшаву своими пъшими людьми осадилъ, и не столько избраніемъ, сколько силою сдѣлался королемъ. Нъкоторыя особы говорили тайно, что Собъскій обоимъ государствамъ, какъ царскаго, такъ и цесарскаго величества великій непріятель и съ Турецкимъ султаномъ можетъ помириться вскоръ: французскій посоль изъ Варшавы уже пофхалъ къ султану, чтобы устроить этотъ миръ. Когда миръ состоится, то султанъ пойдетъ войною на цесарскія земли, чтобы не дать цесарю воевать французскаго короля, а король польскій съ частью войска Турецкаго и съ Крымомъ обратится на Московское государство. Ныпъшнимъ королемъ Польское государство въ послъднее искоренение придетъ, потому что онъ малолюденъ и съ Турками заключитъ миръ для того, что имѣнія его всъ на турецкой границъ».

Думные люди отвѣчали: «Когда былъ здѣсь вашъ посланникъ Менезіусъ, въ то время у императора было намѣреніе послать войско на Силезскую границу, въ помощь Польшѣ; но французскій король напалъ на Голландцевъ, и цесарское величество, по просьбѣ Голландцевъ, отправилъ многія войска свои на помощь имъ противъ Французовъ. Если наши войска одолѣютъ короля французскаго, то императоръ станетъ помогать королю польскому. Враждебнымъ замысламъ новаго польскаго короля цесарское величество вѣритъ: обнаруживаются они дѣломъ, а не словами. Но многіе сенаторы не хотятъ и слышать отъ томъ, чтобы султанъ могъ наступить войною на императора; если сенаторы и все поспольство въ Польшѣ услышатъ, что у нашего государя съ вашимъ крѣпкая братская дружба и любовь, то не посмѣютъ напасть ни на насъ, ни на васъ, будутъ опасаться,

что они между такими великими государями».

Борьба съ Турціею оживила наши дипломатическія сношенія и съ другими европейскими государствами. Въ сношеніяхъ съ ближайшею Швеціею до 1673 года продолжались взаимные перекоры за несоблюдение договорныхъ статей, особенно на счетъ торговли. Въ 1670 году былъ въ Ригѣ находившійся въ русской службъ полковникъ фонъ-Стаденъ; шведскіе генералы Врангель и Тотте поручили ему предложить ближнимъ людямъ оборонительный союзъ между обоими государствами. Государь велълъ отвъчать, что онъ, въ случат непріятельскаго нашествія на Швецію, готовъ помогать ей деньгами и запасами, по ратныхъ людей не пошлетъ и отъ короля не потребуетъ, потому что когда бываетъ походъ ратныхъ людей, то происходятъ многія ссоры. Генералы дали знать Стадену, что Стенька Разинъ разослаль по Корельскимъ и Ижерскимъ крестьянамъ грамоты за рукою и печатью бывшаго Никона патріарха. Отправляя снова Стадена въ Швецію, государь поручиль ему хлопотать, чтобы грамоты эти и люди ихъ привезшіе присланы были въ Москву. Стадену поручено было также объявить Врангелю съ товарищами: «Король желаетъ съ царскимъ величествомъ союза, а подданные его печатають въ курантахъ ложныя извъстія и тъмъ между обоими государями производять ссоры. Такъ 19 ноября изъ Риги напечатано: бывшій Московскій патріархъ, собравши великое число войска, хочетъ войною идти на царя

зато, что царь, обезчестивъ его, отъ патріаршескаго чина безо всякія вины отставиль, не разсудя, что онъ патріархъ премудрый и ученый человѣкъ, и во всемъ лучше самого царя, а випа его заключается въ томъ, что онъ лютеранамъ, кальвинистамъ и католикамъ позволилъ ходить въ русскія церкви. Царь ищетъ случая помириться съ Стенькою Разинымъ, который и самъ не прочь отъ мира, но на слѣдующихъ условіяхъ: 1) чтобы государь сдѣлалъ его царемъ Казанскимъ и Астраханскимъ; 2) далъ ему на войско 20 бочекъ золота; 3) выдалъ ему восемь человѣкъ ближнихъ бояръ, которыхъ, за грѣхи ихъ, Стенька умыслилъ казнить; 4) чтобы Никонъ былъ по прежнему патріархомъ.—Государь велѣлъ Стадену домогаться, чтобы напечатавшіе такія вѣсти были жестоко наказаны.

Въ концъ 1673 года пріъхаль въ Москву шведскій посолъ графъ Оксенштернъ съ товарищами; но когда начались толки о пріемъ, то встрътилось важное затрудненіе: отъ пословъ потребовали, чтобъ они были во дворцъ съ непокрытыми головами, что точно также и Русскіе послы въ Стокгольмъ будутъ предъ королемъ безъ шапокъ. Оксенштернъ не ръшился согласиться на эту новизну безъ королевскаго указа; надобно было посылать за этимъ нарочно гонца въ Стокгольмъ; разръшеніе пришло, но за этими переговорами и пересылками прошло мното времени, и переговоры могли начаться не ранте апръля 1674 тода. Эти переговоры велись боярями княземъ Юріемъ Алексъевичемъ и княземъ Михаиломъ Юрьевичемъ Долгорукими, и окольничимъ Артемономъ Сергъевичемъ Матвъевымъ. Оксенштернъ началъ: «Государь нашъ Карлъ XI пришелъ въ совершенный возрасть и желаеть быть съ царскимъ величествомъ въ кръпкомъ союзъ. Видя этотъ союзъ, посторонніе государи будуть въ страхъ; да и потому союзъ нуженъ, что общій всъхъ христіанъ непріятель, султанъ Турецкій наступилъ войною на королевство Польское, много городовъ взялъ, лучшею и надеживишею крвпостію, Каменцомъ Подольскимъ овладвлъ, а царскаго величества рубежи отъ этихъ странъ не въ дальнемъ разстояніи. Какъ султанъ узнаетъ, что между вашимъ и нашимъ государемъ заключенъ союзъ, то станетъ опасаться и намъреніе свое отложить, а король противь этого непріятеля будеть всегда помогать». Оксенштернъ кончилъ постоянною жалобою, что условіе Кардискаго договора не исполнено, не всѣ плѣнные отпущены. Начался споръ о томъ, о чемъ прежде разсуждать? о союзѣ или о неисполненныхъ статьяхъ Кардискаго договора? Бояре настанвали, что надобно начать съ союза; послы возражали, что не покончивши съ прежними договорами, нельзя заключать новыхъ. — «А зачѣмъ король не прислалъ своихъ уполномоченныхъ въ Курляндію? спрашивали бояре: тамъ бы всѣ спорныя дѣла и были порѣшены». — «Въ Курляндіп, при польскихъ послахъ, говорить о неисполненныхъ статьяхъ Кардискаго договора было непристойно», отвѣчали Шведы. — «Вы прежде всего начали о союзѣ, а потомъ уже сказали о неисполненныхъ статьяхъ договора: такъ въ этомъ порядкѣ и ведите

переговоры»! твердили бояре.

Шведы уступили и начали говорить о союзъ противъ Турокъ, объявили, что король ихъ объщалъ послать Полякамъ на помощь 5000 человъкъ пъхоты, а если у Швецін будетъ война съ другимъ государствомъ, то 3000; войска эти пойдутъ всюду, гдъ надобно будетъ Полякамъ и будутъ помогать имъ до прекращенія войны; король Шведскій подаеть эту помощь королевству Польскому съ имени христіанскаго, не желая себъза то никакого вознагражденія. Бояре отвъчали, что 5000 очень мало, великій государь желаеть, чтобы король Шведскій стояль противъ Турка всъми своими силами съ царскимъ величествомъ заодно, а изъ-за 5000 и союза заключать не для чего, хотя бы эти 5000 были все ученые инженеры, а не простые солдаты, то все же противъ такихъ большихъ силъ стоять не могутъ. — «Но Поляки сами больше у насъ не просили» — возражали послы. — «Чего у васъ Поляки просили, до того намъ дъла нътъ, говорили бояре: а теперь пусть король заключитъ союзъ съ царскимъ величествомъ стоять противъ султана всъми своими силами заодно, чтобъ Турокъ Польшею не овладълъ; а когда Турокъ, чего Боже сохрани, Польскимъ государствомъ овладъетъ, тогда и Шведскому государству тяжко будетъ». Послы объявили, что о такомъ союзъ имъ договариваться ненаказано; для заключенія такого союза пусть царское величество отправляетъ своихъ пословъ къ королю. — «Такъ зачъмъ же вы то прітхали? спросили бояре и продолжали: намъ надобенъ такой союзъ, чтобы съ объихъ сторонъ было по 200,000 войска: наши

будетъ за Днъпромъ и на Дону, а ваши подъ Каменцомъ Подольскимъ или въ другомъ какомъ-нибудь мъстъ». — «Но какъ же въ бумагъ, присланной съ фонъ-Стаденомъ, прямо было сказано, что помощи людьми царское величество не желаетъ»? говорили Шведы.—«Это было ужездавно, отвъчали бояре: тогда еще Турокъ на польскаго короля не наступалъ и Каменца Подольскаго не бралъ». Послы объявили прямо, что такой союзъ именно противъ Турокъ вовсе невыгоденъ для Швеціи, и выгоденъ только для Россін: Турецкія границы сходятся съ Русскими и вовсе не сходятся съ Шведскими: за что же Швеція обяжется помогать постоянно Россін безъ падежды получить когда-либо взаимную помощь! Поэтому послы предлагали заключить союзъ глухо на всъхъ непріятелей обоихъ государствъ, не называя именно Турокъ. Тщетно бояре толковали, что отдаленность границъ ничего не значитъ, что опасность большая и для Швецін отъ Турокъ; тщетно брали доказательства изъ исторіи: какъ Греки, угрожаемые Турками, просили помощи у сосъднихъ державъ, тъ не дали на томъ основаніи, что до нихъ было еще далеко; но когда безпомощная Греческая имперія пала, то и сосъднія державы въ слъдъ за нею подверглись игу бусурманскому. Послы остались непреклонными; бояре уступили, и было постановлено: если царское величество потребуетъ у королевскаго величества помощи противъ недруга съ этой стороны моря, то можетъ просить надежно; также если королевское величество станетъ требовать помощи у царскаго величества противъ недруга съ этой стороны моря, со стороны Ливоніи, то можетъ просить надежно. Это разумъется о помощи какъ людьми, такъ денежною казною и военными запасами. Государь велълъ собрать въ Москву всъхъ шведскихъ плънныхъ, крещенныхъ и некрещенныхъ, и распросить ихъ при бояринъ Ив. Богдан. Милославскомъ и при королевскомъ дворянинъ: если которые изъ нихъ и въру греческую приняли, а скажутъ, что принуждены къ тому неволею, тъхъ отпустить въ Швецію; а которые приняли греческую въру добровольно, или хотя и въры не приняли, но захотять остаться въ Россіи, тъ пусть остаются; тоже самое будеть сдълано въ Новгородъ и Псковъ съ шведсками плънниками, и въ Швеціи съ Русскими. Статья о торговыхъ пошлинахъ отложена, потому что послы, безъ королевскаго указа, не согласились на предложение бояръ брать пошлины по существующимъ уставамъ въ обоихъ государствахъ. Послы взялись представить на королевское усмотрѣние и слѣдующую статью: перебѣжчиковъ казнить смертию въ той сторонѣ, куда перебѣгутъ, перебѣжавшихъ до сего времени выдать безъ задержания.

Мы видъли, какія дъятельныя сношенія были у царя съ Датскимъ королемъ Фридрихомъ III въ 1656 и 1657 годахъ по поводу войны шведской. Хотя прекращение этой войны отняло у сношеній съ Даніею главный интересъ, однако въ Москвъ не хотъли прекращать ихъ, и въ 1660 году отправился въ Копенгагенъ стряпчій Яковъ Кокошкинъ съ грамотою, въ которой царь изъявляль желаніе быть съ королемь въ крѣпкой братской дружбъ и любви и въ сосъдскихъ пріятельскихъ ссылкахъ свыше прежняго навъки непремъино. Кокошкинъ былъ принятъ очень любезпо, и услыхалъ о важной новости: 14-го октября пришелъ къ нему королевскій переводчикъ и сталъ разсказывать: «Вскоръ послъ миру съ Швеціею пришли къ Датскому королю архіепископъ Копенгагенской, епископъ и духовный чинъ, да съ ними Копенгагенцы посадскіе выборные люди и говорили: прежніе Датскіе короли и отецъ его Христіанъ король и онъ самъ дълъ государственныхъ и другихъ никакихъ по своему изволенью, безъ воли думныхъ людей не совершали, и государствомъ владъли ближніе люди, отъ которыхъ были многія измъны и Датскому государству разоренье большое. И теперь они, духовный чинъ и посадскіе люди хотять того, чтобы онъ король государствомъ своимъ владълъ одинъ и всякія дъла дълалъ и волею своею исполняль, не ожидая рады и приговору отъ думныхъ людей, по своему изволенью, какъ ему будетъ годно, чтобы думныхъ людей измъною государство впередъ не разорядось, и чтобы король велълъ объ этомъ учинить раду вскоръ. По ихъ словамъ король посылалъ по всемъ городамъ государства своего листы, чтобы изъ городовъ прислали въ Копенгагенъ человъка по два и по три, выбравъ людей добрыхъ. Когда выборные люди въ Копенгагенъ прітхали, то король велтлъ учинить раду и говорилъ на ней, чтобы Датскимъ государствомъ владъть ему одному, и всякія дъла дълать и волею своею испол-. нять безъ рады и воли думныхъ людей. Думные и ближніе люди

этого было не захотёли сдёлать и стояли упорно; только духовный чинъ и выборные изъ городовъ посадскіе люди за большою неволею ихъ наговорили, чтобы они на то дёло позволили. Сего дня рада кончилась: приговорили, чтобъ въ Датскомъ государстве ныневшнему королю и потомкамъ его дёла государственныя и всякія совершать, неожидая рады и приговору отъ думныхъ людей, по своему изволенью, какъ имъ королямъ будетъ угодно. Думные люди, духовный чинъ, дворяне и ратные люди и изъ городовъ выборные люди станутъ при короле присягать, чтобы тому дёлу быть во вёкъ неподвижну».

17-го числа король прислаль за Кокошкинымъ карету, и русскій посланникъ отправился на площадь подлѣ дворца, смотрѣть, какъ будетъ происходить эта торжественная присяга самодержцу: «На площади, доносить посланникь, сдълано было мъсто деревянное, какъ на Москвъ Лобное мъсто, на мъстъ сдъланъ рундукъ, обито мъсто и рундукъ сукпами красными, на рундукъ поставлено 8 креселъ, обиты кресла бархатомъ червчатымъ. Около мъста стояли ратные люди. Въ шестомъ часу дня король вышелъ изъ дворца, передъ нимъ шли дворяне, думные и ближніе люди, несли знамя красное тафтяное, шпагу королевскую, яблоко серебряное и корону. Король шелъ съ королевою, двумя королевичами и четырьмя королевнами, подъ покровомъ (балдахиномъ) бархатнымъ червчатымъ; за королемъ шли духовные и выборные люди. Король съ своимъ семействомъ сълъ въ кресла. Архіепископъ, епископъ и думные люди поднесли ему корону. Король всталъ, снялъ шляпу, принялъ корону и отдаль ее ближнимъ людямъ, которые поставилиее на стулъ. Тогда канцлеръ началъ читать статьи, на которыхъ всв и присягали, а по присять подходили къ королю и къ королевъ къ рукъ».

Кокошкинъ привезъ въ Москву грамоту, въ которой Фридрихъ III извъщалъ царя, что онъ сдълался отчиннымъ королемъ: «Надъемся, писалъ Фридрихъ, что такая нашему королевскому дому прибылая честь вашей любви, какъ нашему брату, особному другу и сосъду пріятна будетъ». Поздравить короля съ этою прибылою честію въ началъ 1662 года отправились въ Данію двое дворянъ Нащокиныхъ—Григорій и Богданъ. Московскіе дипломаты не хотъли отставать отъ Малороссіянъ и Поляковъ въ витійствъ, и Григорій Нащокинъ держалъ къ

королю Фридриху такую рѣчь: «Слышавъ великій государь нашъ его царское величество о сицевомъ великодаровитомъ на ваше королевское величество изліанномъ Божін благосердін и изящномъ вашего королевскаго величества добросчастін, возсла встми владъющему Царю Богу хваленіе, сице о таковомъ вашего королевскаго величества радуясь благополучении, яко о особичномъ его царскаго величества пріобрътеніи, на знакъ же постоянныя и давностію времени любви сотвержденныя, насъ, великихъ пословъ, къ вашему королевскому величеству послати изволиль, извъствуя, яко онъ, великій государь нашь, соблюденьемъ всъхъ Содътеля въ Тронцы славимаго Бога на своихъ великихъ государствахъ здравствуетъ, и яко истинныя любве рачитель, чрезъ насъ ваше королевское величество поздравляетъ: здравствуй ваше королевское величество на отчинномъ вашего государства королевствъ благосчастнъ, Вышній Вседержитель велельнною си десницею да соблюдаеть ваше королевское величество въ долголътномъ и благоденственномъ здравін, державу твою въ неотмънной цълости, и достоинствовъприличномъ благостоянін, королевство твое въ честности и подобающемъ служенін людей твоихъ, да яко другій адамантъ льпотою и крьпостію благородствуя, ни единымъ отъ сопротивныхъ емлемъ будеши, но надъ многихъ свътяся яснымъ ти королевскихъ исправленій блистаніемъ, блеска противящихъ ти ся одолѣваеши и зраки доброхотствующихъ ти увеселяеши и къ симъ желательнаго потомства свътельство испущаеми, да искры сего адаманта, си есть вашего королевского величества потомки, вашимъ государствомъ державствующе, не померкнутъ, но твердость выше намененныя давностію временъ и многими предки и средствы сокрыпленныя, и сыдинами высокія чести цвытущія дружбы и любве братскія между великаго государя нашего и вашего королевскаго величества да пребываетъ въчно на подобіе адаманта кръпчайшаго, ничимъ же отъ слабоумныхъ нарушаема, сице да и страны окрестніи образецъ сего постояннаго дружества снемше, вмъсто зловиновныхъ раздоровъ добровиновную тишину любве между себе обымутъ. И Богъ вседержавный, не безсловесныхъ смущеній, но мира и добрыя любве виновный, встхъ благъ дародатель отъ кртпкоумныхъ устъ прославится присно, иже постоянне чиномъ правды любящихъ и въ

любви постоянствующихъ обыче вънчати». Богданъ Нащокинъ говорилъ подобную же ръчь отъ царевичей—Алексъя и Өеодора «двухъ благородныхъ и безцънныхъ царскихъ искръ, отъ дражайшаго и безцъннаго адаманта возсіявшихъ». Послы объявили въ подаркахъ отъ царя королю пять тысячь пудъ пеньки; король велълъ сказать имъ, что пенька ему теперь очень нужна и онъ посылаетъ за нею нарочно корабль въ Архангельскъ.

Въ 1665 году ъздилъ въ Данію извъстный намъ Петръ Марселисъ съ просьбою, чтобы король Фридрихъ постарался склонить польскаго короля къ миру съ Россіею. Фридрихъ отвъчалъ, что пошлетъ къ Яну-Казимиру узнать о его намъреніяхъ. Понятно, что вмъщательство датскаго короля не могло нисколько помочь дълу. Мы видъли, что помогло ему. По заключеніи Андрусовскаго перемирія въ Москвъ сочли нужнымъ извъстить объ этомъ и датскаго короля.

Данія не славилась въ Москвъ богатствомъ, промышленностію и торговлею, и потому къ ней не обращались ни съ просьбою о ссудъ деньгами, ни съ просьбою о присылкъ мастеровъ. Мы видъли бъдственное положение Московскаго государства во время польской войны, когда финансовыя средства истощились и правительство бросало всюду тревожные взоры съ вопросомъ: гдъ бы занять денегъ, какъ бы увеличить доходы? Знали, какъ богаты западныя поморскія государства, знали, что богаты они отъ мореплаванія, торговли, что купцы ихъ вздять на своихъ корабляхъ въ дальнія богатыя страны и привозять оттуда дорогіе товары. Еще въ 1662 году явилась мысль-нельзя ли завести свои корабли и отправлять ихъ въ эти богатыя страны за дорогими товарами? На Балтійскомъ морт не было своихъ гаваней: родился вопросъ: нельзя ли завести мореплавание изъ чужихъ гаваней? Московское правительство находилось въ дружескихъ спошеніяхъ съ герцогомъ Курляндскимъ: ему оказаны были услуги: во время войны съ Польшею не трогали его областей, ходатайствовали передъ нимъ у шведскаго короля. Царскій посланникъ Желябужскій, проъздомъ въ Англію и другія страны, вызваль къ себъ въ Ригу канцлера Курляндскаго Фёлькерзама и говорилъ ему: «Вашъ князь, помня къ себъ великаго государя милость, службу свою и радънье оказаль бы,

объявилъ бы великому государю: куда его корабли ходятъ для пряныхъ зелей и овощей, въ которыя урочища и чьи владънья, и въ какое время корабли назадъ возвращаются, и въ какую цъну ему корабль обходится, съ снастями и со всъмъ корабельнымъ заводомъ, и сколько будетъ стоить корабельный ходъ людскимъ наймомъ и запасами? За милость великаго государя князь сдълалъ бы, чтобы государевымъ кораблямъ ходить въ тъ мъста для тъхъ промысловъ, и корабли бы великому государю для тъхъ промысловъ велъть изготовить совсъмъ какъ можно идти, а во сколько ему корабли станутъ, и то ему будетъ заплачено изъ царской казны. Да объявилъ бы киязь: гдъ добывать мастеровъ къ серебрянымъ рудамъ, и гдъ онъ самъ киязь руду серебряную добываетъ?»

— «За премногую милость великаго государя отвъчалъ Фелькерзамъ, князь мой во всемъ служить и работать радъ: ходятъ
его корабли для пряныхъ зелій и овощей въ его владънія, въ
Индію: тамъ у князя свой островъ, устроенъ на немъ городокъ,
живетъ тамъ княжихъ людей 200 человъкъ. Строенье князю
стало дорого: возили лъсъ на корабляхъ отсюда. Корабли намъ
стоятъ дорого, потому что на ихъ строенье все привозятъ изъ
чужихъ земель. Думаю, что пристойнъе великому государю заводить корабли у Архангельска.» Герцогъ прислалъ грамоту съ
подробнымъ изъясненіемъ дъла; грамота не сохранилась; но
мы легко можемъ догадаться о ея содержаніи.

Сношенія съ Голландією, откуда вызывались ратные люди и мастера, были такъ важны, что въ 1660 году Англичанинъ Иванъ Гебдонъ отправленъ былъ туда резидентомъ или коммиссаріусомъ.

Мы видъли, что сношенія съ Англією прекратились въ 1649 году вслъдствіе казни короля Карла I, но продолжались съ претендентомъ Карломъ II, которому дано было вспоможеніе. Въ 1654 году къ Архангельску приплылъ посланникъ англійскаго владътеля Оливера (Кромвеля), Вильямъ Придаксъ. Посланникъ подалъ государю письмо, въ которомъ говорилось, что великій земскій сеймъ, отчаявшись въ исправленіи многихъ дуростей, бывшихъ въ Англійской землъ при державъ прежиихъ королей, перемънилъ правленіе и поставилъ самаго добраго и премудраго государя Оливера, который посылаетъ съ большою любовію

поклонъ къ Кесарскому величеству, великому государю Кесарю Алексъю Михайловичу, прося о возвращении вольностей, отнятыхъ у купцовъ англійскихъ. Царь не всталъ, спрашивая о здоровь в протектора; посланникъ протестоваль:» Хотя нынъ въ англійской земль и учинены Статы (республика), однако государство ничъмъ не убыло; Испанскій, Французскій и Португальскій короли и Венеціанскіе статы воздають владьтелю нашему честь такъ какъ и при прежнихъ короляхъ.» — «Англійскому королевству учинилось премъненье, былъ отвътъ; отъ владътеля вашего къ царскому величеству присылка первая, и съ какимъ дъломъ ты присланъ, про то царскому величеству было невъдомо; а Венеціанскіе и Голландскіе владътели царскому величеству не примъръ, и тебъ про то выговаривать не годилось.»—«Въ какихъ государствахъ я ни былъ, продолжалъ посланникъ, такой почести себъ не видывалъ: приставъ сидълъ у меня въ саняхъ по правую сторону, и шпагу съ меня сняли!»-«Какъ въ Московскомъ государствъ въ обычаяхъ повелось, такъ и дълають, отвъчали ему: а тебъ въ чужомъ государствъ про чины выговаривать не годится.» Въ отвътной грамотъ Кромвелю царь писаль: «Оливеру владътелю надъ статы Аглинской, Шотландской и Ирландской земель, и государствъ, которыя къ нимъ пристали. Что вы съ нами дружбы и любви ищете, то мы отъ васъ принимаемъ въ любовь, въ дружбъ, любви и пересылкъ съ вами протекторомъ быть хотимъ, и поздравляемъ васъ на вашихъ владътельствахъ, въ чемъ васъ Богъ устроилъ. Что ваша честность пишете о торговыхъ людяхъ, то намъ теперь объ этомъ дълъ вскоръ разсмотртные учипить за воинскимъ временемъ нельзя, а впередъ нашъ милостивый указъ будетъ, какой пристоенъ обонмъ государствамъ къ покою, прибыли, дружбъ и любви.»

Далье этихъ неопредъленныхъ учтивостей съ Кромвелемъ дъло нешло. Царскій резидентъ въ Голландіи, Англичанинъ Гебдонъ оказался приверженцемъ Карла II, и когда послъдній призванъ былъ на престолъ англійскій, Гебдонъ явился къ нему съ просьбою отпустить въ Россію трехтысячный отрядъ войска. Король далъ ему полную свободу набирать войско, и давая знать объ этомъ царю (весною 1661 года) писалъ, что никогда не можетъ забыть знаковъ братской дружбы, оказанныхъ ему Алек-

съемъ Михайловичемъ во время печестиваго смятенія, особенно не можетъ забыть распоряженія, по которому недостойные подданные его были лишены прежнихъ вольностей въ Московскомъ государствъ; но теперь, когда добрые подданные возвратились къ прежнему послушанію, то онъ, король надъется, что царское величество возвратитъ имъ привилегію. Грамота королевская была прислана съ сыномъ Гебдона.

Поздравить новаго короля съ восшествіемъ на престоль въ 1662 году отправились въ Англію стольникъ князь Петръ Прозоровскій и дворянинъ Ив. Желябужскій. Послы были встрѣчены увъреніями, что король Карль ни къ кому изъ государей не питаетъ такой пріязни, какъ къ Русскому кесарю; всъмъ прітъзжимъ людямъ объявляетъ великаго государя милость къ себъ, съ ближними своими боярами и со всъми подданными своими говоритъ безпрестанно, что кромъ Русскаго государя, никто не оказалъ ему такой милости когда онъ былъ въ изгнаніи; ждетъ король, чъмъ бы воздать великому государю за эту милость. Когда послы ъхали по Темзъ, на всѣхъ корабляхъ стръляли изъ пушекъ; гдъ не было пушекъ, тамъ всъ люди привътствовали пословъ громкими криками; по лондонскимъ улицамъ мелкимъ людямъ велъно было кричать, а лучшимъ людямъ всѣмъ быть на встрѣчъ.

Въ отвътъ королевские бояре объявили посламъ: когда королевское величество былъ въ изгнаніи, въ то время великій государь помогъ ему казною. Это вспоможенье королевскому величеству памятно, и теперь онъ занятую казну посылаетъ къвеликому государю. Послы говорили, чтобы королевское величество сверхъ этой казны велълъ бы великому государю дать взаймы ефимковъ 10,000 пудъ, а великій государь велить заплатить товарами, пенькою и поташемъ погодно, какъ будетъ положено въ договоръ. Королевские бояре отвъчали, что это дъло великое, скоро его ръшить нельзя, а король на отпускъ самъ сказалъ Прозоровскому: «Я вседушно бы радъ помочь любительному моему брату, да мочи моей нътъ, потому что я на кородевствъ вновъ, ничъмъ не завелся, казна моя въ смутное время вся безъ остатку разорена, и нынъ въ большой скудости живу; а какъ Богъ дастъ на своихъ престолахъ укръплюсь и съ казною сберусь, то буду радъ и последнее делить съ великимъ государемъ вашимъ.»

Въ бытность свою въ Лондонъ второй посолъ Желябужскій поссорился съ Гебдономъ; по донесенію Желябужскаго, Гебдонъ получалъ деньги изъ королевской казны на содержаніе пословъ, и утаивалъ, давалъ дурную пищу. На посольскомъ дворъ заняль себъ и дътамъ своимъ лучшія компаты; доктору Самунлу и другимъ Нъмцамъ, пріятелямъ своимъ, отвелъ комнаты хорошія, а дьяку и дворянамъ далъ палатишки тъсныя, подъячему же отвель такую палатишку, что и войти въ нее скаредно. Гебдонъ говоритъ, что бояре на Москвъ государю не радъютъ, надобныхъ людей иноземцевъ беречь и взыскивать не умфютъ; а которые иноземцы худые люди и умъютъ жить ложью, до тъхъ бояре добры и казною государевою такихъ обогащаютъ. И прежде при царъ Михаилъ бояре Иванъ Бор. Черкаскій и Өедоръ Ив. Шереметевъ худыхъ лживыхъ людей иноземцевъ жаловали: иной за собою сказываль рудознательство серебряное, иной другое мастерство, и тъмъ выманивали много денегъ, а бояре имъ давали. Теперь отогнали отъ Архангельской пристани всъхъ торговыхъ людей, и намъ Англичанамъ и подавно впередъ вздить не зачъмъ: какіе товары привозили изъ Московскаго государства, тъ всъ въ англійской землъ завели. Царскіе подарки, присланные королю, Гебдонъ дешевилъ; о русскихъ людяхъ распускаль слухи, что они пьянствують, выпивають въ день по 11 бочекъ; втораго посла Желябужскаго называлъ брюзгою и будто его дурость въдома всему Лондону.

Гебдонъ, въ свою очередь, писалъ въ Москву зятю своему, что Желябужскій вредитъ посольскому дълу, что король и вельможи и видъть его не могли за его гордость; а какъ онъ утхалъ черезъ Францію въ Италію, то король и думные люди хвалятъ князя Прозоровскаго за его учтивость. Сынъ Гебдона писалъ, что послы приняты съ небывалыми почестями по радънью отца его, ежедиевно отпускается имъ отъ короля по 200 серебряныхъ рублей; только Желябужскій унизилъ государево имя гордостью своею; а князь Прозоровскій у короля и вельможъ въ славъ и чести высокой. Докторъ Самуилъ Коллинсъ писалъ, что весь дворъ про князя Прозоровскаго говоритъ все доброе, а Желябужскій гордъ, никого не почитаетъ и никому нелюбъ, когда утхалъ, то оказалось, что мебель въ его квартиръ перепорчена и хоромы всъ испоганены.

Въ Москвъ однако, какъ видно, не такъ смотръли на Прозоровскаго и Желябужскаго, какъ въ Англін: не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было снестись съ герцогомъ Курляндскимъ на счетъ мореплаванія; не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было занять у англійскихъ купцовъ 31,000 ефимковъ. Желябужскій обратился къ купцамъ, предложилъ условіе, что уплата будетъ произведена въ Архангельскъ пенькою и поташемъ; купцы отвъчали, что дадутъ, но пусть поговоритъ прежде съ воеводою лондонскимъ (лордомъ меромъ). Воевода отвъчалъ: «Радъ я работать великому государю, стану говорить торговымъ людямъ, кто что захочетъ дать, а иное и самъ дамъ, что смогу.» Желябужскій обратился и къ резиденту Гебдону, чтобъ порадълъ великому государю, промыслилъ ефимковъ; по тотъ отвъчалъ: «Теперь нельзя давать взаймы: у Архангельска въ торгахъ стала неправда и неповольность; если дать въ займы, то почитай за пропалое. И прежде платежъ бывалъ займамъ худъ, а теперь и спрашивать нечего по нынѣшнимъ торгамъ и товарамъ, добывать мит ефимковъ негдт и дтла мит до этого нътъ!» Нъсколько разъ потомъ посылалъ Желябужскій къ воеводъ и купцамъ, все объщались придти, наконецъ пришли и объявили: «Ефимковъ намъ дать нельзя, потому что товары въ Архангельскъ стали дороги; отдаемъ здъсь ваши товары дешевле чемъ покупаемъ, да и то никто не покупаетъ; у насъ и такъ много въ долгахъ пропадаетъ на московскихъ людяхъ, а сыску въ тъхъ долгахъ нътъ.»

Желябужскій:, По чьему-нибудь нерадѣтельному умыслу не хотите дать ефимковъ, да и говорите затѣйное дѣло! Никог-да у васъ въ займахъ ничего не пропадало.»

Купцы: «И теперь у насъ много по записямъ долговъ и задатковъ на московскихъ торговыхъ людяхъ пропадаетъ, а расправы нътъ. Да и прітадъ къ Архангельску передъ прежнимъ сталъ намъ тяжелъ отъ головъ и цъловальниковъ. Еслибъ еще побывалъ въ головахъ Василій Шоринъ, а въ цъловальникахъ Климшинъ, то бы и вовсе встать прітажихъ иноземцевъ отогнали; такихъ мы другихъ неправедныхъ людей на свътъ не видали.»

Желябужскій: Все это къ моему дѣлу не относится: я прошу теперь взаймы для великаго государя и запись дамъ, что заплачено будеть изъ царской казны; у васъ долги межъ своею братьею, и бейте челомъ на своихъ должниковъ великому государю; жалуйтесь и на тѣхъ, отъ кого вамъ тягость и налога въ торгахъ; во всемъ будетъ розыскъ и расправа.»

Купцы: «Въ Архангельскъ мы всегда о долгахъ своихъ и задаткахъ бьемъ челомъ и у воеводъ указа просимъ; воеводы намъ въ долгахъ и задаткахъ расправу чинятъ, а въ обидахъ отъ головъ и цъловальниковъ отказываютъ, будто имъ воеводамъ до нихъ дъла нътъ; а какъ прежде головъ и цъловальниковъ въдали воеводы, то намъ было лучше ъздить съ товарами.»

Не смотря ии на какія увъщанія со стороны Желябужскаго, купцы ръшительно отказали въ ефимкахъ. Пришелъ Голландецъ Артемій живописецъ и сталъ объяснять дѣло: «Купцы ефимковъ не дали по наговору Гебдона; онъ имъ говорилъ: не давайте ефимковъ: еслибъ царю нужно было здѣсь что-нибудь, то бы онъ къ вамъ прислалъ грамоту, или бы отписалъ ко мнѣ.» Толмачь подтверждалъ то же самое.

Въ 1664 году прітхаль въ Москву знатный посоль, Говартъ графъ Карлейль, и, небывалое дело, прівхаль съ женою и сыномъ. Въ грамотъ своей Карлъ II извинялся передъ царемъ, что замедлилъ отправленіемъ торжественнаго посольства, но выборъ такого знатнаго человъка, какъ родственникъ его графъ Карлейль долженъ показать особенное высокое почитание, которое онъ король питаетъ къ персонъ царскаго величества. Бояре князья Ник. Ив. Одоевскій и Юрій Алекс. Долгорукій да окольничій Васил. Сем. Волынскій назначены были въ отвѣтъ; велѣно быть имъ въ золотахъ, съ образцами низаными, въ золотыхъ цъпяхъ и черныхъ шапкахъ. Посолъ объявилъ наказъ королевскій: 1) извъстить великому государю, чтобы онъ изволилъ утвердить съ королемъ прежнюю братскую дружбу и любовь; 2) просить возвращенія привилегій англійскимъ купцамъ. На первую статью отвъчали, что государь братской дружбы и любви съ королемъ очень желаетъ; а на вторую статью послъдовалъ отказъ: «Торговали Англичане въ Московскомъ государствъ безпошлинно лътъ сто и нажились, а узорочныхъ и другихъ товаровъ, которые были годны въ царскую казну, по своей заморской цъпъ не давали; заповъдные товары привозили и вывозили тайкомъ; чужіе товары провозили за свои, чтобы не платить пошлинъ; одинъ изъ купцовъ Англійской Компаніи пріъзжалъ въ Балтійское море на военномъ кораблъ и хотълъ грабить царскихъ подданныхъ, которые ъздять въ Швецію для торговли. Мы думаемъ, говорили бояре, что королю все это неизвъстно: иначе онъ не сталъ бы просить о подтвержденін прежнихъ жадованныхъ грамотъ. » — «Королю все извъстно, отвъчалъ посолъ: но теперь онъ просить привилегій, потому что хочеть пожаловать Русскою торговлею людей себъ върныхъ, отъ которыхъ никакой неправды въ Московскомъ государствъ не будетъ: узорочные товары станутъ отдавать въ царскую казну по заморской цънъ, товары станутъ привозить добрые, сукна нетянутыя. » Бояре: «Станутъ Англичане торговать въ Архангельскъ съ пошлинами, и королевскому величеству убытка никакого не будетъ, а царскіе подданные начнутъ торговать въ Англіп, будутъ платить пошлины прямыя, и отъ того обоимъ государствамъ будетъ прибыль; если же Англичане будутъ торговать въ Московскомъ государствъ безпошлинно, то царской казиъ будетъ большой убытокъ, а прибыли никакой. »

Послѣ долгихъ переговоровъ и письменныхъ пересылокъ, бояре объявили Карлейлю: «Великій государь, для прошенья любезивйшаго и вожделенивйшаго своего брата, указалъ антлійскимъ гостямъ вздить въ Архангельскъ и изъ Архангельска въ Москву десяти человъкамъ, людямъ добрымъ и въ правдъ свидътельствованнымъ и королевскому величеству годнымъ, которыхъ королевское величество изволитъ выбрать вновь. Эти десять человъкъ могутъ въ Москвъ дворъ купить; пошлину съ своихъ товаровъ будутъ они платить наравиъ съ другими иноземцами, пока у царскаго величества съ польскимъ королемъ и крымскимъ ханомъ война; а какъ война кончится, въ то время царское величество велитъ англійскимъ гостямъ указъ учинить по своему государскому милосердому разсмотрънію, какъ возможно.»

Посолъ былъ недоволенъ: «Если, говорилъ онъ, царское величество привилегій не возвратитъ, то какъ между обоими великими государями основанію дружбы быть кръпку?»

— «А когда король отказаль дать взаймы денегь, то въдь отъ этого дружба не нарушилась», быль отвътъ.

Карлейль былъ сильно раздраженъ неуспъхомъ своего дъла и въ этомъ раздраженіи позволиль себъ ръзкія выраженія въ разговорахъ и на письмъ. Такъ между прочимъ онъ позволилъ себъ сказать, что Московское правительство нарочно запросило такъ много денегъ у короля въ займы, чтобы придраться къ отказу и не дать привилегій купцамъ; ему платили тою же монетою, прямо говорили, что онъ взялъ большія деньги съ своихъ купцовъ и потому такъ сильно хлопочетъ о возстановленіи привилегій. Чтобы выторговать привилегію, Карлейль предложилъ посредничество Англіи въ примиреніи Россіи съ Польшею. Думные люди объявили ему, что государь согласенъ, и чтобы онъ, посолъ отправилъ отъ себя поскоръе гонца къ польскому королю. — «Гонца послать мит трудно, отвъчалъ Карлейль, потому что прежнимъ моимъ дъламъ ръшенія нътъ; прежде всего надобно возстановить теперь же привелегіи англійскимъ купцамъ.» — «Тебъ о привилегіяхъ объявлено, говорили думные люди, и перемъны въ ръшеніи не будетъ.» — «А если перемъны не будеть, отвъчаль Карлейль, то я къ польскому королю гонца не пошлю и самъ не пойду, дълать мит тамъ нечего; быю челомъ великому государю объ отпускъ. Еслибы царское величество королевское прошенье исполнилъ теперь же при мнъ, то я бы царскому величеству былъ въчно работникомъ. Послалъ меня король для этого дъла нарочно. Когда я къ королевскому величеству прітду и отвътъ ему царскій передамъ, то онъ скажетъ, что такой же отвътъ данъ и Кромвелеву послу, хотя бы онъ и гонца послалъ, то и тотъ такой же бы отвътъ привезъ, и думаю, что впередъ король нашъ къ царскому величеству великихъ пословъ присылать не будетъ. Жаль, что это дъло сдълалось не при мнъ; а еслибы поръшено было при мнъ, то я бы смъло объявилъ, что царскому величеству заплатилось бы въ десять и въ двадцать разъ. »

Никакія представленія не помогли. Карлейль съ досадою увхаль въ Швецію, давши знать въ Англію о безуспѣшности своего посольства. Въ Москвѣ были увѣрены, что Карлейль захочетъ сорвать свое сердце предъ королемъ, и поспѣшили послать въ Лондонъ стольника Дашкова для объясненій. Если Прозоровскій и Желябужскій были встрѣчены съ небывалыми почестями, то Дашковъ испыталь небывалое безчестье: ему не

дали ни подводъ, ни кормовъ, ни квартиры; на жалобы его отвъчали: «Послу нашему Карлейлю была у васъ честь обычная, и о чемъ было съ нимъ наказано, того ничего не сдълали.» Дашковъ объяснилъ, что Карлейль велъ дъло не такъ какъ слъдуеть: толковаль все о возвращении привилегій купцамъ, называя эти привилегіи основаніемъ братской дружбы и любви между обоими государями; но основание братской дружбы между ихъ величествами заключается въ ихъ взаимномъ благожеланіи, а не въ привилегіяхъ; привилегіи не могутъ быть основаніемъ безцінной, дражайшей и світлійшей солнца дружбы и любви между государями, какъ земля не можетъ быть подошвою солнцу.» Къ Дашкову явился Гебдопъ съ предложеніемъ услугъ царскому величеству: «Мит съ вами говорить не велтно, но, помня великаго государя милость, скажу по секрету: Карлейль въ Швецін заключиль договорь, чтобы шведскому королю съ нашимъ королемъ быть въ союзъ противъ царскаго величества; англійскимъ купцамъ къ Архангельску не ходить и голландскихъ и другихъ народовъ кораблей не пропускать, ъздить Англичанамъ за русскими товарами въ Ригу, Ревель и Нарву и торговать безпошлинно. Король нашъ говорилъ съ боярами: «У русскаго государя съ польскимъ королемъ война не скоро кончится, а съ крымскимъ ханомъ у него и никогда миру не бываеть: такъ нашимъ компанейщикамъ долго ждать.» Карлейлева посылка стала королю во многія тысячи, а компанія ему за это не заплатить, потому что дело не сделано; для Московской посылки изъ королевской казны дано Карлейлю 20,000 рублей.» Гебдонъ хвалился, что онъ уговориваетъ вельможъ не заключать союза съ Швеціею противъ царя, представляя, что Россіи этимъ они вреда большаго не сдълаютъ, а безъ русскихъ товаровъ имъ обойтись нельзя. Король отпустилъ Дашкова весною 1665 года, велъвши заплатить ему 1,200 рублей за то, что жилъ все время на своемъ.

Во время войны Англичанъ съ Голландцами, царь чрезъ на-ходившагося у него въ службъ Шотландца полковника Гордона далъ знать Карлу II, что онъ запретилъ продавать Голландцамъ у Архангельска лъсъ и другіе корабельные припасы. Съ отвътомъ явился въ Москву въ 1667 году старый знакомый Гебдонъ въ качествъ чрезвычайнаго посла королевскаго. Геб-

донъ объявилъ о неправдахъ Голландскихъ Штатовъ, которые забывъ помощь, оказанную имъ нъкогда королевою Елисаветою противъ испанскаго короля, начали теперь противъ Англіи войну и поступають въ этой войнъ гордо. Король велълъ просить царское величество о возвращении привилегій англійскимъ купцамъ, что уже было объщано Карлейлю. Король узналъ, что у Голландцевъ, торгующихъ въ Россін, объявилась фальшивость, и потому велълъ просить царское величество, чтобы этихъ Голландцевъ, за ихъ обманы и за то, что они королевскому величеству непріятели, приказаль выслать изъ Московскаго государства. Но потомъ Гебдонъ прибавилъ: «По указу королевскому я объявиль о Голландцахъ, чтобы ихъ изъ Московскаго государства выслать; но теперь слухъ носится, что у государя моего съ Голландскими штатами заключенъ миръ: такъ на счетъ высылки Голландцевъ полагаюсь я на волю и на разсужденіе

великаго государя.»

Самъ Посольскихъ дълъ оберегатель, бояринъ Аванасій Лаврентьевичь Ординъ-Нащокинъ написалъ отвътъ Гебдону, что видно по хорошо знакомому намъ слогу, тяжелому, темному и вычурному: «Всегда отъ Бога данная христіанамъ радость, чтобы они въ покот и въ умножении торговыхъ пожитковъ пребывали, а непріятели христіанскіе отъ того въ страхѣ были. Нынъ въ Московскомъ государствъ торговыя статьи учинены великимъ разсмотръніемъ, чтобъ торговля происходила безъ ссоръ и безъ обиды; прежнимъ компаніямъ быть негодится, потому что отъ тъхъ больше ссоры, чъмъ дружбы: открылось, что иноземцы торгуютъ подкрадными обидными товарами, тайные подряды дълаютъ и многими долгами русскихъ людей обременяютъ. » Понятно, что Гебдонъ небылъ доволенъ этимъ отвътомъ: онъ возражалъ, что объщаніе, данное Карлейлю, нарушено; объщано было возвратить привилегію, какъ скоро прекратится война съ Польшею; теперь война прекратилась, а привилегій возвратить не хотятъ. Никакія представленія не были приняты.

Существенный вопросъ въ сношеніяхъ съ Англіею былъ ръшенъ; другихъ общихъ интересовъ не было. Но когда Турки напали на Польшу, то царь Алексъй Михайловичь, по неопытности въ европейскихъ дълахъ, взялся пригласить всъхъ европейскихъ государей къ поданію помощи Польшъ противъ вра• говъ Креста Христова. Съ этою целію отправился въ Англію переводчикъ посольскаго приказа Андрей Виніусъ. Ему сказали, что король не можетъ помочь Польшъ по двумъ причинамъ: вопервыхъ мъшаетъ война съ Голландцами, которая занимаетъ весь англійскій флотъ, больше семидесяти военныхъ кораблей; вовторыхъ, въ Турціи живетъ множество англійскихъ купцовъ, и если король начнетъ войну противъ Турокъ, то султанъ велитъ всъхъ Англичанъ ограбить или побить. Сверхъ того при дворъ султана всегда живетъ англійскій посолъ. — Виніусъ впервые внесъ въ свой статейный списокъ извъстія объ образъ правленія въ Англін: «Правленіе англійскаго королевства, или какъ общимъ именемъ именуютъ, Великой Британіи, есть отчасти монархіально (единовластно), отчасти аристократно (правленіе первыхъ людей), отчасти демократно (народоправительно). Монархіально есть, потому что имъютъ Англичане короля, которой имъетъ отчасти въ правленіи силу и повельніе, только не самовластно. Аристократно и демократно есть потому: во время великихъ дълъ, начатія войны или учиненія мира, или поборовъ какихъ денежныхъ, король созываетъ парламентъ или сеймъ. Парламентъ дълится на два дома: одинъ называютъ вышнимъ, другой нижнимъ домомъ. Въ вышнемъ собираются сенаторы и шляхта лучшая изо всей земли; въ другомъ собираются старосты мірскихъ людей встхъ городовъ и мъстъ, и хотя что въ вышнемъ домъ и приговорятъ, однако безъ позволенія нижняго дома совершить то дело невозможно, потому что всякіе поборы денежные зависять оть меньшаго дома. И потому вышній домъ можеть назваться аристокрація, а нижній демокрація. А безъ повельнія тыхъ двухъ домовъ король не можетъ въ великихъ дълахъ никакого совершенства учинить.»

Мы видъли, что при объявленіи войны Польшъ царь Алексъй Михайловичь счелъ нужнымъ увъдомить объ этомъ французска-го короля. Сочли также пужнымъ объявить Людовику XIV и о прекращеніи войны: въ 1668 году отправился во Францію стольникъ Петръ Потемкинъ съ дьякомъ Румянцевымъ, и представился королю въ С. Жерменъ. Людовикъ отвъчалъ, что очень радъ прекращенію войны и проситъ всемогущаго Бога о совершеніи въчнаго докончанія. Будучи въ отвътъ, посланники говорили королевскимъ думнымъ людямъ: 1) Великій государь жерили королевскимъ думнымъ людямъ: 1)

лаетъ быть съ королевскимъ величествомъ въ братской дружбъ и любви; 2) для подкръпленія этой дружбы и любви изволиль бы король послать къ царскому величеству своихъ пословъ или посланниковъ; 3) съ объихъ сторонъ торговымъ людямъ ходить и торговать во всъхъ городахъ. Думные люди на эти статьи отвъчали слъдующими статьями: 1) Быть доброму и долговъчному покою, соединенію и пріятству между царскимъ и королевскимъ величествами и ихъ наслъдниками. 2) Быть во всякомъ поков и братской любви, честь и славу о себв воздавать во всв окрестныя государства. 3) Украпить наваки, чтобы одинъ на другаго не наступалъ и другъ другу убытка не чинилъ. 4) Царскаго величества людямъ приходить и торговать во всъ французскія государства съ великою вольностію, не платя за прітздъ ничего; съ товаровъ ихъ пошлину брать какъ съ другихъ иноземныхъ торговыхъ людей; домы, погреба и анбары нанимать имъ безо всякой трудности; торговать горою и водою всякими товарами безъ помъшки и дворы строить; брать пошлину только съ тъхъ товаровъ, которые будутъ въ продажъ; всякіе французскіе товары отвозить имъ куда кто захочетъ. 5) Московскимъ людямъ, которые будутъ жить во Французскомъ государствъ, налоговъ и обидъ не будетъ; подати платить имъ, какъ платять французскіе торговые люди; для своихъ расправъ держать имъ своего судью, и службу Божію отправлять имъ по своей въръ со всякою вольностію. 6) Французскимъ торговымъ и другихъ чиновъ людямъ твадить чрезъ Московское государство во всъ другія окрестные государства и въ Персію; проездъ имъ и въ вере вольность такъ же какъ и Русскимъ людямъ во Францін; съ проъзда и отъъзда пошлинъ не брать; съ товаровъ пошлины брать, какъ брали съ англійской компаніи половину, и съ Русскихъ людей за то будутъ брать во Франціи половинную же пошлину.

Посланицки не вступили въ договоръ и не дали никакого письменнаго отвъта, послали только сказать думнымъ людямъ съ приставомъ, что о торговыхъ дълахъ договариваться имъ не наказано, пусть король отправляетъ за этимъ дъломъ свое посольство въ Москву. Пришли къ посланникамъ купцы и начали говорить о тъхъ же условіяхъ, какія предложены были и въ статьяхъ. «Ступайте для купечества въ Архангельскъ, сказалъ имъ Потемкинъ: налоговъ и обидъ никакихъ вамъ не будетъ, пошлину возьмутъ какъ съ другихъ иноземцевъ». — «Безъ договора и постановленья въ такой дальній путь тхать намъ не надежно», отвъчали купцы. Тъмъ дъло и кончилось.

Не смотря на явно выказанное Людовикомъ XIV не желаніе вступаться въ дѣла восточной Европы, царь въ 1670 году отправилъ къ нему грамоту, въ которой извѣщалъ, что русскіе уполномоченные и польскіе коммиссары для заключенія вѣчнаго мира назначили его, короля въ посредники, вмѣстѣ съ императоромъ Нѣмецкимъ, королемъ Шведскимъ и Датскимъ, и курфирстомъ Браденбургскимъ. Наконсцъ въ 1673 году тотъ же Виніусъ, котораго мы видѣли въ Англіи съ требованіемъ помощи Польшѣ противъ Турокъ, отправился съ этимъ предложеніемъ и къ Людовику XIV, котораго засталъ на походѣ во Фландрію; король отвѣчалъ, что война съ Голландцами мѣшаетъ ему исполнить желаніе царя.

Не была забыта и далекая Испанія. Уже знакомый намъ стольникъ Петръ Потемкинъ вздилъ въ 1667 году въ Мадридъ; царская грамота, объявлявшая о прекращенін войны съ Польшею, была написана на имя короля Филиппа IV; но посланникъ вручилъ ее преемнику Филиппа, молодому Карлу II-му: «Имя предковъ нашихъ, писалъ царь, во всъхъ государствахъ славится, и Великая Россія отъ года въ годъ во благихъ пріумножается, многіе окрестные государи любительную и спомочную ссылку съ нами имъютъ, а съ вами, великимъ государемъ, любительныя ссылки даже до сего времени удержаны были, или за отдаленіемъ страны, или по воль Всесильнаго Бога, строящаго все непостижимо въ ожиданін лучшаго времени». Карлъ въ своей грамотъ отвъчалъ, что немедленно отправитъ пословъ въ Россію, а до техъ поръ приказаль онъ по всемъ своимъ морскимъ пристанямъ допускать царскихъ подданныхъ къ вольной торговав, надвясь, что и царь сдвлаеть тоже самое для Испанцевъ. — Дорога была проложена, и въ 1673 году Виніусъ изъ Франціи завхаль въ Испанію съ извъстнымъ приглашеніемъ подать помощь Польшт противъ Турокъ. Онъ привезъ отвттъ, что Карлъ II-й, по свойству съ королемъ польскимъ, намъренъ помочь ему деньгами, войскомъ же номочь неудобно по причинъ дальняго разстоянія.

Италія напомнила сама о себъ. Венеціанская республика въ борьбъ своей съ Турками, которая приходилась ей не подъ силу, искала всюду помощи. Зная хорошо отношенія христіанскаго народонаселенія Балканскаго полуострова къ Россіи, и слыша объ успъхахъ царскаго оружія въ польскихъ областяхъ, она въ 1656 году отправила посольство въ Москву съ просьбою, чтобы царь велълъ Донскимъ козакамъ напасть на Турокъ и развлечь ихъ силы, также, чтобы позволилъ Венеціанамъ вольную торговлю въ Архангельскъ. Москвъ было въ это время не до Турокъ: польская война, повидимому оканчивалась, но она привела за собою другую войну, шведскую. Денежныя средства истощились въ Москвъ и здъсь хотъли воспользоваться Венеціанскимъ посольствомъ, чтобы попытаться, пельзя ли занять денегъ у республики, слывшей, по старымъ преданіямъ, богатою. Осенью того же 1656 года отправились въ Венецію моремъ изъ Архангельска на голландскихъ корабляхъ царскіе посланники стольникъ Чемодановъ и дьякъ Посниковъ, повезли съ собою, по обычаю, государевы и патріаршіе товары на продажу. Въ Атлантическомъ океанъ 27 октября ночью застигла ихъ буря: многія волны въ корабли вливались и въ верхнія жилья въ окошки валами било, много рухляди помочило; въ среднемъ жильъ было воды на аршинъ и больше, а на верху попоясъ человъку, изъ государевой казны бочку ревеню потопило. Въ то время на кораблъ былъ плачь и вопль великій; посланники и всъ государевы люди начали пъть молебенъ, и буря утихла. Прошла одна бъда, впереди ждала другая: противъ Лиссабона увидали 14 кораблей, приняли ихъ за разбойничьи варварійскіе и приготовились къ бою; но оказалось, что идутъ разныхъ государствъ торговые Нъмцы изъ Испаніи; Нъмцы однако сказали, что на Средиземномъ морт къ Ливорит гуляютъ въ корабляхъ Турскіе люди. Дъйствительно, проъхавши Узкое мъсто (Гибралтарскій проливъ), встрътились три разбойничья корабля. Посланники и всъ Русскіе люди, видя Турскихъ воровскихъ людей нахожденіе и напускъ, Всемилостивому Спасу и Пречистой Его Матери молебное пъніе со слезами воздавали. Разбойники, исправясь по вътру и устремясь къ бою, за кораблями гнались быстрымъ ходомъ, и догнали; но увидавъ на корабляхъ государевыхъ людей боевыя знамена и осторожность, не посмъли напасть

и ночью исчезли. 25 ноября посланники прівхали въ Ливорно, гдъ были встръчены съ большимъ почетомъ. Такой же пріемъ ждалъ ихъ и во Флоренціи; самъ герцогъ Фердинандъ посътилъ ихъ и говорилъ: «Великій государь вашъ пожалуетъ ли монхъ подданныхъ, торговыхъ людей, велитъ ли у Архангельска покупать икру и другія товары? а я государскому жалованью и совъту радъ, и что великому государю въ моей державъ годно, ни за что не стою, до скончанія живота радъ служить и помогать». Черезъ Феррару провожалъ посланниковъ генералъ, папскій внукъ; поравнявшись съ церковію, онъ сказаль имъ: «вотъ костель св. Георгія, гдт довершень осьмой соборь, начатой во Флоренціи». — «Тотъ ли это осьмой соборъ, спросилъ Чемодановъ, котораго во Флоренціи не далъ довершить и разогналь св. Маркъ Ефесскій?» — «Я не знаю, зачъмъ онъ во Флоренціи не довершенъ, только знаю, что онъ довершенъ здесь, въ этомъ костель», отвечалъ генералъ.

Въ Венеціи къ посланникамъ явились Греки съ поклономъ: «Ради мы, говорили они, что Богъ велълъ намъ видъть посланниковъ такого великаго восточнаго государя, православныхъ христіанъ нашего закона; пожалуйте, велите намъ къ вашей милости приходить почаще; пришли мы доложить, когда изволите посътить благочестивую церковь греческой въры? мы къ тому времени велимъ изготовиться и станемъ молебенъ пъть о государевомъ и царевичевомъ здоровьъ». — «Дадимъ вамъ объ этомъ знать, какъ время будетъ», отвъчали послы.

Пришли приставы отъ правительства и объявили, что дожъ боленъ ногами, и потому посланииковъ примутъ честные владьтели; а въ княжомъ мъстъ сядетъ старшій между ними, которому посланники и подадутъ грамоту. «Этому быть невозможно, отвъчалъ Чемодановъ: посланы мы къ вашему князю, вельно намъ его видъть и грамоту подать ему». — «Это все равно, говорили приставы: дъла, о которыхъ писано въ грамотъ къ князю, намъ же ихъ дълать; князь ихъ не дълаетъ и не въдаетъ ничето». — «Если князь вашъ не дълаетъ ничего, возразилъ Чемодановъ, если государствомъ правите вы, то вы бы въ грамотъ къ царскому величеству писали имена свои вмъстъ съ княжескимъ». Положили дожидаться выздоровленія дожа. Пріемъ послѣдовалъ 22-го января 1657 года; посланники объявили, что

государь позволиль Венеціанамъ торговать у Архангельска повольною торговлею съ платою обыкновенныхъ пошлинъ; касательно же главнаго дъла, высылки Донскихъ козаковъ, сказали: «Великій государь всегда о томъ тщаніе имъетъ, чтобы православное христіанство изъ бусурманскихъ рукъ высвободилось; только теперь его царскому величеству начать этого дъла нельзя, потому что онъ пошелъ на непріятеля своего; а какъ, за Божіею помощію, съ непріятелемъ управится, то велить заключить договоръ съ вами, какъ стоять на общаго христіанскаго непріятеля». Наконецъ посланники объявили главное дъло, за которымъ были присланы, объявили великія неправды шведскаго короля, и что царское величество злому его начинанію терпъть не станетъ: «такъ вашему княжеству и честнымъ владътелямъ къ царскому величеству любовь свою и доброхотство показать, прислать на помощь ратнымъ людямъ въ займы золотыхъ или ефинковъ, сколько можно, и прислать бы поскорте».

Киязь и честные владътели не хорошо выразумъли: какъ это Московскій государь помогать противъ Турокъ откладываеть до другаго времени, а денегъ взаймы проситъ поскоръе? Для разясненія дъла прівхаль къ посланникамъ приставъ и спросилъ: «Скажите миъ, за то ли государь у насъ проситъ казны, что хочетъ помочь намъ на Турка?» — «Ты говоришь непристойныя слова, простыя, быль отвътъ: великій государь нашъ если изволитъ послать рать свою на Турка, то пошлеть для избавленія христіанъ, а не изъ-за денегъ. По чьему указу говоришь ты эти бездъльныя слова: приказалъ тебъ это князь или владътели?» Приставъ призадумался и отвъчалъ: «Я это сказалъ отъ себя». Когда дъло уяснилось, Венеціанское правительство дало отвътъ: «Уже тринадцатый годъ, какъ мы воюемъ съ Турками: разумъ нашъ и охота не ослабъвають, но казиъ убытокъ большой, и потому съ прискорбіемъ должны отказать царскому величеству; надъемся, что узнавши бъдность нашу, онъ не прогитвается на насъ».

Посланники были въ греческой церкви, гдъ были встръчены съ большимъ торжествомъ, съ радостными слезами. Послъ амвонной молитвы духовенство вышло изъ алтаря и одинъ изъ дьяконовъ говорилъ посланинкамъ ръчь: «Родъ Греческій, живущій въ семъ преславномъ градъ Венецін; молитъ Вседержи-

толя: дай Господи, чтобы пресвътлый, непобъдимый, сильный, преславный, благочестивый и благовърный защитникъ церкви Божіей Восточной, рачитель благочестія, великій государь, царь и великій князь Алексъй Михайловичь, утъщитель рода христіанскаго заравъ былъ на многія лъта. Какъ пресвътлое солице возсталъ онъ на искоренение тьмы невърія, на соблюдение и соединеніе благочестивой христіанской въры, на побъжденіе враговъ Божінхъ; какъ второй Константинъ явился для освобожденія върныхъ христіанъ Грековъ, изъ рукъ поганыхъ Турокъ; молимъ всемогущаго Бога, чтобы всегда отъ его царскаго пресвътлаго меча мусульманы въ порабощении и побъждении были.» Послъ объда Греки говорили посланинкамъ: «Вздимъ мы изъ Венеціи въ Турцію со всякими товарами часто и съ Турками торгуемъ; многіе Турки говорили намъ: Богъ далъ Московскому государю побъду надъ Поляками и другими государствами, и у насъ въ Турціи слава о томъ великая. Султанъ и паши, сыскавъ въ своихъ гадательныхъ книгахъ, говорятъ, что пришло время и Цареграду быть за русскимъ государемъ, живутъ съ великимъ опасеніемъ, въ Цареградъ на долгое время ворота бываютъ засыпаны; боясь Русскихъ, Турки начали сильно притъснять насъ Грековъ; но мы падъемся на милость Божію и на заступленіе великаго государя, что онъ высвободить насъ изъ бусурманскихъ рукъ». Но прежде Грековъ великому государю нужно было освобождать своихъ Русскихъ изъ бусурманскихъ рукъ: къ посланникамъ въ Венеціи явилось больше 50 человѣкъ Русскихъ, освободившихся изъ Турецкаго плъна; они пришли за милостынею и объявили, что другіе ихъ братья плънники пошли разными государствами въ Москву.

Почетный пріємъ, сдъланный Чемоданову во Флоренціи, обратиль вниманіе царя, и въ 1559 году отправился туда дворянинъ Лихачевъ. На этотъ разъ пріємъ былъ еще лучше: великій герцогъ Фердинандъ Медичи, принявъ государеву грамоту, поцъловаль ее, и сталъ говорить со слезами: «За что меня, холопа своего, вашъ пресловутый во всъхъ государствахъ и ордахъ великій князь изъ дальняго великаго града Москвы поискалъ и любительную свою грамоту и поминки прислалъ? Онъ, великій государь, отстоитъ отъ меня, что небо отъ земли; преславенъ онъ отъ конецъ до конецъ вселенныя, имя его страшно во всъхъ

государствахъ: и что миъ бъдному воздать за его великую и премногую милость? Я, братья мон и сынъ великаго государя рабы». Посланника поставили въ великогерцогскомъ дворцъ. Лихачевъ, подобно Чемоданову, попалъ въ Италію прямо изъ Архангельска, обогнувши моремъ западную Европу: понятно слъдовательно, какъ поразили его чудеса природы и искусства въ отечествъ Медичи: «На княжомъ дворъ палаты объ осьми жильяхъ, числомъ ихъ 250, во всъхъзаноны дорогія, столы аспидные, писаны золотомъ травы, палаты подписаны золотомъ, чернилица золотая, фунтовъ тридцать, а вмѣсто песка руда серебряная; кресла крыты бархатомъ. На томъ же княжомъ дворъ садъ рыбный, рыбы живыя, вода вверхъ взведена сажени съ четыре, устроенъ Іорданъ, и выше Іордана сажени съ двъ вверхъ безпрестанно вода прыгаетъ на дробныя капли, а къ солнцу что камень хрусталь. А около княжаго двора деревья кедровыя и кипарисныя и благоуханіе великое, о Крещеньи жары великія, какъ у насъ объ Ивановъ дни; яблоки великія и лимоны родятся по дважды въ годъ, а зимы во Флоренскъ не бываетъ ни одного мъсяца». Герцогъ велълъ приготовить для посланника театральное представленіе, стоившее 8,000 ефимковъ: «Князь приказалъ играть: объявились палаты, и бывъ палата и внизъ уйдетъ, и того было шесть перемънъ; да въ тъхъ же палатахъ объявилося море колеблемо волнами, а въ моръ рыбы, а на рыбахъ люди ъздятъ; а вверху палаты небо, а на облакахъ сидятъ люди: и почали облака съ людьми на низъ опущаться, подхватя съ земли человъка подъ руки, опять вверхъ же пошли; а тъ люди, которые сидъли на рыбахъ, туда же подпялися вверхъ. Да спущался съ небаже на облакъ человъкъ въ каретъ, да противъ его въ другой каретъ прекрасная дъвица, а аргамачки подъ каретами какъ быть живы, ногами подрягивають; а князь сказаль, что одно солнце, а другое мъсяцъ. И многіе предивные молодцы и дъвицы выходятъ изъ занавъса въ золотъ и танцуютъ». Русскаго человъка изумляль благодатный югь, а южнаго владътеля занималь дальній стверъ, дикал природа съ ея естественными первобытными богатствами: «Флоренскій князь распрашиваль и смотртль по чертежу про Сибирское государство, и по скольку который звърь плодится, тому роспись взялъ. А Сибирскому государству и плоду соболиному, что ихъ много, и куницамъ, и лисицамъ, и

обълкамъ и инымъ звърямъ зъло дивился, какъ ихъ не льзя выловить? А у нихъ никакого звъря нътъ, потому что мъста очень гористы, а не лъсны, лъсъ все саженый. Флоренскаго князя княгиня била челомъ посланнику, чтобы ей сдълали по русскому обычаю двъ шубки, чъмъ ей подарить новобрачную невъстку свою, и онъ шубки сдълать велълъ подъ камкою и подъ тафтою: у одной исподъ горностайный, а у другой бълій; и княгиня надъла на себя и дивилась, что урядно выдълали».

Венеціанское правительство, озадаченное требованіемъ Чемоданова, уже не отправляло болъе посольства въ Москву; но Московское правительство вспомнило о республикъ, знаменитой своею борьбою съ Турками, когда нужно было готовиться къ войнъ съ Портою. Въ 1668 году торговый иноземецъ Келдерманъ повезъ дожу и сенату грамоту отъ царя, въ которой высказывалось удивленіе, почему они не подають о себъ никакой въсти, и объявлялось, что великій государь заключилъ миръ съ королемъ польскимъ и союзъ противъ бусурманъ; объявлялось, что въ Москвъ заключенъ торговый договоръ съ компаніею персидскихъ Армянъ, по которому персидскіе товары пойдутъ исключительно черезъ Россію; и есть надежда, что Персидскій шахъ обратитъ свое оружіе противъ Турокъ. Дожъ и Сенатъ въ отвътной грамотъ благодарили государя и изъявляли желаніе, чтобы и всъ христіанскіе государи соединились противъ Турокъ.

Нападеніе Магомета IV на Польшу заставило снова царя вспомнить о Венеціи. Извъстный намъ Менезіусъ изъ Въны долженъ
былъ заъхать въ Венецію съ приглашеніемъ къ союзу противъ
Турокъ. Сенатъ отвъчалъ: «Боже помоги царскому величеству
наступающую непріязнь сокрушить и христіанскихъ государей
успокоить». Накопецъ изъ Венеціи Менезіусъ поъхалъ въ Римъ
съ царскою грамотою къ папъ Клименту Х-му: «Вамъ бы, папъ
и учителю римскаго костела, къ намъ, великому государю, отписать: по должности христіанской на общаго непріятеля брату
нашему, его королевскому величеству, войсками своими помогать станете ли? и если помочь захотите, то вамъ бы къ намъ
обослаться грамотою вскоръ, какими мърами, въ которое время и въ какихъ мъстахъ быть этой помощи, чтобы заключить
чрезъ общихъ посланниковъ договоръ. Да и къ окрестнымъ го-

сударямъ вамъ писать же, чтобы и они королевскому величеству были помощниками, а именно писать къ Людвику королю французскому и Карлу королю англійскому, чтобы они войну съ Голландскими штатами прекратили, и войска свои противъ общаго христіанскаго непріятеля обратили».

Прітхавши въ Римъ, Менезіусъ прежде всего объявилъ условія пріемной и отпускной церемоніи: папа долженъ слушать именованье и титулъ великаго государя стоя, грамоту принять и свою дать также стоя; прежде чемъ грамота будетъ запечатана, показать ее посланному для удостовъренія, что титуль царскій написань сполна. Папскій церемоніймейстерь объявилъ на это свои условія: папа во все время пріема и отпуска будеть сидъть; посланный долженъ цъловать ногу у его святьйшества; указывать папъ, чтобы онъ дълалъ иначе, нельзя. «Ногу папежскую целовать отнюдь мне не велено, говориль Менезіусь, потому что великій государь нашь католицкому римскому закону не повинуется; да и въ прошлыхъ годахъ, когда Греки съ латинцами были въ соединении въры, и тогда .Греки пану въ ногу не цъловали. Когда въ 1438 году прівзжаль въ Феррару къ пап'в Евгенію IV-му цареградскій патріархъ Іосифъ съ митрополитами и епископами, то папа цьловался съ ними помонашески, и потомъ митрополиты и епископы и пные чины цъловали его въ руку. » — «Если, продолжалъ церемоніймейстеръ, къ папъ пріъдеть цесарь или какой другой христіанскій потентать, и ногу папежскую цъловать не будеть, то папу видъть не можетъ». -- «Когда такъ, отвъчалъ Менезіусъ, то пусть папа велить меня отпустить».

Отпустить не согласились, и посланный не цъловаль ноги у паны, только «наклонили по римскому обычаю, впрямь до кольниаго приклоненія и вскорт подняли, а голову не наклоняли». Когда Менезіусь началь подавать папъ царскую грамоту, то его понизили. Папа приняль грамоту сидя, и, отдавъ ее первому церемоніймейстеру, сказаль: «Радуюсь, видя посланника отъ вашего государя; а что вашь государь въ своей грамоть у насъ спрашиваеть, то мы съ радостію будемъ исполнять и вскорт отвъть учинимъ. » Когда папа кончилъ, церемоніймейстеры наклонили Менезіуса до папиныхъ колти, и когда папа вставъ, далъ вставъ благословеніе, Менезіуса понизили на колти. Послан-

ный выговариваль потомъ кардиналу Алтерію, зачьмъ его наклоняли силою? Кардиналь отвъчаль, что всъ посланники
исполняють заведенный при папскомъ дворъ обычай и слушаются церемоніймейстеровъ.

Менезіусъ тадилъ и къ бывшей шведской королевъ Христинъ, принявшей католицизмъ и жившей тогда въ Римъ. «Очень рада, сказала Христина посланному, что царское величество изволилъ прислать къ папъ; если я чъмъ-нибудь могу радъть въ дълахъ государевыхъ, то должна это дълать, потому что когда я на королевствъ шведскомъ королевствовала, то между нами былъ союзъ, который я буду въчно помнить».

Начали писать отвътную грамоту, и тутъ встрътилось непреодолимое затрудненіе. Менезіусу объявили: «Папа напишетъ великаго государя именованіе и титуль, какъ они написаны въ царской грамоть, напишеть свыше всъхъ потентатовъ: вельможнъйшему; только невозможно назвать государя вашего царемъ, потому что царь и цесарь одно и то же слово, и если написать царемъ, то цесарь и другіе потентаты станутъ на папу сердиться.» На это Менезіусъ показаль грамоты императорскую, Венеціанскую, курфюрстовъ Бранденбургскаго и Саксонскаго, гдъ государь былъ названъ царемъ. Но этимъ неудовольствовались; пана прислалъ спросить: что такое царь? Менезіусъ отвъчаль: «Какъ называется папа, цесарь Римскій, султанъ Турецкій, шахъ Персидскій, ханъ Крымскій, Моголъ Индейскій, Претіанъ Абиссинскій, Зерефъ Арабскій, Колманъ Булгарскій, деспотъ Пелопонейскій, Калифъ Вавилонскій и другіе, такъ точно на славянскомъ языкъ называется: царь Россійскій.» — «Какъ перевести царь полатынъ?» спрашивали Менезіуса. — «Перевести нельзя, отвъчаль онъ: но въдь вы безъ перевода пишете же латинскими буквами всъ вычисленныя мною названія государей!»

Кардиналъ Барберини говорилъ Менезіусу: «Если теперь папа не исполнитъ достоинства царскаго величества, то послѣ его кто будетъ папой изъ насъ старыхъ кардиналовъ, тогда царское достоинство будетъ исполнено; мы, кардиналы старые къ великому государю пошлемъ грамоту съ повинною, напишемъ именованіе и титулъ вполнѣ, только бы теперь великій государь на насъ не сердился, потому что папскою властію и словомъ папскимъ владѣетъ племянникъ папскій кардиналъ Алтерій и дълаетъ все по своему для своей временной гордости, что положитъ папъ на языкъ, то папа и говоритъ.»

Наконецъ Менезіуса позвали на тайную аудіенцію къ папъ. «Зачъмъ ты уменя не хочешь принять грамоты?» спросилъ Климентъ. — «Великій государь нашъ, отвъчалъ Менезіусъ, писалъ къ вамъ для имени Божія и должности христіанской о помощи брату его, королю Польскому противъ общаго христіанскаго пепріятеля, Турскаго султана. Вы, папа и учитель римскаго костела, великому государю любви своей не оказали, не хотъли назвать его царемъ; а вамъ, папъ и учителю римскаго костела, должно чинить соединеніе, а не разрушеніе.»—«Невозможное это дъло, сказалъ папа, потому что моя братья, прежніе папы, этого не дълали; у насъ было уже засъданіе съ кардиналами, и они мит не позволяють.»—«Если вы сдълаете какую-нибудь грубость царскому величеству, отвъчалъ Менезіусъ, то государь будеть писать объ этомъ къ другимъ христіанскимъ государямъ.» Тутъ папа позвонилъ въ серебряный колокольчикъ и велълъ вошедшему маестро ди камера принести золотую цъпь съ папскимъ гербомъ и четки изъ лазореваго камия. Подавая эти вещи Менезіусу, онъ сказалъ: «Дарю тебъ на память.»

Менезіуса отпустили съ объщаніемъ, что папа отправить въ Россію посланника для договора о титулъ.

## ГЛАВА V.

## ОКОНЧАНІЕ ЦАРСТВОВАНІЯ АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Сношенія съ православнымъ Востокомъ: Грецією и Грузією. Сношенія съ Персією. Договоръ съ компанією Персидскихъ Армянъ. Построеніе корабля для Каспійскаго моря. Калмыки. Сибирь. Сношенія съ Китаемъ. Общій обзоръ царствованія Алексъя Михайловича. Семейныя дъла царя. Его кончина. Характеръ. Приближенные къ нему люди.

Мы видъли, какую жизнь сообщили нашимъ сношеніямъ съ Греціею нужды Русской церкви—исправленіе книгъ и Никоново дъло. Мы видъли, какую важную роль въ послъднемъ дълъ нграль Пансій Лигаридь, видели, что онь хотель оставить Москву при окончанін дъла. Не знаемъ-болею или неволею-но онъ остался въ Москвъ. Лътомъ 1667 года онъ билъ челомъ государю: «Служу я тебъ, великому государю на Москвъ седьмой годъ, а жалованья идетъ мнт на день по 18 алтынъ по 4 деньги, и этимъ мит съ людьми прокормиться нельзя.» Просьба не была исполнена, велъно давать прежнее жалованье. Чтобы показать свою службу, Лигаридъ подалъ царю письмо, въ которомъ извъщалъ объ извъстномъ пророчествъ, находящемся въ житін Андрея юродиваго, что бълокурый народъ овладъетъ Константинополемъ. Паисій, разумъется, прилагаетъ это пророчество къ Русскимъ; толкуетъ и о князъ Росскомъ Мосохъ, въ которомъ видитъ Москвича. Но Лигаридъ не могъ заниматься въ Москвъ покойно толкованіемъ пророчествъ: въ 1668 году іерусалимскій патріархъ Нектарій писаль къ царю: «Даемъ подлинную въдомость, что Пансій Лигаридъ отнюдь не митрополитъ, ни архіерей, ни учитель, ни владыка, ни пастырь, потому что столько лѣтъ какъ покинулъ свою епархію, и, по правиламъ св. отецъ, архіерейскаго чина лишенъ. Онъ съ православными православенъ, а латины называютъ его своимъ, и папа римскій беретъ отъ него ежегодно по двъсти ефимковъ; а что онъ Паисій бралъ милостыню для престола апостольской соборной церкви, то, лютый волкъ, послалъ съ племянникомъ своимъ на островъ Хіосъ.» Грамота, какъ видно, не произвела никакого дъйствія, потому что вскоръ послъ ея полученія сдълано было слъдующее распоряженіе: «Пожаловалъ великій государь Газскаго митрополита Паисія, велълъ ему дать жалованье, вмъсто прибавки корму, сто рублей; дворъ, гдъ онъ стоитъ, осмотръть, и что ветхо, починить, да съ винъ, которыя купитъ въ

Архангельскъ, пошлинъ не брать.»

'Чтобъ не было однако впередъ подобныхъ доносовъ, Лигаридъ обратился съ просьбою о помощи къ логовету Константинопольской церкви Константину, писалъ, что враги оклеветали его, что осуждение произнесено неправильно. «Я не проводилъ жизни моей, пишетъ Лигаридъ, въ сластолюбіи, пьянствъ и блудъ; съ молоду возлюбилъ я мудрость, съ большими трудами и издержками прошелъ морской путь изълюбви къ ученію. Называютъ меня латиномысленнымъ и еретикомъ: но я латинскимъ повелъніямъ не повишуюсь, общаго у меня съ латинами-одна наука; вмъстъ съ ними я былъ и есмь ревнитель древнимъ философамъ Авинскимъ, Ливанію и Ямвлиху, Богу добрымъ служителямъ. Заступись за меня, преученый мужъ! Чтобы невъжды не тщеславились и не превозносились; будь ходатай и помощникъ дъломъ и словомъ.» Логоветъ показалъ эту грамоту преемнику Нектарія, Досивею. Тотъ сильно разсердился на Лигарида, увидавъ ръзкія выраженія его о своихъ врагахъ и гонителяхъ, къ которымъ принадлежалъ и Нектарій. Но явился царскій посланный съ просьбою—простить Лигарида и прислать ему разръшительную грамоту. Не исполнить просьбы было нельзя, разръшительную грамоту послали въ Москву, и Досиоей сорвалъ сердце, написавши только на Лигаридовой грамотъ къ логовету: «Еслибы не было святаго ходатайства царева, то узналъ бы ты, кто мертводушенъ и бъденъ, тотъ ли, кто 15 лътъ какъ оставилъ паству безъ пастыря, или тотъ, кто полагаетъ душу свою за овцы? исполнилась на тебъ басня Езопова: козель браниль волка съ высокаго мъста; ты самъ по себъ не великъ и глупъ, безчеловъченъ и безстыденъ, только мъсто, гдъ пребываешь—дворъ царскій. Уцѣломудрись хоть теперь.»

Въ концъ 1672 года Лигаридъ собрался въ Палестину, но до**вхавъ** до Кіева, остановился здѣсь и долго жилъ, служа великому государю, донося о тамошнихъ дълахъ. Такъ въ 1675 году онъ писалъ къ Матвъеву: «По Богъ и царъ въ тебъ имъю заступника милостивъйшаго, помоги мнъ нъкіимъ даромъ вмъсто милостыны, умоли, чтобы мит позволили служить по архіерейски. Собираютъ здъсь много денегъ отовсюду, а кому и начто собираютъ-не знаю. Изволь объ этомъ розыскать, о бодръйшій Кіева стражъ! разузнай, на что митрополичы доходы обращаются? Здъсь носятся слухи, будто епископъ Меводій освобождень и Кіевскимъ митрополитомъ поставленъ. Стереги крѣпко и радъй, чтобы этого не было, ибо великая будетъ смута между духовными и мірскими; до сихъ поръ еще живъ раздоръ и измъна, учиненная недавно, и бывшая причиною столь великаго побоища. Вопіетъ, вопіетъ и св. Софія, на починку которой взяль 14,000 рублей у царскаго величества; о другихъ его своевольствахъ молчу.»

Скоро послъ этого пришелъ въ Кіевъ царскій указъ, чтобъ Лигаридъ немедленио возвратился въ Москву. Опъ счелъ это опалою, и, прітхавъ въ Москву, написалъ государю: «Воспъвалъ пророкъ и царь Давыдъ въ десятострунномъ своемъ исалмъ: не отврати лица Твоего отъ отрока Твоего, яко печалюся, скоро услыши мя: тоже смъю и я возгласить къ тебъ, единодержавцу царю; не отврати свътлейшаго лица твоего отъ меня, яко погибну душою и тъломъ; особенно печалюсь, потому что не знаю причины моего возвращенія.» Въ январъ 1676 года Лигаридъ обратился къ Матвъеву съ жалобами, что умираетъ отъ голода и жажды, что просьбы его на смъхъ пересылаютъ изъ приказа въ приказъ, что одолжалъ вслъдствіе большаго и труднаго путешествія, что для службы церковной пътъ у него ни священника, ни діакона, ни пъвца, ни иподіакона: «Ты заботишься обо всемъ въ богатъйщемъ царствъ: забылъ только обомнъ, архіереъ.» Объ немъ вспомнили и велъли давать кормъ по прежнему. Чъмъ занимался Лигаридъ, видно отчасти изъ того, что онъ привезъ въ Москву изъ Кіева іеромонаха Виссаріона, бывшаго начальника школъ Кіевскихъ «для пособія себъ. въ тщаніяхъ и службъ царскаго величества.»

Кромъ Греціи была еще другая страна христіанская, православная, болъе несчастная, болъе страдающая отъ бусурманъ, чъмъ даже Греція, издавна искавшая помощи у единовърной Россіи: то была Грузія. Послъ несчастной попытки при царъ Борисъ, Московское государство отказалось отъмысли посылать войска свои за Кавказъ, помогало деньгами, посылало духовенство свое въ Грузію осматривать состояніе церквей, богослуженія, помочь тамошнему духовенству совътомъ. Тяжелое впечатлъніе производило Грузинское христіанство на Русскихъ духовныхъ, темъ более, что последние сами не всегда могли отличить существенное отъ несущественнаго и сильно были привязаны къ формъ, къ буквъ. «Первое у васъ несогласіе съ соборною и апостольскою церковію, говорили Русскіе духовные Грузинскимъ епископамъ, первое несогласіе то, что церкви отъ алтарей не отгорожены, царскихъ дверей нигдънътъ, да и не бывало, престолы вездъ наги и къ стънъ придъланы, служите въ неосвященныхъ церквахъ, крестовъ ни на одной церкви нътъ да и не бывало; если и есть въ церкви иконы, то вы свъчи прилъпляете къ простой стънъ, а иконы стоятъ особо, и мнится намъ, что у васъ къ божественнымъ иконамъ икъ честному кресту въра оскудъла, да и на себъ креста не носите; у кого и есть иконы, и тъ спрятаны, а иные носятъ малыя иконы на поясахъ за кушаками; мотаете рукою не по истинъ, и кланяетесь, смотря на небо, а не на пконы; архіерен ваши и попы сами себя крестнымъ знаменіемъ оградить и прочихъ людей благословить неумъютъ. Если попу у васъ случится служить литургію, то онъ принесетъ съ собою сосуды и ризы въ мъшкъ, а евангелія и креста ни укого изтъ; пной попъ, пришедъ въ церковь, постелетъ на престоль плать и, поставя сосуды, дъйствуеть въ одномъ чекменъ, и отдъйствовавъ, покрывъ святая, облачится въ ризы и начинаетъ литургію, отслужа, велитъ малому собрать съ престола сосуды и ризы въ кошель и понесетъ къ себъ. Вы епископы и попы ваши дъйствуютъ, ризы надъвъ на шею, свъсивъ напередъ, и какъ начинать литургію, тогда ризы назадъ спускаете. Крестятъ у васъ младенцевъ однимъ погруженіемъ. Покаянія отцамъ духовнымъ мало у васъ знаютъ, также и причастія, только при смерти даютъ причастіе и то безъ покаянія. Всякіе люди у васъ входять въ церковь въ шапкахъ съ саблями и ослопами, и вы,

епископы, также входите съ ослопами въ церковь и въ алтарь. Женятся безъ вънца, и если дъти будутъ, то вънчаются, а дътей не будеть, то покинувъ старую жену, беруть другую; свадьбы у васъ играютъ въ великій постъ, въ Благовѣщенье.» Въ одномъ мъстъ Русскіе духовные были свидътелями слъдующаго явленія: между заутренею и объднею вышло на площадь духовенство, вынесли образъ св. Георгія и поставили на столбъ, а противъ образа на церковной крышъ сълъ мужикъ, надълъ на себя другой образъ св. Георгія и сталъ говорить во весь міръ: «Послушайте меня! я нынче ночевалъ въ храмъ и сказывалъ мнъ св. Георгій: людей монхъ не обижайте, которые въ моенмя върують.» Послъ этого мужикъ началъ пророчествовать объ урожат и кому умереть въ этотъ годъ. — « Что это у васъ святой человъкъ? спросили Русскіе, и умъетъ онъ грамоть?» — «Нѣтъ, не умфетъ, отвъчали Грузины: но это такой родъ; если кто умретъ, то изъ ихъ же роду другой станетъ разсказывать Егорьевы слова въ міръ.»

Мы видъли, что при царъ Михаилъ Кахетинскій царь Теймуразъ поддался Россіи. При царъ Алексъъ, весною 1647 года пріъхалъ въ Москву посоль отъ Теймураза и подалъ такую грамоту: «Какъ у отца твоего былъ я съ сыномъ своимъ и со всею Грузинскою землею въ холопствъ, такъ теперь и тебъ, великому государю, быю челомъ въ холопство. Отца твоего заступленіемъ и жалованьемъ наше Грузинское государство живо и цъло; а если ты насъ не пожалуешь, за насъ не вступишься, то окрестныя государства насъ разорять безъ остатку и стануть говорить: вы поддались Московскому государю, и онъ васъ выдалъ, за васъ не вступился. Теперь самъ я, Теймуразъ царьсъ сыномъ своимъ Давидомъ отдался тебъ въ холопство со всею Грузинскою землею; внука своего Григорья пришлю къ тебъ въ холопи въ Москву, а за большаго моего внука Іоасава изволилъ бы ты выдать сестру свою государыню царевну. Да вели къ намъ послать митрополитовъ сколько изволишь; государство Грузинское Божье да твое: и въра такъ же была бы справлена, какъ и въ твоемъ великомъ государствъ.» Мы знаемъ, что въ это время, особенно въ 1648 году въ Москвъ было не до Грузіи. Въ 1649 оттуда новое посольство: «Хотълъ я, писалъ Теймуразъ, отправить къ тебъ великому государю внука своего Николая(!);

но какъ узнали объ этомъ Персіяне, то начали государство мое воевать съ трехъ сторонъ. Мит черезъ горы внука своего послать нельзя, а на Шемаху Персіяне не пропустятъ. Пожаловалъ бы великій государь, прислалъ за внукомъ монмъ своихъ людей и велълъ взять его къ себъ въ холопи.»

Съ отвътомъ на эти предложенія отправился въ Грузію въ 1650 году Никифоръ Толочановъ. Посланникъ поднесъ Теймуразувъ подарокъ соболи; царь билъ челомъ низко, но спросилъ: «Прежде присылали ко мит по 20,000 ефимковъ, а теперь мит съ вами не прислано?»—«Потому тебт денегъ не прислано, отвъчалъ посланиикъ, что про тебя великому государю было не въдомо, гдт ты обрътаешься послъ своего раззоренья, какъ разорилъ тебя Тифлискій ханъ; а какъ только твоя правда и служба объявятся великому государю, то тебя и больше прежняго царское величество пожалуетъ.»

— «Видите, продолжалъ Теймуразъ, какъ яразоренъ Тифлискимъ ханомъ по шахову приказу. Прежде государевы послы у меня въ Кахетін были, и всякое строенье, монастыри и церкви видъли, а теперь гдъ были церкви, тамъ стали мечети: царское величество вступился бы за домъ Божій и за меня, холопа своего.»

Толочановъ объявиль Теймуразу главную цъль своего посольства—взять съ собою въ Москву внука его, царевича Николая. — «А выдастъ ли за него великій государь сестру свою?» сиросиль Теймуразъ. — «Съ нами объ этомъ дълъ не наказано, отвъчалъ носланинкъ: такое великое тайное дъло кромъ Бога да великаго государя кто можетъ въдать? Если Богъ изволитъ, а его государская мысль будетъ, то дъло и состоится; а если не будетъ воли Божіей и государской мысли, то дълу какъ состояться? Ты только отнускай съ нами внука своего, исполняй передъ великимъ государемъ правду свою.»

«Если я внука своего пошлю, продолжалъ Теймуразъ, а государь не изволитъ государства моего, Кахетін очистить, ратныхъ людей и казны не пришлетъ, то зачъмъ моя посылка?»

— «Ратныхъ людей, отвъчалъ Толочановъ, послать къ тебъ нельзя, потому что горы снъжныя, высокія, въ нихъ разсълины большія, ратнымъ людямъ пройти, наряду и запасовъ провезти нельзя, у тебя государство пустос и то за шахомъ, хотя рат—

ные люди и пройдутъ, то имъ у тебя съ голоду помереть; а казны тебъ тосударь пришлетъ столько, сколько тебъ и въ умъ не
вмъщалось, если теперь исполнишь правду свою, внука съ нами
отпустишь. Кромъ того государь пошлетъ великихъ пословъ къ
шаху Аббасу, чтобы отдалъ Кахетію по совъту и по братству,
а если не отдастъ, то думаемъ, что великій государь пошлетъ
войско свое Каспійскимъ моремъ на шаховы города и велитъ
городовъ раззорить въ десятеро, только ты совершай правду
свою. Если ты отпустишь съ нами и другаго внука своего Влавурсака, то великій государь дастъ ему свое жалованье по своему милосердому разсмотрънію.»

— «Влавурсака никому не огдамъ, сказалъ Теймуразъ: миъ самому не съ къмъ будетъ жить, некому будетъ и души моей помянуть.»

— «Ты намъ объявилъ, что тебя раззорилъ Тифлискій ханъ, продолжалъ посланникъ: такъ если тебъ въ Грузинской землъ жить неучего, то ступай и ты самъ къ царскому величеству, намъ вельно принять тебя и съ подданными твоими.

«Когда будетъ мое время, тогда и поъду къ государской милости, а теперь еще побуду здъсь», отвъчалъ Теймуразъ.

Вст эти разговоры кончились ттмъ, что Теймуразъ не отправиль внука въ Москву. Тъмъ сильнъе высказываль свое усердіе къ великому государю Имеретинскій царь Александръ, присягнувшій при Толочановъ царю Алексью Михайловичу: «Теймуразъ царь, говорилъ Александръ, внука своего съ вами не отпускаеть; а еслибы у меня быль сынь мой Баграть да брать Мамука, тоябы обоихъ къ царскому величеству отпустилъ. Если государю угодно, то онъ бы прислалъ воеводусвоего въ Кутансъ; еслибы миъ было кому свою отчину, Имеретинскую землю приказать, то я бы и самъ поъхалъ видъть пресвътлыя государскія очи». Въ грамотъ своей къ царю Александръ писалъ: «Учинился я, и сынъ мой, и братъ, и весь духовный чинъ, и ближніе люди, и всего государства воинскіе ратные и земскіе люди подъ. вашего царскаго величества высокою рукою въ подданствъ на въки неподвижно, отъ дътей на внучать: и тебъ бы, великому государю, меня не презръть и отъ недруговъ невърныхъ держать въ оборонъ, чтобы люди моего государства въ невъріе не впали. Прежде были у меня въ подданствъ Дадьяне, и нъсколь-

ко льть тому назадъ отложились, поддались Турецкому султану и живутъ съ бусурманами заодно, берутъ себъ на помощь бусурманскую рать, меня раззоряють и воюють. Донскіе козаки ходять на Черное море и бусурмань воюють, а православнымъ христіанамъ никакого вреда не дълають; а Дадьяне козаковъ къ себъ приманиваютъ, будто хотятъ вмъстъ съ ними воевать бусурманъ, и, приманя въ свои мъста, ихъ побиваютъ и къ Туркамъ продаютъ, и въ подарокъ отсылаютъ къ Турецкому султану, который за это присылаеть имъ жалованье. Тъ же Дадьяне крадутъ христіанъ изъ моей земли и у себя и отсылаютъ къ Персидскому шаху, просятъ у него себъ помощи; Дадьянскій владълецъ сестру свою отдалъ къ шаху и отъ христіанской втры отрекся, за то ему отъ шаха жалованье и помощь. Онъ же Дадьянскій владълецъ отослалъ другую свою сестру Рустемъ-хану Тифлискому, чтобы тотъ шелъ на меня войною: и Рустемъ-ханъ много разъ присылалъ своихъ ратныхъ людей на мое государство. Теперь я у царскаго величества милости прошу и желаю, чтобы какъ-нибудь съ Чернаго моря стругами учинить надъ Дадьянами промыслъ, за то разоренье имъ отомстить, отъ бусурманъ отлучить, въ православіи утвердить и подъ мою руку привести по прежнему. Дадьянскій прислазъ ко мнъ, что хочетъ опять быть у меня въ подданствъ и самъ ко мнъ пріъхать, только чтобы я прислаль къ нему сына моего въ заложники: я сына своего къ нему послалъ, а онъ ко мив не прівхалъ и сына моего не отпустилъ: тогда, говоритъ, отпущу къ тебъ сына, когда ты поддашься Турецкому султану. Братъ мой пошелъ на охоту, а Дадьянскіе люди схватили его и держатъ у себя. Великій государь пожаловаль бы меня, помогь мнь сына и брата изъ неволи освободить, а какъ освободятся, то къ себъ ли ихъ велитъ взять, или миъ отдать-въ томъ его государева воля. Да пожаловаль бы, велъль прислать миъ печать свою, чтобы во всей землъ царское повелънье было върнъе; да велълъ бы государь присылать монмъ ближнимъ и ратнымъ людямъ жалованье, чтобы они скудны и безконны не были и имъли бы мочь стоять противъ своихъ недруговъ; да вельлъ бы прислать миъ пушечный нарядъ, чемъ отъ недруговъ обороняться».

Съ 1653 года начинаются прівзды въ Москву Грузинскихъ владътелей: въ этомъ году прівхалъ осьмильтній внукъ Тейму-

раза, Николай Давыдовичь съ матерью Еленою Леонтьевною. За внукомъ поднимался и самъ дѣдъ: когда въ 1656 году пріѣхалъ къ Теймуразу государевъ послапникъ Жидовиновъ съ
ефимками и соболями, то встрѣтилъ его въ Имеретіи, и бѣдный
старикъ говорилъ посланнику: «Персидскій шахъ выгналъ меня
изъ моего государства, и живу я теперь въ Имеретинской землѣ, у зятя своего царя Александра; но отъ него помощи миѣ
никакой пѣтъ, скуденъ я всѣмъ, а въ свое государство отъ непріятелей ѣхать не смѣю; теперь я съ царицею своею, со внукомъ и со внукою и со всѣми людьми ѣду служить къ великому
государю въ Москву, поѣдетъ со мною человѣкъ съ триста».

Въ январъ 1657 года въ Посольскомъ приказъ дьяки распрашивали троихъ Грузинъ, прітхавшихъ изъ Тушей: зачтиъ они въ Москву прітхали? «Прітхали мы бить челомъ великому государю, чтобы пожаловаль нась для православной христіанской въры, велълъ принять подъ свою высокую руку въ въчное подданство». — «А прежде у кого были вы въ подданствъ, и кто у васъ начальные люди, и въра у васъ христіанская ли, и какъ далеко вы живете, отъ Терека и въ какихъ мъстахъ, и города у васъ есть ли, и сколько у васъ служилыхъ людей, и какой у васъ бой, кто у васъ состди, и нътъ ли вамъ отъ Персидскаго шаха, отъ Кумыкъ и отъ Черкесъ какого утъсненья, хлъбъ у васъ родится ли, и если великій государь изволить принять васъ подъ свою высокую руку, то на какихъ статьяхъ вы хотите быть въ подданствъ»! -- «Мы хотимъ быть у царскаго величества въ въчномъ холопствъ, гдъ велитъ быть на службъ-и мы готовы; въра у насъ христіанская; живемъ мы въ кръпкихъ мъстахъ, въ горахъ, въ трехъ станахъ, а городовъ и начальныхъ людей у насъ нътъ, всякій владъетъ своею деревнею; ратныхъ людей у насъ 8000, бой лучной и конейный, всъ бывають въ панцыряхъ; отъ Терека до Тушинской земли скораго ходу 4 дни; прежде мы были подданные Теймураза царя, а какъ его персидскій царь разориль, съ того времени живемь особо.

Наконецъ въ 1658 году явился въ Москву и самъ царь Теймуразъ Давыдовичь. На представлении великій государь велълъ царю Теймуразу приступить къ своему царскому мъсту и изволилъ встать. Тутъ Теймуразъ сталъ бить челомъ, чтобы великій государь далъ ему свою царскую руку цъловать; но великій государь руки не далъ и сказалъ: «въ Евангеліи написано: идѣже будутъ собрани во имя мое, ту есмь и азъ посредѣ ихъ: и мы воздадимъ хвалу Всемилостивому Богу, сотворимъ о Христѣ цѣлованіе во уста, ибо ты благочестивой христіанской вѣры».—«Я твоего царскаго величества холопъ, говорилъ Теймуразъ: такого великаго и пресвѣтлаго государя недостойно мнѣ въ уста цѣловать».—«На то Божья воля, что ты у насъ въ подданствѣ, отвѣчалъ Алексѣй: но ты, царь, нашей благочестивой христіанской вѣры, и по Христовой заповѣди сотворимъ цѣлованіе въ уста». Тогда Теймуразъ, съ великимъ страхомъ, цѣловалъ государя въ уста.

Государь поручилъ боярину Хилкову перговорить съ Тейму-разомъ.

«Съ которымъ Турскимъ царемъ было у тебя розратье и бой, какъ давно и какое было тебъ отъ него изгнаніе и землъ

твоей разоренье»? спросиль бояринь.

Теймуразъ: «Тому лътъ съ тридцать измънилъ миъ бояринъ Георгій Сіосъ, и, обусурманясь, поддался Турскому султану Амурату и поднялъ на меня рать; я противъ него ходилъ съ своими ратными людьми, и былъ у меня бой съ измънникомъ и Турками между моей и Карталинской земли; Турскихъ людей съ измънникомъ было тысячь сорокъ, а у меня было тысячи съ три, но миъ Богъ пособилъ, побилъ я измънника своего и Турскихъ людей, а побилъ я Турскихъ людей не многолюдствомъ, силою крестною». Тутъ царь показалъ на крестъ язву отъ сабельнаго удара. «Послъ того, продолжалъ Теймуразъ, миъ отъ Турка никакого гоненія и присылки ни о чемъ не бывало».

Хилковъ: «Какъ ты, царь Теймуразъ Давыдовичь, билъ челомъ великому государю о подданствъ, въ то время Персидскій шахъ землъ твоей какое разоренье учинилъ и въ которомъ году»?

Теймуразъ: «Этому лѣтъ одиниадцать, какъ присылалъ къ великому государю бить челомъ о подданствъ, и нынѣшній шахъ Аббасъ прислалъ на мое государство ратныхъ людей, я противъ нихъ бился, и на томъ бою убили сыпа моего, дочь взяли насильствомъ, да два города разорили; à при старомъ Аббасъ шахъ разоренье было мнъ многое. Не хотя государству своему разоренья, посладъ я къ шаху мать свою, да сына своего мень—

шаго Александрацаревича въ аманатахъ. Когда моя мать со внукомъ прівхала къ старому шаху и била челомъ, чтобы онъ взяль внука ея въ аманаты и бралъ съ государства дань, а разоренья не чинилъ, то шахъ сказалъ моей матери, чтобы она послала и по другаго внука своего Леона, а онъ, шахъ котораго внука въ аманаты взять захочетъ, того и возьметъ, а другаго отпуститъ. Мать моя взяла и другаго внука Леона, но шахъ матери моей и дътей не отпустилъ и присылалъ къ ней, чтобы она бусурманилась, а онъ ее будетъ имъть вмъсто матери. Она отказала, что отнюдь въры христіанской не отбудеть. Тогда шахъ отдалъ ее подъ стражу и велълъ мучить: сперва велълъ сосцы отръзать, а послъ закаленными желъзными острогами исколоть и по суставамъ ръзать; отъ этихъ разныхъ мукъ мать моя пострадала за Христа до смерти, а тъло укралъ и привезъ ко миъ Французъ; дътей же монхъ шахъ обонхъ извалошилъ, и теперь они у шаха. Послъ этого шахъ послалъ на меня своихъ ратныхълюдей, я пошелъ противъ нихънпобилъ, послъ чего ушелъ въ Имеретію и жилъ тамъ два года; потомъ собрался съ Имеретійскими и Дадіанскими ратными людьми и шаховыхъ людей изъ земли своей выбилъ и землю очистилъ; но въ томъ же году шахъ прислалъ опять ратныхъ своихъ людей иявъ другой разъ ушель въ Имеретію, а шахъ вельль всю Грузинскую землю пльнить и разорить, чтобы христіанство все вывесть. Я и тутъ Персіянъ выбилъ и сталъ владъть своимъ государствомъ по прежнему. Но при ныившиемъ шахъ, тому лътъ одиннадцать, измънили миъ два боярина, отвезли дочерей своихъ къ шаху, сами обусурманились и навели на меня шаховыхъ людей; я съ ними бился, и на томъ, бою сына моего Давида убили, а меня выгнали; отъ этого гоненія я и до сихъ поръ живу въ Имеретіи.»

Хилковъ: «Какъ земля твоя велика, сколько въ ней теперь

за тобою жилыхъ и разореныхъ?»

Теймуразъ: «Земля моя въ длину 10 диищъ ходу и поперекъ столько же; городовъ всъхъ большихъ семь, а малыхъ и много, только разорены и пусты; въ двухъ городахъ живутъ измънни-ки мои бояре, и въ тъхъ городахъ люди есть, а иные города всъ разорены; въ стольномъ городъ Кремъ живетъ людей не много, иные живутъ по деревнямъ. Надо всъмъ государствомъ

моимъ владътель теперь Рустемъ-ханъ, былъ онъ Грузинской породы, да обусурманился.»

Хилковъ: «Дадьянскую и Гуріальскую земли какъ давно ты подъ высокую руку великаго государя привелъ, присягу онъ принесли ли, теперь они у великаго государя по прежнему ли въ подданствъ и кто ими владъетъ?»

Теймуразъ: «Какъ былъ живъ Дадьянскій царь Леонтій, то у насъ съ нимъ была безпрестанная вражда и бой. Но какъ царь Леонтій умеръ, и теперь на его мъсто выбрали сродника моего Вамыка, который сговориль дочь свою за моего внука Леонтія Давыдовича, и крестъ цъловалъ великому государю со всею землею; государства ихъ четыре города большихъ, стоятъ въмъстахъ кръпкихъ, у Чернаго моря, кораблей у нихъ ходитъ по морю по пяти и по шести, а людей всякихъ будетъ съ 40,000; бой у нихъ сабельный и копъйный, пищали есть, а пушки не большія. Гуріальская земля небольшая; крестъ великому государю цъловала; лежить она между Имеретинскою и Дадьянскою землями. Дадьянами и Гуріальскою землею владѣетъ по совѣту Имеретинскій царь Александръ, но дани ему не даютъ, только такъ съ нимъ въ дружбъ. Земли эти за моею землею подлѣ шаха. Государь бы пожаловаль, вельль землю мою очистить отъ измънниковъ, а до шаховой земли мнъ дела нътъ, и будетъ ли шахъ за измънниковъ монхъ стоять или нътъ, того я не знаю. Я для того и поддался государю, чтобы онъ велълъ землю мою очистить и дать своихъ ратныхъ людей. Тогда я съ государевыми и съ своими людьми, съ Имеретинцами, Дадьянцами и Гурьянцами соберусь и стану свою землю очищать, а если шаховы люди на меня придуть, то я буду отъ нихъ обороняться. Какъ великій государь изволить меня отпустить, то отписаль бы къ Имеретинскому, къ Дадьянамъ и Гурьянамъ, чтобы мнъ давали ратныхъ людей въ помощь; а къ шаху бы изволилъ отписать, что я православной христіанской въры и въ подданствъ у него, великаго государя: такъ бы шахъвъ землю мою не вступался, а станетъ ее разорять, то великій государь будетъ меня защищать.»

Хилковъ: «Великій государь указалъ тебя спросить: сколько тебъ служилыхъ людей надобно, какими мъстами ихъ до твоей земли вести и какъ далеко, гдъ имъ брать лошадей и хлъбные

запасы, чтобы въ дальнемъ пути и будучи у тебя имъ голодомъ не помереть; да не будетъли стоять войною персидскій шахъ за измѣнниковъ твоихъ?»

Теймуразъ: «Надобно воеводу добраго, а ратныхъ людей съ 30,000 конныхъ; запасы брать изъ Астрахани до моей земли, а въ моей землъ запасовъ будетъ много; а будетъ ли шахъ за измънниковъ монхъ стоять войною, того я не знаю. Когда я поддался отцу великаго государя, царю Михаилу Өеодоровичу, то государь прислалъ мнъ свою жалованную грамоту за золотою печатью, въ грамотъ написано, что великій государь будетъ меня отъ недруговъ оборонять; послъ того писаны ко мнъ многія государевы грамоты, чтобы прислаль я въ Москву внука моего; я внука прислалъ, а теперь и самъ прітхалъ бить челомъ, чтобы великій государь пожаловаль мит своихъ ратныхъ людей. Если царское величество оборонить меня не велитъ, то, смотря на меня, Имеретійскій царь, и Дадьяны и Гурьяны отъ бусурманскаго гоненья станутъ искать другаго государя; у всъхъ у насъ одно челобитье, чтобы великій государь пожаловаль намъ ратныхъ людей и велълъ насъ оборонить. Били великому государю челомъ и не правые козаки, чтобы ихъ изволилъ взять подъ свою высокую руку; великій государь и козаковъ пожаловалъ для православной христіанской втры, изволиль взять подъ свою высокую руку, а съ польскимъ королемъ разорвать; а я былъ въ своемъ государствъ царь православной христіанской въры, и для того поддался великому государю, чтобы ему пожаловать, насъ оборонить.»

Съ отвътомъ на эти требованія прітхалъ къ Теймуразу бояринъ князь Алекстй Никитичь Трубецкой: «У великаго государя, говорилъ бояринъ, война съ польскимъ и шведскимъ королями; ратные люди его многіе теперь на границахъ: такъ ты бы, царь Теймуразъ Давыдовичь, хотя бы какую нужду и утъсненье отъ непріятелей своихъ принялъ, а тхалъ бы въ свою Грузинскую землю и царствомъ своимъ владълъ по прежнему. А какъ царское величество съ непріятелями своими управится, то въ утъсненіи и разореніи видить тебя не захочетъ и своихъ ратныхъ людей къ тебъ пришлетъ; и теперь велълъ тебъ дать денегъ 6000 рублей да соболей на 3000.— «Великаго государя воля, отвъчалъ Теймуразъ: чаялъ я къ себъ государской милости

и обороны, для того сюда и пріѣхалъ, а теперь царское величество отпускаетъ меня ни съ чѣмъ. Пріѣхалъ я сюда по указу царскаго величества, и въ то время ко мнъ не писано, что всѣ государевы ратные люди на его службѣ; еслибы я чаялъ, что царское величество ратныхъ людей мнѣ на оборону не пожалуетъ, то я бы изъ своей земли не ѣздилъ.»

Трубецкой: «Ты говоришь, будто тебя государь отпускаетъ въ свою землю ии съ чъмъ; но тебъ даютъ 6000 рублей и собо-лей на 3000: можно тебъ съ этимъ жалованьемъ до своей земли проъхать; и ты бы этимъ великаго государя не гнъвилъ.»

Теймуразъ: «Дорогъ миъ великаго государя и одинъ соболь; а при отцъ его государевъ и заочно присылывано ко мнъ по 20,000 ефимковъ, а соболей безъ счету; теперь миъ лучше раздать государево жалованье по своей душт, нежели въ свою землю тхать, да въ бусурманскія руки впасть. Услыхавъ, что я ъду къ великому государю, Турки, Персіяне и горскіе Черкесы испугались, Черкесы дороги залегли, въ горахъ на меня наступали и ратныхъ людей моихъ побили, я едва ушелъ; потерявъ своихъ ратныхъ людей, ъхалъ я къ царскому величеству украдкою, днемъ и ночью, прівхалъ и голову свою принесъ въ подножіе его царскаго величества и челомъ ударилъ внукомъ своимъ; какъ увидълъ государевы очи, чаялъ, что изъ мертвыхъ воскресъ, чего желалъ, то себъ и получилъ. А теперь пріъздъ мой и челобитье стали ни во что; насмъются надъ мною измънники мои горные Черкесы и до основанья разорятъ. Чъмъ мит отдану быть и душу свою христіанскую погубить въ невтрныхъ бусурманскихъ рукахъ, лучше мнъ здъсь въ православной христіанской въръ умереть, а въ свою землю мнъ не почто тхать. На комъ то Богъ взыщетъ, что бусурманы меня, царя православной христіанской вфры, погубять и царство мое разорять? Великому государю какая будеть честь, что меня царя погубятъ и родъ мой и православную христіанскую въру искоренять? я за православную христіанскую въру съ малою своею Грузинскою землею противъ Турокъ и Персіянъ стоялъ и бился, не боясь многой бусурманской рати. Пожаловаль бы хотя меня государь, велълъ проводить своимъ ратнымъ людямъ».

Трубецкой: «Государь тебя велить проводить ратнымъ людямъ и къ шаху отпишетъ, чтобы онъ на тебя не наступалъ и Грузинской земли не разоряль. Какъ-нибудь проживи теперь въ своей земль, а потомъ царское величество ратныхъ людей къ тебъ пришлетъ, будь надеженъ, безъ всякаго сомнънія».

Теймуразъ: «Коли я самъ нынъ милости не упросилъ и никакой помощи не получилъ, то впередъ заочно нечего ждать. И прежде обо мнъ царское величество къ шаху писалъ: однако

шахъ Аббасъ землю мою разорялъ и меня выгонялъ».

Теймуразъ отправился. Въ 1660 году отправился назадъ въ Грузію и внукъ его, царевичь Николай Давыдовичь съ матерью и съ царскимъ посланникомъ Мякининымъ. Въ Астрахани они узнали страшныя новости: Имеретинскаго царя Александра окормили: почувствовавъ смерть, посадилъ онъ на свое мъсто сына Баграта и велълъ ему жениться на внукъ Теймуразовъ, что и было исполнено. Но молодой царь сидълъ на престолъ только три мъсяца; царица, жена Александрова, дочь Теймураза, не желая видъть на царствъ пасынка, схватила его, выколола ему глаза и вышла за мужъ за Грузинца Вахтана, съ которымъ и начала владъть Имеретіею; говорили, что она это сдълала по наговору Католикоса. Встала смута; царь Теймуразъ бъжалъ въ Персидскій городъ Тифлисъ. Бояринъ Еристовъ привелъ Турокъ, и царицу съ мужемъ ея сослалъ къ Черному морю въ городъ Апхазитъ. Затъмъ пришла другая въсть, что Теймураза взяли и повезли къ шаху. Не смотря на эту смуту въ Грузіи, царевичь Николай утхалъ изъ Астрахани и остался въ Тушинской земль; въ 1666 году онъ возвратился въ Москву; а въ 1674 отпущенъ опять на родину.

Грузія не могла дождаться, чтобы Россія въ царствованіе Алексъя управилась когда-либо съ своими европейскими врагами и могла начать войну въ отдаленномъ Закавказьъ. Грузинскіе цари указывали на Персіянъ, какъ на главныхъ ераговъ своихъ, отъ которыхъ Русскій царь долженъ оборонить 
ихъ; но между Персіею и Россіею издавна происходили дружественныя сношенія, которыя невыгодно было порывать. Въ 
1650 году прітхаль въ Москву посолъ шаха Аббаса, Магметъ 
Кулыбекъ и привезъ въ подарокъ отъ шаха 4000 батмановъ 
селитры. Въ отвътъ съ боярами посолъ началъ старыми жалобами на воровскихъ козаковъ: взяли они у шахова купчины подъ 
Бакою на моръ съ бусы товару на 3000 рублей, да 2000 руб-

лей денегъ; разбойниковъ выбило изъ моря на берегъ, Терскіе воеводы это пограбленное имъніе взяли, а въ Персію не отдали: такъ царское величество велълъ бы отдать, а воровъ козаковъ казнить: «Когда я, говорилъ посолъ, былъ теперь на Терекъ, то самъ этихъ воровъ козаковъ видълъ; а какъ пришелъ я въ Астрахань, то писалько мив Шемахинскій хань, что воры козаки опять приходили на Шемахинскія мъста и пограбили многихъ шаховыхъ людей». — «Прежде, отвъчали бояре, между великими государями ссоры и нелюбья изъ-за козачьяго воровства не бывало, потому что козаки эти не изъ Астрахани и не съ Терека, приходятъ воровать на море съ Дону, не однихъ шаховыхъ, и царскаго величества людей грабятъ и побиваютъ. Теперь воры козаки на морт перехватаны и сидять на Терект въ тюрьмъ, что сыскано у шихъ персидскаго имънья, все велъно отдать вашимъ людямъ, которыхъ Шемахинскій ханъ пришлетъ на Терекъ, и воровъ козаковъ велѣно казнить смертью при вашемъ послъ; но ханъ до сихъ поръ никого не присылалъ, и если имъніе не отдано, то его вина. Козаковъ Терскіе воеводы хотъли казнить при тебъ, но ты самъ не согласился. » --- «Все это хорошо, говорилъ посолъ, но въ прежней царской грамотъ къ шаху написано, что впередъ воровъ не будетъ.» — «Въ грамотъ этого нътъ, отвъчали бояре: государство великое не безъ вора, а гдъ воры объявятся, то ихъ пригоже сыскивать сообща.» Потомъ посолъ жаловался, что въ Астрахани и другихъ городахъ таможенные головы цёнятъ товары для пошлинъ дорогою цъною, тогда какъ при царъ Михаилъ пошлины брали меньше, и торговыхъ людей изъ Персіи прітзжало больше. Ему отвъчали, что въ пошлинахъ Персіянамъ никакого убытка не бываетъ, потому что чтмъ больше пошлина, тъмъ дороже они продаютъ свои товары, и пошлинныя деньги ложатся на людяхъ царскаго величества. У шаха селитры много: такъ шахово величество велълъ бы изъ своей области въ Московское государство отпускать по 20,000 пудовъ на годъ, а царское величество изволить за селитру посылать мѣдью или соболями. «Государь нашъ, отвъчалъ посолъ, царскому величеству не только что за селитру, ни зачто не постоить; вельль бы государь ту работу положить на меня, а я буду говорить шахову величеству.»

Наконецъ дъло дошло до Грузіи, до Теймураза. Посолъ такъ объясняль дъло: «Теймуразова сестра была за старымъ шахомъ Аббасомъ, а Теймуразова дочь была за отцемъ нынъшняго шаха, Сефи, и по этому Теймуразъ государю нашему свой. Ссоры у Грузинскаго Теймураза съ Рустемомъ, ханомъ Тифлискимъ, потому что они между собою свои близкіе, одного поколѣнья, пошли отъ великаго князя Грузинскаго. Рустемъ ханъ теперь шаховъ подданный и бусурманинъ и половина Грузинской земли за нимъ, а другая половина за Теймуразомъ. Такъ ссора между ними, и шахъ на Рустема-хана сердится, что онъ Грузинскую землю разорилъ и царевича убилъ. Теперь Теймуразъ живетъ у зятя своего, Имеретинского царя, покинувъ свою землю, а къ шаху ни о чемъ не пишетъ и не бъетъ челомъ; еслибы онъ билъ челомъ, то шахъ велълъ бы ему жить по прежнему въ своей землъ. Я донесу объ этомъ шахову величеству, и шахъ для царскаго величества велитъ Теймуразу землю его отдать и впередъ землю его велитъ оберегать.»

Объщаніе было исполнено относительно воровскихъ козаковъ. 39 человъкъ ихъ сидъло въ тюрьмъ на Терекъ; троихъ вершили при послъ Магметъ-Кулыбекъ — атамана Кондратья Иванова Кобызенка съ двумя другими пущими заводчиками; четверо умерло въ тюрьмъ; остальныхъ прислали въ Москву; большая часть ихъ была родомъ изъ городовъ восточной украйны; трое Москвичей, по одному изъ Великаго Новгорода, Костромы, Луха, Романова и Перми, одинъ Грузинъ, а трое на-

званы Царегородцами!

Въ 1653 году поъхали въ Персію великіе послы, окольничій киязь Иванъ Лобановъ-Ростовскій и стольникъ Иванъ Комынинъ. Послы поъхали жаловаться на шемахинскаго хана Хосрева, который давно уже грозился войною на Астрахань и на Терекъ все за козаковъ, а теперь въ 1652 году писалъ къ Астраханскому воеводъ, что Гребенскіе козаки не только грабять Персидскихъ торговыхъ людей, но въ Дагестанской области поставили городокъ, служилыхъ людей въ немъ устроили и тамъ будто Черкаскую дорогу закръпили; Хосревъ писалъ, что по шахову приказу онъ собираетъ войско, чтобы взять этотъ городъ, а потомъ идти подъ Астрахань и подъ Терекъ. Кромъ того Русскіе торговые люди бьютъ челомъ, что въ Шемахъ

Хосревъ-ханъ, а въ Гиляни приказные люди задержали ихъ третій годъ, утъсненіе всякое, обиды, насильства, налоги и убытки дълаютъ большіе, бьютъ, грабятъ; тогда какъ въ Московскомъ государствъ персидскимъ торговымъ людямъ во всемъ свобода и береженье. Шахъ принимаетъ Русскихъ измънниковъ и помогаетъ имъ: откочевалъ, отъ Астрахани государевъ подданный Ногайскій Чебанъ-мурза и кочеваль подъ Терекомъ, а потомъ началъ кочевать по Кумыцкой сторонъ въ дальнихъ мъстахъ и учинился царскому величеству непослушенъ. Въ 1651 году ходили на него царскіе ратные люди — князь Муцаль Черкаскій и стрълецкіе головы съ Нагайскими, Едисанскими и Черкаскими мурзами; но когда государевы ратные люди пришли на Чебана, измънилъ подданный великаго государя, въчный холопъ Суркай, шевкалъ Тарковскій, и, сложась съ Чебанъ-мурзою, началъ съ государевыми людьми биться, а ратные люди безъ царскаго указу съ Суркой-шевкаломъ биться не смъли. Потомъ Суркай и Андреевскій Каганалиъ-мурза съ Кумыками приходили войною на русскій Суншинскій городокъ, подъ Барагуны и на улусы князя Муцала Черкаскаго, а къ шевкалу прислано было ратныхъ людей изъ Шемахи 500 человъкъ, да изъ Дербента 300 человъкъ, съ ними двъ пушки; эти Шемахинскіе и Дербентскіе люди съ Кумыками многихъ царскихъ ратныхъ людей побили и переранили, а иныхъ въ плѣнъ захватили, барагунскихъ мурзъ взяли себъ, городъ Суншинскій сожгли, взяли лошадей съ 3000, верблюдовъ съ 500, рогатаго скота съ 10,000, да овецъ съ 15,000. Великій государь надъется, что все это сдълано безъ повельнія шаха Аббаса, надъется, что шахъ велитъ Хосревъ-хана перемънить за это съ Шемахинскаго владънья и накажетъ его, чтобы впередъ между обоими великими государями больше ссоры не было, велитъ отдать плънныхъ и все пограбленное имъніе. Великіе послы потребовали также, чтобы шахъ отдалъ Теймуразу его землю и наказалъ людей, разоряющихъ Грузію.

На все это шахъ велѣлъ отвѣчать посламъ чрезъ своихъ ближнихъ людей: «Покойный шахъ Аббасъ велѣлъ на Терекъ сдѣлать одну сторожию, а другихъ городовъ ставить нигдѣ не велѣлъ; но вашего государя люди поставили города безъ указа и торговыхъ нашихъ людей побили и пограбили; ссора началась слѣдо-

вательно съ вашей стороны, и Шемахинскій ханъ Хосревъ послалъ своихъ людей, которые тѣ города сожгли. Ханъ Хосревъ умеръ; преемнику его, Мигиръ-Алей-хану и шевкалу Суркаю шахъ послалъ приказъ впередъ съ людьми вашего государя не ссориться, также и вашъ государь запретилъ бы своимъ людямъ нападать на Персіянъ, которые на море ходятъ. Шевкалъ Суркай, Чебанъ-мурза и Барагунскіе мурзы приклонились къ сторонъ шахова величества сами собою, а по нашему закону, кто къ намъ приклонится, тъхъ насильно назадъ отдавать нельзя; а а если они сами захотять служить вашему государю, то шахъ за нихъ стоять не будетъ. Приказнымъ людямъ вельно отдать назадъ взятки, 'которыя они побрали у русскихъ людей. Какъ скоро царское величество велить отпустить съ Терека Суркаева племянника и торговыхъ Персіянъ, тамъ засаженныхъ, то и Русскихъ торговыхъ людей изъ Шемахи отпустятъ. Что же касается Грузіи, то прежніе шахи за непристойныя дъла царя Теймураза много разъ посылали ратныхъ людей въ его землю, разоряли ее и самого его выгнали. Теймуразъ рабски вину свою прежнимъ шахамъ принесъ, дътей своихъ присладъ, и ему область его отдали. За это у прежнихъ шаховъ съ великими государями Россійскими нелюбья не бывало. Въ прошлыхъ годахъ Теймуразъ опять затъялъ непристойныя ссорныя худыя дъла, и по шахову указу посыланы на него ратные люди, которые на бою сына его убили, а его самого выгнали; если Теймуразъ за вину свою внука своего къ шахову величеству пришлетъ, то опять область свою получить».

Послы возражали: «Не только та земля, гдъ Терекъ и Суйшинскій городокъ, но и та земля, гдъ Тарки, издавна принадлежитъ царямъ Россійскимъ, города здъсь было вольно ставить, и самъ покойный шахъ Аббасъ просилъ объ этомъ царя Михаила Феодоровича. О грабежъ торговыхъ людей по сыску въ Астрахани ничего не объявилось, а еслибы и дъйствительно козаки ихъ ограбили, то эта бъда имъ самимъ отъ себя: зачъмъ они шли въ караванъ вмъстъ съ Тарковскими Кумыками и другими воровскими людьми; извъстно, что у Терскихъ и Гребенскихъ козаковъ съ Кумыками бываютъ ссоры большія; прежде купцы не хаживали въ горы безъ обсылки съ Терскимъ воеводою, и никто ихъ не грабилъ. Кумыцкіе шевкалы и мурзы издавиа холопи великихъ государей пашихъ, а прежије Нерсидскіе шахи въ Кумыцкую землю не вступались: также и теперешній шахъ не вступался бы и съ царскимъ величествомъ за то нелюбья не начиналъ; а Барагунскіе мурзы поддались шаху по неволъ. Грузинская земля православной христіанской въры греческаго закона, и Грузинскіе цари издавна подданные нашихъ великихъ государей».

— «Нътъ! начали говорить шаховы ближніе люди: Теймуразь и вся Грузинская земля въ подданствъ у нашихъ Персидскихъ шаховъ; правда, покойный шахъ Аббасъ объщалъ царю Михаилу Өеодоровичу охранять Грузію по братской дружбъ и любви; если и тенерь Теймуразъ самъ пріъдетъ къ шаху или внука своего пришлетъ, то шахъ землю его ему отдастъ. О Теймуразъ и Грузинской землъ мы въ другой разъ докладывать шахову величеству не станемъ, потому что онъ велълъ отвъчать вамъ впрямь и быть тому дълу безповоротно, также и всъмъ другимъ дъламъ. Нашимъ торговымъ людямъ въ Московскомъ государствъ свободы нътъ, держатъ ихъ на дворахъ за сторожами, а куда имъ случится выйти, то за ними также ходятъ сторожа».

— «Это дълается не для тъсноты, а для обереганья», отвъчали послы.

Шаховы ръшенія остались безповоротны; перемънилось только одно: Аббасъ велълъ отпустить всъхъ задержанныхъ въ Персін Русскихъ купцовъ. На отпускъ онъ позвалъ пословъ вечеромъ къ себъ въ садъ прохладиться. Угощали сахарами и овощами; потомъ принесли передъ шаха сосудъ золотой съ каменьями, въ немъ виноградное питье чихирь, шахъ пилъ за государево здоровье, и спрашивалъ пословъ: «У брата моего, великаго государя вашего такое виноградное питье есть ли?»-«У царскаго величества, отвъчали послы, питей всякихъ много, и изъ винограду есть питья-романея, ренское и другія, только не тъмъ именемъ.» Передъ шахомъ стояли въ золотомъ сосудъ цвъты разные: Аббасъ, поднявъ цвъты, спрашивалъ: «Въ Московскомъ государствъ такіе цвъты есть ли?»—«У великаго государя, отвъчали послы, цвъты этимъ подобные есть, піанея кудрявая и другихъ многихъ всякихъ разноличныхъ цвътовъ много.» Передъ шахомъ играли музыканты на домрахъ, гусляхъ и скрипкахъ; шахъ спрашивалъ пословъ: «Братъ мой, великій государь вашъ чъмъ тъщится, и въ государствъ его такія игры есть ли?»—«У великаго государя нашего, отвъчали послы, всякихъ игръ и умъющихъ людей, кому въ тъ игры играть, много; но царское величество тъми играми не тъшится, тъшится духовными органы, поютъ при немъ, воздая Богу хвалу, многогласнымъ пъніемъ, и самъ онъ наукамъ премудрымъ философскимъ многимъ и храброму ученію навыченъ, и къ воинскому ратному рыцарскому строю хотъніе держитъ большое, по своему государскому чину и достоянію; выъзжая на поле, самъ тъшится и велитъ себя тъшить своимъ ближиимъ людямъ служилымъ строемъ: играютъ передъ нимъ древками, стръляютъ изъ луковъ и пищалей.»

Отвътъ шаха на счетъ Грузін былъ слишкомъ ясенъ; продолжать дъло можно было только съ оружіемъ въ рукахъ, а для этого у Россіп въ царствованіе Алексъя Михаиловича не было никакой возможности. Когда началась Турецкая война, то Россія, вмъстъ съ Польшею, попытались было привесть и шаха къ союзу съ собою противъ Турокъ; но шахъ отвъчалъ, что ему нельзя безъ причины разорвать мира съ султаномъ. Такимъ образомъ относительно Персін у Москвы оставался одинъ торговый интересъ. Въ столицу постоянно прівзжали Кизильбашскіе купчины, и привозили восточные узорочные товары, считавшіеся необходимыми для великольнія царскаго двора. Въ 1660 году прітхаль въ Москву купчина Армянинъ Захаръ Сарадовъ и привезъ царю въ подарокъ богатый престолъ, украшенный алмазами, яхонтами, жемчугомъ, восточною бирюзою и турецкою финифтью, оцъненный въ 22,589 рублей; перстень золотой съ алмазами; жаровню серебряную съ сулейкою серебряною для сожиганія ароматовъ; 15 сулей ширазскаго шарапу, что шахъ пьетъ; 4 сулейки водки гуляфной; 3 сулейки водки ароматной; скляницу водки нарызжовой; 12 золотниковъ аромату восточнаго; 12 ваій, которыя государь носить въ правой рукъ во время церемоніи шествія патріарха на осляти. Въ Посольскомъ приказъ Армянина распрашивали: можно ли ему въ своей землъ промыслить для великаго государя каменья дорогаго, запонъ и другихъ узорочныхъ товаровъ, птицъ индъйскихъ и мастеровыхъ людей, золотописцевъ и золотаго и серебрянаго дълъ мастеровъ и алмазниковъ ръзцовъ, которые ръжутъ на всякихъ каменьяхъ? Армянинъ отвъчалъ, что отецъ его и онъ готовы все промыслить для великаго государя, потому что прикащики ихъ вздятъ во всъ государства; можно заказать богатый чепракъ — можно сдълать въ 50,000; можно изъ Индіи привезти птицъ, которыя говорятъ поиндъйски, а звърей привезти пельзя, потому что ъхать надобно черезъ два моря. Мастеровыхъ людей въ шаховой области много, и онъ, купчина станетъ ихъ призывать въ Московское государство. Они съ отцемъ великому христіанскому государю во всемъ работать и служить ради, а не для своей прибыли; шахъ ихъ жалуетъ, торгуютъ они безпошлинно; только шахъ въры бусурманской, а они христіанской въры, и для того великому государю служить и работать ради.

Мы видъли, какъ при царъ Михаилъ Англичане и другіе западные народы домогались у Московскаго правительства свободной торговли по Волгъ съ Персісю; теперь подобное предложеніе явилось на обороть, изъ Персін, отъ компанін тамошиихъ Армянъ. Въ 1666 году Армянинъ Григорій Лусиковъ подалъ царю челобитную: «Пожалована наша компанія отъ шаха правомъ вывозить изъ Персіи за море шелкъ сырецъ черезъ которое государство мы захотимъ. Возимъ мы шелкъ многіе годы черезъ Турецкое государство, которое обогащается отъ насъ таможенными сборами. Поговоря съ товарищами, я вытхаль къ тебъ, великому государю, бить челомъ, чтобы ты пожаловаль, вельль намь возить шелкь сырець и другіе персидскіе товары, которые на нѣмецкую руку, черезъ свое Московское государство за море въ Нъмецкія земли и опять указалъ насъ пропускать назадъ изъ-за моря черезъ Архангельскъ съ нъмецкими товарами, съ золотыми и ефимками въ Персію. Если мы продадимъ шелкъ въ Астрахани, то заплатимъ пошлины по 5 копъекъ съ рубля; если не продадимъ, вели оцънить шелкъ по 20 рублей пудъ, взять по пяти копъекъ съ рубля и пропустить къ Москвъ; если продадимъ въ Москвъ, то вели взять пошлины по пяти копъекъ съ рубля; если не продадимъ, то вели оцънить пудъ по 30 рублей, взять пошлины по 5 копъекъ съ рубля и отпустить къ Архангельску. Если продадимъ въ Архангельскъ, вели взять пошлины по 5 копфекъ; если же не продадимъ, вели

пудъ оцфинть по 40 рублей, пошлины взять по 5 копфекъ съ рубля и пропустить за море въ Нфмецкія земли. А которые персидскіе товары годны на нфмецкую руку, вели съ насъ брать пошлину, какъ ведется; также вели брать обычную пошлину и съ нфмецкихъ товаровъ, которые мы привеземъ въ Архангельскъ. Отъ провозу этого шелка и другихъ товаровъ твоимъ подданнымъ великая прибыль. Иноземцы, которые теперь фзаятъ на корабляхъ въ турецкую землю для покупки этого шелку и другихъ товаровъ, всф будутъ фзаить къ Архангельску и съ нихъ будутъ сходить въ твою казну большія пошлины».

Въ мат 1667 года Ординъ-Нащокинъ написалъ договоръ съ компаніею на условіяхъ, означенныхъ въ просьбъ; агентомъ компанін въ Москвъ, по просьбъ Армянъ, утвержденъ былъ Англичанинъ Брейнъ. Агентъ обязывался послать своихъ втрныхъ людей въ Астрахань, Новгородъ, Архангельскъ и другіе порубежные города, и всякими дъзами компаніи въ челобить в и торговыхъ промыслахъ честно и върно радъть, великому государю, его боярамъ, думнымъ и приказнымъ людямъ обо всякихъ дълахъ и обидахъ извъщать и бить челомъ радътельно, безъ всякой поноровки недругамъ компаніи; отписывать о дълахъ компанін къ ея членамъ въ Персію, какъ случатся ъздоки. За это радънье компанія платить Брейну съ проданныхъ товаровъ по деньгъ съ рубля; если же компанія пришлетъ шелкъ или другіе товары къ самому агенту для продажи, то платить ему съ продажныхъ товаровъ по грошу съ рубля; если же онъ товары продастъ или вымъняетъ на другіе, то платитъ ему по другому грошу съ рубля.

Въ мат написанъ былъ договоръ, а 19-го іюня сдълано было распоряженіе о строеніи кораблей для Каспійскаго моря: великій государь указаль для посылокъ изъ Астрахани на Хвалынское море дълать корабли въ Коломенскомъ утадъ, въ селъ Дъдиновъ, а въдать это корабельное дъло въ приказъ Новгородской чети боярину Аванасью Лаврентьевичу Ордину-Нащокину, да думнымъ дьякамъ—Дохтурову, Голосову и Юрьеву. Въ тотъ же день иноземецъ Иванъ фанъ-Сведенъ объявилъ въ приказъ корабельщиковъ, Ламберта Гелта (Holt) съ товарищами, четырехъ человъкъ, нанятыхъ на четыре года. Полковникъ Корниліусъ фанъ-Буковенъ (Bockhoiven) отправился въ Вяземскій и

Коломенскій увзды осматривать лѣса; къ Марселисамъ на нхъ Тульскіе и Каширскіе заводы послана была память—давать жельзо самое доброе на корабельное дѣло. Плотниковъ и кузнезовъ вельно было набирать изъ рыболововъ села Дѣдинова, охотниковъ, а въ неволю никого не нудить. Главнымъ распорядителемъ при строеніи кораблей былъ приставленъ Яковъ Полуехтовъ.

Новое дело пошлю не такъ скоро, какъ бы хотелось. Хотелось, чтобы корабль поспълъ къ веснъ 1668 года; но 1-го октября 1667 Полуехтовъ прислалъ сказку Дъдиновскаго старосты, что у нихъ къ корабельному дёлу охочихъ плотниковъ нътъ; того же числа другая отписка Полуехтова: Коломенскій кабацкій голова отказаль: денегь у него нъть, на корабельное дъло дать нечего. Плотниковъ велъли нанимать въ Коломнъ и Дъдиновъ; но отъ 27-го октября отъ Полуехтова новая отписка: въ Дъдиновъ плотники охотою не нанимаются, а подрядчиковъ нътъ, и корабельное дъло за плотниками стало. Послали цамять въ Приказъ Большаго Дворца, велъно всъмъ Дъдиновскимъ плотинкамъ уговариваться безъ всякаго опасенья, наемъ имъ будетъ безъ убавки, и въ неволю на нихъ корабельное дъло накинуто не будетъ, ссорщикамъ не върили бы; Полуехтову послали государеву грамоту: изъ Дъдинова и другихъ селъ взять у приказныхъ людей плотниковъ тридцать человъкъ, а корму давать имъ по четыре алтына на день. Работа пошла съ 14-го ноября. Въ январъ отписка отъ Полуехтова: «Плотникамъ и кузнецамъ дано корму по четыре алтына на день человъку, а дни малые и холодные, корабельное дъло неспоро, а корму, безъ указа, убавить не смъю». Въ отвътъ вельно давать по два алтына человъку, да смотръть, чтобы не гуляли. Тридцати плотниковъ оказалось мало; понадобились канаты и бичевки, мастеровъ канатныхъ можно было сыскать между крестьянами еписконскаго села Городищь, но никто изъ нихъ волею не подряжался; спросили паруснаго мастера — ивтъ! иноземцы объявили, что надобно на кораблъ выръзать корону: ръзчика негдъ было сыскать; Дъдиновцы наскучили незваными гостями: староста приходилъ со многими людьми и ссылалъ полковника фанъ-Буковена со двора, отводили дворы далеко отъ корабельнаго дъла. Велъли прибавить еще 20 человъкъ Дъдиновскихъ плотниковъ и полковника велъли поставить на ближнемъ дворъ, епископу Коломенскому велъли дать канатныхъ и бичевныхъ мастеровъ; изъ Оружейной Палаты велъли выслать въ Дъдиново ръзнаго мастера; туда же велъли послать изъ Пушкарскаго приказа казеннаго кузнеца Никитина. Но и тутъ неудачи: Пушкарскій приказъ отвъчаль, что кузнецъ Никитинъ дълаетъ къ большому Успенскому колоколу языкъ, а кромъ того кузнецаязыка дълать некому; Оружейная Палата отвъчала, что у нея ръзнаго мастера нътъ. Парусныхъ швецовъ и токарей велъли взять на Коломиъ, кузнецовъ въ Переяславлъ Рязанскомъ, живописца и ръзца на Гранатномъ дворъ, но на Гранатномъ дворъ ихъ не оказалось, послали въ Стрълецкій приказъ. Между тъмъ наступила весна, май мъсяцъ; Полуехтовъ далъ знать, что корабль на воду спущенъ, будутъ отдълывать его на водъ, а яхта и шлюпы посижють скоро. Но въ іюнт новыя жалобы отъ Полуехтова: Коломенскій епископъ Мисаплъ канатныхъ мастеровъ не даетъ; а епископъ жалуется: «далъ я 8 человъкъ мастеровъ, но Полуехтовъ бьетъ ихъ и мучитъ, въ подклъть сожаетъ, пеньки и кормовыхъ денегъ не даетъ, мучитъ голодною смертію». На Коломенскомъ кружечномъ дворъ, на которомъ до сихъ поръ брали деньги для корабельнаго строенія, денегъ не достало, послали взять въ Зарайскъ и Переяславлъ Рязанскомъ изъ таможенныхъ доходовъ. Отыскали и отправили въ Дъдиново иконо-писца и ръзца, ръзцу велъно короны ръзать, а иконописцу, гдъ доведется, цвътить. Лъто уже приближалось къ исходу, а корабль все не былъ готовъ. 7-го августа послана къ Полуехтову царская грамота: велъно у корабля на кормъ сдълать и выръзать травы и вызолотить, орла и короны дълать не велъно, а на носу сдълать льва; велъно дълать съ большимъ поспъшеніемъ, чтобы въ августъ мъсяцъ отпустить корабль изъ Дъдинова. Полуехтовъ отвъчалъ на это, что главная остановка за епископомъ Мисаиломъ: осьми канатныхъ мастеровъ мало, а епископъ не даетъ въ прибавку. Послали новую грамоту къ епископу съ большимъ подтвержденіемъ, а къ Полуехтову опять приказъ, чтобы непремънно корабли были готовы къ отпуску въ августъ мъсяцъ. Прошелъ августъ; прошла и половина сентября; Полуехтовъ доноситъ, что корабль, яхта, два шлюпа й боты сдъланы совсъмъ наготовъ; но большихъ канатовъ, на чъмъ кораблю и яхтъ стоять, не сдълано, потому что мастеровъ только 8 человъкъ, а больше епископъ Мисаилъ не присылывалъ. Пошла третья грамота къ епископу, а къ Полуехтову приказъ: отпустить корабли въ Нижній Новгородъ съ полковникомъ фанъ-Буковеномъ и корабельщиками, а кормщиковъ и гребцовъ взять изъ Коломенскаго посада и Коломенскаго яма, знающихъ людей, которые бы въ Окъ ръкъ водяной ходъ знали. Въ Нижнемъ велѣно корабли поставить, для осенняго и весенняго льда, въ заводяхъ и беречь накръпко; чего на корабляхъ не подълано, то фанъ-Буковенъ долженъ быль додълать въ Нижнемъ. Но 19 октября отписка изъ Дъдинова: Коломенскіе ямщики государеву указу учинились ослушны, на корабли кормщиковъ и гребцовъ не дали, кораблю по Окъ идти нельзя: вода мелка; а туть еще Полуехтовь поссорился съ Буковеномъ, начали допосить другъ на друга: фанъ-Буковенъ пишетъ, что въ Окъ вода мелка, идти кораблю нельзя, а Полуехтовъ пишетъ, что въ ръкъ вода велика и кораблямъ идти можно, только полковникъ съ подъячимъ пьетъ и бражничаетъ, о государевъ дълъ не радъетъ, хочется ему, чтобы корабли зазимовали въ Дъдиновъ. Чтобы помочь дълу, послали грамоты: къ Полуехтову: если отпускъ замедлится, то быть ему въ опалъ и наказаньъ, и во что корабли станутъ, тъ деньги доправятъ на немъ; къ Буковену: если не пойдеть въ Нижній тотчась, то доправять на немъ кормы за вст прошлые мтсяцы. Но п это не помогло: Буковенъ далъ знать, что съ 4 ноября морозы сильные, по Окъ ледъ наначаль плыть большой; а Полуехтовь присылаеть сказку за руками старостъ Ловецкихъ селъ, что 2 ноября по Окъ корабельный ходъ былъ. Какъ бы то ни было, корабль зазимовалъ въ Дъдиновъ.

20 ноября явился въ Посольскомъ приказъ корабельный капитанъ Давыдъ Бутлеръ съ 14 товарищами: пріъхали они изъ-за моря изъ Амстердама, къ великому государю въ службу, по призыву фанъ-Сведена. 2 марта 1669 года Бутлера съ товарищами, да Астраханца, который на Каспійскомъ морть бывалъ, отправили въ Дъдиновъ осмотръть корабль, можно ли на немъ по Каспійскому морю ходить? Посланные возвратились и объявили, что корабль и яхта годны. 25 апръля, по государеву указу, велъно кораблю дать прозванье Орелъ, капитану Бутлеру велъно поста—

вить на носу и на кормъ по орлу, и на знаменахъ и на еловчикахъ нашивать орлы. Бутлеръ подалъ въ Посольскомъ приказъ
списокъ съ артикульныхъ статей, какъ долженъ капитанъ между корабельными людьми расправу чинить и въдать ихъ; артикулы были одобрены. Наконецъ въ началъ мая Орелъ двинулся
изъ Дъдинова, а 13 іюня отпущенъ изъ Нижняго въ Астрахань.
Постройка корабля, яхты, двухъ шнекъ и бота обошлась въ

9021 рубль.

Неудачному началу соотвътствовалъ несчастный конецъ; Стенька Разинъ сжегъ корабль въ Астрахани. Разбои Разина, разногласіе, происшедшее въ компанін и смерть шаха Аббаса И-го помъщали также исполнению договора, заключеннаго съ Арманами. Между тъмъ Ординъ-Нащокинъ удалился отъ дълъ; мъсто его занялъ Матвъевъ, и въ іюль 1672 года въ Посольскій приказъ созваны были выборные торговые люди, по два человъка добрыхъ изъ сотни. Имъ прочли договоръ съ Армянскою компанією 1669 года и спросили: если Армяне, по договору, шелкъ сырой и всякіе товары станутъ привозить въ Московское государство, въ Архангельскъ, Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ и за море съ товарами вздить, то не будетъ ли Московскимъ и всъхъ городовъ купецкимъ людямъ въ ихъ промыслахъ помъшки? Выборные отвъчали: «При царяхъ Михаилъ Өеодоровичъ и Алексъъ Михайловичъ Персидской области купецкіе люди Персіяне и Армяне, Кумычане и Индъйцы пріъзжали съ шелкомъ и со всякими персидскими товарами и торговали въ Москвъ и въ Астрахани и по другимъ городамъ всегда съ Русскими купецкими людьми, а съ Нъмцами, Греками и ни съ какими ппоземцами нигдъ не торговали, а въ Нъмецкія земли черезъ Московское государство не ъзжали. А Русскіе купецкіе люди со всякими русскими и нъмецкими товарами ъздили въ Астрахань и въ Персію за море и мъняли русскіе и нъмецкіе товары на шелкъ и на другіе персидскіе товары и продавали ихъ въ казну великаго государя, а изъ казны продавали Нъмцамъ на ефимки, также и отъ себя продавали шелкъ Нъмцамъ на ефимки, а ефимки отдавали въ казну на мелкія деньги и отъ того казпъ бывало не малое пополненіе, а Русскимъ купецкимъ людямъ былъ промыслъ, и многія пошлины сходили сънихъи съ Персіянъ. Если же теперь Армяне станутъ торговать съ Нъмцами, то постановятъ съ ними договоръ, шелкъ продадутъ Нѣмцамъ на ефимки и на золотые и на заморскіе такіе товары, которые прежде Русскіе люди покупали у Нѣмцевъ и продавали Персіянамъ. Такъ по этому договору ефимки и золотые и заморскіе товары пойдутъ въ Персидскую землю чрезъ Московское государство, и Персидской землъ будетъ прибыль, а казить великаго государя убытокъ, Русскіе купецкіе люди лишатся своихъ промысловъ и придутъ въ убожество.»

Въ концъ 1672 опять прівхаль въ Москву Григорій Лусиковъ, и услышаль отъ Артамона Сергъевича Матвъева такія ръчи: «Въ 1667 году великій государь васъ Армянъ пожаловаль, съ шелкомъ и другими товарами вамъ прівзжать позволиль, какъ о томъ въ кръпости написано. Для покупки шелка приготовлена царская казна многая, и потерпъла она въ простов отъ долгаго времени убытки великіе. Этимъ вы свой договоръ нарушили, а теперь объяви, по договору шелкъ съ собою ты привезъ ли, и чъмъ вознаградишь убытки, понесенные царскою казною?»

Лусиковъ: Христосъ не пришелъ разорить Монсеева закона, но исполнить, а слухъ носится, что договоръ о шелкъ хотятъ перемънить.

Матвъевъ: Правда, что Христосъ сошелъ на землю ради нашего спасенія, и не пришелъ разорить законъ, но исполнить; это твое слово къ пополненію царской казны пристойно. Объяви, какимъ способомъ можешь вознаградить царскую казну за убытки?

Луси ковъ: Въ договоръ не постановлено, чтобы намъ шелкъ ставить въ царскую казиу. Шелку я не привезъ теперь съ собою за козацкимъ воровствомъ, а какъ вознаградить убытки царской казиъ, не въдаю.

Матвъевъ: За козацкимъ воровствомъ останавливать товаровъ вамъ было не для чего, потому что всякому свое здоровье должно беречь больше пожитковъ; самъ ты проъхалъ, и шелкъ могъ провести, а не привезъ-царскую казну изубытчилъ и договоръ нарушилъ.

Лусиковъ: Если покупать шелкъвъ казну, то этимъ самымъ договоръ будетъ нарушенъ, потому что въ договоръ такой статьц нътъ.

Матвъевъ: Если у царскаго величества съ Нъмецкими государями будутъ какія ссоры, то за море васъ отпускать нельзя, торговать вамъ въ Архангельскъ и въ другихъ Русскихъ городахъ, продавать свои товары или въ царскую казну, или Русскимъ торговымъ людямъ. — На эту новую статью, ненаходившуюся въ первомъ договоръ, Лусиковъ отвъчалъ письменно, что они, Армяне согласны на нее, только бы установлена была шелку цъна, и если во время проъзду изъ Астрахани до Москвы учинится въ товарахъ убытокъ, то онъ вознаграждается изъ казны царской. На установленіе цѣны согласились; но относительно случаевъ утраты товаровъ отъ воровства постановили: если на Волгъ объявится воровство, то Астраханскіе воеводы дадутъ знать объ этомъ въ первый Персидскій порубежный городъ, чтобъ торговые люди въ Астрахань съ шелкомъ идругими товарами не ъздили. Если не смотря на все береженіе и провожаніе Армянъ, товары потонутъ или какимъ-нибудь другимъ образомъ пропадутъ, то съ этихъ товаровъ пошлинъ не брать. Армянииъ вытребовалъ чтобы во время провозу товаровъ при нихъ быль постоянный карауль изъ Русскихъ людей, и если за этимъ карауломъ товары пропадутъ, то хозяевамъ искать судомъ на караульщикахъ, песли разыскать будетъ нельзя, то давать въру: «Зимою, говорилъ Лусиковъ, прітдемъ на станъ и пойдемъ въ избу, а безъ насъ Русскіе люди что хотять, то и сдълають надъ нашими товарами, потому что мы къ зимъ непривычны, на морозъ оставаться не можемъ.» Что касается до цъны, по какой брать шелкъ въ казну, то уговорились, чтобъ пудъ шелку лежей стоиль 35, а ардашъ 30 рублей. Лусиковъ далъ обязательство: «Въ Нъмецкія государства черезъ Турцію и никакимъ другимъ путемъ съ шелкомъ сырцомъ и другими товарами ни компанейщикамъ, ни другимъ подданнымъ Персидскимъ не тздить; если иноземцы прівдуть въ Персидское государство для покупки шелку, то Армяне не должны имъ его продавать: весь шелкъ идетъ въ Россію.»

21 мая 1673 года Матвъевъ призывалъ гостей, Василья Шорина съ товарищами и объявилъ имъ царскій указъ: впередъ изъ Астрахани Русскихъ торговыхъ людей и ихъ прикащиковъ въ Персію не отпускать; также Персидскимъ торговымъ людямъ торговать съ Русскими въ одной Астрахани, и въ верховые города ихъ не пускать до тѣхъ поръ пока будетъ постановлено объ этомъ чрезъ пословъ отъ обоихъ государствъ, потому что Шемахинскій ханъ гостя Аставья Филатьева прикащика, также и другихъ прикащиковъ товары и имъніе взяль грабежемъ, и впередъ Русскихъ людей будутъ грабить изъ мести, что въ Астрахани при Стенькъ Разниъ ограблены шаховъ посланникъ и купчины. Будучи на Москвъ въ Посольскомъ приказъ домогались они многими разговорами и челобитьемъ, чтобы великій государь указалъ послать въ Астрахань и другіе понизовые города сыскныя грамоты. Посланнику отказали въ этомъ для того, что въ Астрахани послъ Стеньки на воровствъ многіе торговые люди покупили персидскіе товары и везуть въ Москву и другіе города: такъ еслибы послать сыскныя грамоты, то посланинкъ и купчина гдъ такіе товары сыщуть, будуть называть своими и начичтся великія ссоры. Если гостямъ такое распоряженіе, чтобы въ Персію не вздить, и торговать въ Астрахани, годно, то пусть пришлють сказку за руками въ Посольскій приказъ.

Гости прислали сказку: «Русскимъ купецкимъ людямъ въ ша--и ваонвх жыныкарын жто жародах страных жанов чинится великая обида и тъснота и неволя; ханы берутъ лучшіе товары, соболи, пупки, сукна, кость рыбью и слюду безъ цѣны силою, держатъ у себя по полугоду и по году, и нослъ долгаго челобитья платятъ-цъну въ половину и въ треть, а иные товары, державъ долгое время и перегноя, отдаютъ назадъ съ великимъ безчестьемъ и обидою; а во многихъ городахъ Русскихъ купецкихъ людей бьютъ и увъчатъ палками безвинио. Въ Шемахъ въ 1650 году захватили Русскихъ купецкихъ людей и держали ихъ въ заперти до 1656 года, при чемъ убытка Русскіе люди потериъли больше 50,000. Въ 1660 году Тарковскій Шевкалъ пограбилъ товары гостей Шорина, Филатьева, Денисова и Задорина слишкомъ на 70,000 рублей. Въ 1672 году тотъ же Шевкалъ ограбилъ Астраханскаго жителя, Армянина Нестора слишкомъ на 5000 рублей; а Шевкаловы торговые люди ежегодно прівзжають въ Астрахань и торгують вольно; еслибы нхъ задержать въ Астрахани, то и Шевкалъ пересталъ бы грабить Русскихъ людей. Видя такія обиды въ шаховыхъ областяхъ, Русскіе купецкіе люди тздить туда опасаются; но чтобы и персидскихъ купцовъ далѣе Астрахани не пускать, иначе они отнимутъ промыслы у Русскихъ людей и царской казнѣ будетъ убыль большая: Персіяне и Армяне, Кумычане, Черкесы, Индѣйцы и Астраханскіе Татары, пріѣзжая въ Москву и другіе города станутъ продавать свои товары всякимъ людямъ врознь дорогою цѣною, а русскіе товары лучшіе станутъ покупать дѣшевою цѣною; вмѣсто двухъ и трехъ пошлинъ, что съ Русскихъ сходитъ, станутъ платить одну пошлину; Русскимъ всякихъ чиновъ людямъ въ покупкѣ персидскихъ товаровъ передача великая, вся прибыль будетъ у Персіянъ.

По прочтенін этой сказки послали спросить Лусикова, не разсердится ли шахъ, если Персіянъ не будуть пропускать изъ Астрахани въ Москву? и не будетъ ли отъ Персіянъ челобитья шаху на нихъ, Армянъ, когда они одни, по договору, будутъ прівзжать въ Москву и другіе Русскіе города? Лусиковъ отвъчалъ, что Персидскіе купчины теперь и сами не поъдуть въ Россію, потому что прежде брали они товары взаймы изъ шаховой казны, казначей бралъ съ нихъ взятки и давалъ имъ роспись за шаховой печатью, вследствіе чего они торговали безпошлинно; а теперь, какъ состоялся договоръ съ Армянскою компаніею, купчинамъ казенныхъ товаровъ уже не даютъ; бить челомъ Персіяне на Армянъ не будутъ, потому что послъднимъ шахъ далъ жалованную грамоту на вывозъ шелка въ Россію, н грамоты этой перемънить нельзя. По этому случаю Лусиковъ прибавиль: «Прівзжають изъ шаховой области въ Русское государство тезики съ купчинами, а иные и особо, торги у нихъ малые, обыкновенно торгують табакомь, живуть въ Москвъ и другихъ городахъ многіе годы, а прибыли отъ нихъ нѣтъ. Тому лътъ съ шесть подговорили они и увезли изъ Москвы молодую монахиню, которая обусурманилась и вышла замужъ за тезика, и тезики насъ Армянъ укоряютъ, что вотъ христіане въ ихъ въру обращаются: указалъ бы великій государь всъхъ тезиковъ отовсюду выслать въ Персію; шаху будеть это пріятно; а мы Армяне табакомъ торговать и Русскихъ людей увозить не будемъ, потому что мы христіане.»

До сихъ поръ мы слъдили за сношеніями Московскаго государства, готоваго перейти въ Россійскую Имперію, съ государствами Европы и Азін, съ народами, принадлежащими христі-

анской или магометанской цивилизаціи. Но Россія, съ самаго начала своей исторіи, имъла постоянно сосъдями кочевые народы, выходившіе изъ степей Средней Азіи, и мы знаемъ, какое вліяніе оказывало на ея исторію это сосъдство. Исчезли Печенъги и Половцы, страшиые поработители Татары подчинились своимъ прежнимъ данникамъ Русскимъ, хотя и не переставали обращать взоры на Константинополь, въ ожиданіи, что преемникъ калифовъ избавитъ ихъ отъ царя христіанскаго; но степная украйна не перемънила своего характера, кочевники движутся, тъснять другь друга, какъ нъкогда Половцы потъснили Печенъговъ, Татары Половцевъ. Но теперь опи сталкиваются уже не съ Кіевскою Русью, сталкиваются съ могущественною для нихъ Москвою, и любопытно проследить ихъ первоначальныя отношенія къ Москвъ, какъ сначала они хотять удержать свою независимость, право движенія и хищничества, но скоро, волею-неволею, должны подчиниться Москвф, войти къ ней въ служебныя отношенія, изъ дикихъ Половцевъ сдълаться Черными Клобуками.

Въ 1645 году, еще при жизни царя Михаила, двое Калмыцкихъ тайшей прислали въ Москву пословъ своихъ бить челомъ о принятін ихъ въ послушанье, съ объщаніемъ служить и добра хотъть, а государь бы за это велълъ прітзжать имъ къ Астрахани, къ Уфъ и къ другимъ городамъ со всякими торгами. Алексти Михайловичь, по восшестви своемъ на престолъ, въ концъ того же 1645 года отправиль къ тайшамъ голову московскихъ стръльцовъ Кудрявцева, чтобы ихъ уговорить и къ государской милости обратить безъ войны и безъ крови. Кудрявцевъ вы**т**халъ изъ Уфы 22 марта 1646 года по послъднему зимпему пути, по пластамъ, степью и вхалъ до Калмыцкихъ улусовъ четыре недъли въ полую воду. 21 апръля пріъхаль онъ въ улусъ къ Лоузаню тайшъ на ръчку Кінмъ и велълъ ему сказать, чтобы послаль къ братьи своей, племянникамъ и другимъ тайшамъ, нусть събдутся въ одно мъсто для выслушанія царскаго посланника. «Для этого наши тайши ко мит не потдуть, отвъчаль Лоузань: подай государеву грамоту мнъ здъсь и государево милостивое слово скажи. » Кудрявцевъ поъхалъ къ нему и подалъ грамоту: «Подожди, сказалъ тайша, когда обо всемъ между собою переговоримъ, тогда тебъ обо всемъ скажемъ.» Кудряв-

цевъ ждалъ недълю и дождался: Лоузань прислалъ къ нему людей своихъ, тъ прибили, ограбили посла и отвезли его въ другой улусъ, къ племяннику Лоузаневу, Наамсаръ; тотъ послалъ его къ другому дядъ своему; послъдній, продержавъ Кудрявцева три недъли, отослалъ назадъ къ Наамсаръ. 17 іюня тайши съъхались на ръкъ Оръ, и позвали къ себъ посланника, который говорилъ имъ такую ръчь: «Въдомо вамъ самимъ, что издавна были вы у великихъ государей царей въ послушаньъ; но въ 1643 году, забывъ милость царя Михаила Өеодоровича, приходили подъ Астрахань, Русскихъ и Ногайскихъ людей побили, а Едисанскихъ мурзъ и улусныхъ людей съ женами и дътьми взяли и отвезли къ себъ и до сихъ поръ не отдали. Потомъ выходили на Терекъ на Ногайскихъ мурзъ, но были побиты въ горахъ Кумыками и горными Черкасами. Этимъ вы не упялись, по приходили подъ Саратовъ и другіе понизовые города. Не терия такихъ досадъ, царь Михаилъ Өеодоровичь посылалъ на васъ воеводу своего Плещеева; воевода встрътилъ васъ за Саратовымъ и многихъ побилъ, другихъ въ плънъ взялъ и много разоренья за ваши неправды вамъ сдълалъ; наконецъ вы прислали къ великому государю бить челомъ, чтобы принялъ васъ подъ свою высокую руку. Ведикій государь Михаилъ Өеодоровичь премънилъ гитвъ на милость, воевать и разорять васъ больше не велълъ, а сынъ его, великій государь царь Алексъй Михайловичь послаль къ вамъ мена съ своимъ милостивымъ словомъ: и вамъ бы отъ неправдъ своихъ отстать, великому государю служить, изъ-подъ Астрахани и изъ-подъ Уфы и отъ другихъ городовъ отойти кочевать на прежнія свои дальнія кочевья, и передо мною присягу дать по своей въръ, Едисанскихъ Татаръ отпустить, аманатовъ въ Астрахань и Уфу дать изъ тайшей или изъ улусныхъ лучшихъ родственныхъ людей. А какъ вы все это исполните, то государь станетъ васъ держать въ своемъ милостивомъ жалованьъ, торги и промыслы вамъ будутъ безпошлинные.»

«Въ прошлыхъ годахъ, отвъчали тайши, калмыцкіе улусы у Московскихъ государей въ послушаньъ бывали ль, или нътъ, и чъмъ ихъ прежніе государи жаловали или нътъ, того мы не упомнимъ; а то мы знаемъ, что дъды и отцы наши и мы сами, и братья наши и племянники у царей Московскихъ и у царя

Михаила Өеодоровича пикогда въ послушань в не бывали и никакого государева жалованья къ намъ не присылывано, и пословъ своихъ не посылывали съ челобитьемъ, чтобы быть намъ въ неволь, посылали мы бить челомъ о томъ, чтобы быть съ государемъ въ миръ, намъ на его города войною не ходить, а ему на насъ своихъ ратныхъ людей не посылать, и дать намъ подъ своими городами торгъ. Къ Астрахани ходили не всъ тайши, ходило только двое тайшей, ходили не подъ государеву отчину, а на встръчу къ Едисанскимъ мурзамъ и улуснымъ людямъ, которые просили нашихъ тайшей, чтобы приняли ихъ къ себъ; тайши къ себъ ихъ и приняли, взяли ихъ не за саблею, люди они Божьи, и теперь кочують на степи своими улусами по своей воль, захотять подъ Астрахань, и мы ихъ не держимъ, а по неволъ не отдадимъ. Подъ Саратовъ и другіе города мы не прихаживали, а если кто и приходилъ изъ насъ украдкою, того мы не знаемъ, потому что кочуемъ не въ одномъ мъстъ; а что воевода Плещеевъ нашихъ людей побилъ и въ полонъ взялъ, то такъ повелось изъ въка, на войнъ побиваютъ и въ полонъ берутъ. Государь велитъ намъ идти изъ подъ своихъ городовъ на прежнія дальнія кочевья: но мы кочуемъ не подъ его городами, земля Божія, кочуемъ на порожней земль, мы люди Божін вольные, кочуемъ по своей воль не въ указъ. Служить мы государю не хотимъ, а и безъ шерти лиха ему не желаемъ, въ прежніе годы не бывало, чтобы мы какому-инбудь государю служили и шерть давали; если ты поцълуешь крестъ, что государь не будетъ насъ воевать, то и мы велимъ лучшимъ людямъ шертовать, что войны начинать не будемъ. Аманатовъ не дадимъ, потому что этого у насъ не повелось, а Русскаго полону у насъ нътъ, потому что мы на Русь не ходимъ; а торгъ дело вольное, велитъ государь съ торгомъ приходить, и мы торгуемъ, а намъ и кромъ государевыхъ людей есть съ къмъ торговать, пошлинъ же никому не даемъ.»

— «Если такъ, сказалъ Кудрявцевъ, то государь велитъ васъ воевать съ двухъ сторонъ съ огненнымъ боемъ, и къ врагамъ вашимъ, дальнимъ Калмыкамъ пошлетъ, чтобы также шли на васъ.»

— «Что ты намъ грозить пріѣхалъ! отвѣчали тайши: еслибы ты не изъ Москвы былъ присланъ, то за такое слово быть бы

тебъ въ Бухаръ; еслибы государю пасъ воевать, то онъ бы и не грозясь велълъ воевать и разорять: это въ Божьей рукъ, кому Богъ поможетъ.»

Калмыки дъйствительно сговаривались посланника убить или продать; но нѣкоторые отговорили; Кудрявцева повели въ далнія кочевья, гдт онъ терптать голодь, принуждень быль теть всякую скверну. Здъсь посланинкъ видълся съ Ногайскими и Едисанскими мурзами и уговаривалъ ихъ возвратиться подъ Астрахань: «Мы государю измънили, былъ отвътъ, и намъ назадъ идти нельзя, улусные люди не хотять, да если и пойдемъ подъ Астрахань на старыя кочевья, то Калмыки придутъ и возьмутъ насъ; если же отъ Калмыковъ будетъ тъсно, то мы пойдемъ подъ Астрахань.» — «Все это мурзы обманываютъ, писалъ Кудрявцевъ, забыли государеву милость и Калмыцкихъ ташей на всякое зло наговаривають; только бы не они, то тайши иного и не знали бы, всякіе русскіе обычаи разсказываютъ и наговариваютъ.» Кудрявцевъ вывъдывалъ у Калмыковъ, не согласятся ли они идти вмѣстѣ съ Русскими людьми войною на Крымъ; но тайши отказались: «Ждемъ мы на себя войны отъ дальнихъ Калмыковъ, говорили опи: а Крымъ отъ насъ далеко, мъсто незнакомое, и съ Русскими людьми идти намъ вмъстъ нельзя: вашъ Русскій походъ тяжелъ, ходите пѣши; гдѣ намъ идти день, а Русскимъ людямъ идти недълю, да и Русскихъ людей опасаемся, чтобы чего-нибудь надъ нами не сдълали.» Продержавъ Кудрявцева у себя почти пять мъсяцевъ, Калмыки наконецъ отпустили его изъ степи.

Калмыки остались на новыхъ своихъ кочевьяхъ по Янку, Ору, Сакмаръ, по ръкамъ, которыми владъли ясачные люди Уфимскаго уъзда, грабили, били и хватали въ плънъ этихъ ясачныхъ людей на промыслахъ; врывались въ Казанскій и Самарскій уъзды, раззоряли Русскія и Башкирскія села; Башкирцы платили имъ тъмъ же; съ объихъ сторонъ накоплялись плънники и шли переговоры о ихъ размънъ, при чемъ Московское правительство не переставало твердить тайшамъ, чтобы уходили назадъ въ свои дальнія кочевья, на Черные пески и на Иргизъ ръку, и не занимали бы земель между Янкомъ и Волгою. Тайши отвъчали одно, что въ холопствъ никогда ни у кого не бывали и никого не боятся, кромъ Бога. «Земля и воды Божьи,

говорили они, а прежде та земля, на которой мы теперь съ Ногайцами кочуемъ была Ногайская, а не государева, и Башкирскихъ
вотчинъ въ тѣхъ мѣстахъ не бывало; мы, пришедши сюда, Ногайцевъ сбили, и Ногайцы пошли кочевать подъ Астрахань; а
какъ мы подъ Астраханью Ногайскихъ и Едисанскихъ мурзъ за
саблею взяли, то и кочуемъ съ ними по поламъ по этимъ рѣкамъ
и урочищамъ, потому что они теперь стали наши холопи; намъ
въ этихъ мѣстахъ зачѣмъ не кочевать? да кромѣ пихъ и кочевать намъ негдѣ, а государевыхъ городовъ здѣсь нѣтъ.»

Но не долго Калмыки говорили этимъ языкомъ. Въ 1657 году четверо тайшей прислали царю грамоту, въ которой писали: «Большой Астраханскій воевода началь къ намъ безпрестанно пословъ присылать, не дали намъ покою, все аманатовъ у насъ просили: и мы, Калмыки аманатовъ своихъ дали, родственника своего, при воеводахъ и при дьякъ шертовали съ своими улусными людьми, и на договорной записи мы, тайши руки приложили, чая отъ васъ, великаго государя, впередъ жалованья, а какъ шертовали, то сказали намъ, что жалованье будетъ.» Калмыцкіе послы подали статьи: 1) чтобы великій государь вельлъ тайшамъ давать жалованье, а ихъ родства есть еще три улуса, и они, увидя къ себъ государеву милость и жалованье, и тъ улусы станутъ призывать подъ царскую высокую руку. 2) Вельль бы государь льтомъ кочевать имъ отъ Астрахани вверхъпо Волгъ по объ стороны и на перевозахъ бы ихъ нигдъ не задерживали. 3) Въ городахъ, которые близко ихъ кочевья, указалъ бы государь давать имъ торгъ повольный, налоговъ бы и обидъ отъ воеводъ не было и во всемъ бы ихъ оберегали. 4) Указаль бы государь идти имъ въ Крымъ войною, а съ ними бы послать Астраханскихъ служилыхъ людей.

Послѣдняя статья была очень важна при тогдашнихъ обстоятельствахъ Московскаго государства, и въ 1661 году дьякъ Гороховъ отправился къ Калмыцкому тайшѣ Дайчину съ требованіемъ, чтобы послалъ къ Крымскому хану, велѣлъ ему отстать отъ польскаго короля и не давать ему помощи, и если не отстанетъ, то Калмыки будутъ воевать Крымскіе юрты; но всего бы лучше, говорилъ Гороховъ, еслибы Дайчинъ-тайша нынѣшнимъ лѣтомъ со всѣми Калмыками пошелъ воевать Крымскіе юрты: тамъ богатства много отъ польскихъ людей, наполниться

Калмыкамъ есть чъмъ; царскаго величества премногая милость къ тайшамъ и ко всъмъ Калмыкамъ будетъ за ихъ службы, и въ государевыхъ городахъ Русскіе люди, видя Калмыцкую правду и прямую службу, будутъ съ Калмыками единодушно.

«Великій государь спрашиваетъ теперь на насъ службы, отвъчалъ тайша, а жалованья посылаетъ намъ мало, тогда какъ мнъ говорили, что будетъ мнъ жалованье такое же, какъ прежде

было Крымскому хану».

— «Такъ говорить негодится, возражалъ Гороховъ: потому что вы въ подданствъ и послушаньи у великаго государя. Жалованья вы перебрали уже много, а службы еще никакой не показали».

— «Калмыки служатъ великому государю, говорилъ тайша: воюютъ улусы послушныхъ Крыму Ногаевъ; мы были и подъ Азовомъ и по ръкъ Кабану, и теперь ради исполнить повелънье великаго государя, пошлемъ своихъ людей на Крымъ, а послъ большой воды нойду самъ съ дътьми и племянниками, стану станомъ на Дону подлъ козачьихъ городковъ и буду промышлять надъ Крымомъ. Всъмъ своимъ улуснымъ людямъ и Татарамъ велимъ заказъ учинить кртпкій, чтобы никакихъ ссоръ и задоровъ съ людьми великаго государя не чинили, только чтобъ и отъ Русскихъ людей Калмыкамъ лиха не было, а злъе всъхъ Башкирцы: всегда всякое зло Калмыкамъ отъ Башкирцевъ».

— «Въ прошломъ году, отвъчалъ дьякъ, вы жаловались, и по этой жалобъ посланъ на Уфу стольникъ Сомовъ, велъно ему про Башкирцевъ сыскать накръпко, взятое ими отослать къ вамъ въ улусы, а Башкирцевъ пущихъ воровъ велъно казнить смертію, а другихъ наказать торговою казнію. Башкирцы, пущіе воры и вашихъ улусовъ разорители, Гаурко Ахоулатовъ съ товарищами, 30 человъкъ, избывая смертной казни, бъжали и живутъ теперь у сына твоего Мончакъ-тайши, и сынъ твой, нозабывъ ихъ обиды, сдълалъ имъ большой привътъ и ласку, далъ имъ на прітздъ по двъ лошади, да по верблюду человъку, коровъ и овецъ далъ не мало; но это сдълалъ онъ неправдою, шерть свою нарушилъ. Пусть онъ этихъ воровъ Башкирцевъ отошлетъ въ Астрахань; а если ихъ отдать не захочетъ, то впередъ Башкирцевъ отъ Калмыцкаго разоренья унимать нельзя».

Дайчинъ, помолчавъ иемного, сказалъ: «Я про это ничего не знаю; когда увидишься съ Мончакъ-тайшею, то поговори съ нимъ; Мончакъ самъ владълецъ, а я старъ, и улусные люди прочатъ Мончака; а я къ нему съ ближними своими людьми прика-жу. Повидавшись съ Мончакомъ, поъзжай въ Москву поскоръе, службу нашу и послушанье великому государю объяви, и если впередъ государю надобно будетъ наше Калмыцкое дъло, то государь указалъ бы въдать это дъло въ Астрахани Казбулату мурзъ Черкаскому, потому что ему Калмыцкое наше дъло за обычай».

Дьякъ поъхалъ въ улусъ къ Мончаку, и первымъ дъломъ его было, по прівздв туда, отправить Уфимскихъ жителей переговорить тайкомъ съ бъглыми Башкирцами: для чего они великому государю измънили, съ Уфы бъжали, и какого себъ добра ждутъ въ Калмыцкихъ улусахъ? Калмыки давніе имъ злодён и будутъ мстить имъ за свою кровь. Когда Гороховъ пришелъ къ Мончаку, то тайша объявиль, что онь оть отца своего не раздълемъ и повелънье великаго государя также исполнить хочетъ съ радостью. Но иное говорили мурзы Едисанскихъ Татаръ; они прітхали къ дьяку и объявили отъ имени тайши: «Великій государь спрашиваетъ на насъ службы, а жалованья привезено мало; если намъ государева жалованья дано будетъ столько же, сколько давалось Крымскому хану, по 40,000, то мы на службу пойдемъ, а если жалованья не будетъ, то на службу не пойдемъ, а станемъ воевать по Волгъ города великаго государя и его людей». — «Вы это говорите, забывъ страхъ Божій, отвъчалъ Гороховъ мурзамъ: вамъ следовало о делахъ великаго государя радъть, потому что вы его холопи природные». -- «Мы служили и радъли, сказалъ одинъ изъ мурзъ, Калмыковъ къ послушанью великому государю привели, но ничего за это не получили; ты намъ теперь ничего не привезъ, такъ мы тебя и всъхъ государевыхъ людей, которые съ тобою, ограбимъ и тъмъ себя наполнимъ. Крымскій посолъ у насъ, и мы съ этихъ поръ станемъ радъть Крымскому хану». Сказавши это, мурзы вышли съ шумомъ.

Дьякъ немедленно посладъ толмача провъдать, правда ли, что Крымскій посодъ въ улусахъ? Толмачь возвратился съ извъстіемъ, что въ улусахъ Азовскій ага и говоритъ, что крещеные съ хохлатыми соединились и будеть отъ нихъ бусурманамъ зло. Гороховъ, вмъстъ съ Казбулатомъ мурзою Черкаскимъ, отправился къ Мончаку; тайша велълъ запереть избу и никого не пускать; началось тайные переговоры. Дьякъ разсказалъ тайшъ о пріъздъ Едисанскихъ мурзъ и о ихъ ръчахъ; тайша отвъчалъ, что онъ мурзъ не посылалъ, но что они дъйствительно озлоблены, не получая ничего отъ государя: противъ ихъ челобитья объявлено имъ княжество и жалованье, и инчего не дано, а

можно было ихъ обрадовать.

«Въ Калмыцкой ордъ надъ Калмыками и Татарами владъльцы вы, тайши, говорилъ дьякъ: великій государь присылаетъ вамъ жалованье, съ вами о своихъ дълахъ переговоры ведетъ, а мурзамъ въ равенствъ съ вами быть непристойно; да и то вамъ знать можно, что мурзы и всъ Татары Калмыкамъ не доброхоты, послушны вамъ только изъ страха, по своей бусурманской въръ желаютъ всякаго добра Крымцамъ, а Калмыкамъ ищутъ всякаго разоренья, и хотятъ васъ отъ милости великаго государя отлучить. Абызы ихъ Татарскіе по закону своему говорятъ, что Татарамъ и Крыму быть отъ Калмыковъ въ разореньъ; теперь отецъ твой Дайчинъ посылаетъ на Крымъ своихъ ратныхъ людей, и надобно думать, что приспъло время вамъ Калмыкамъ Крымскими юртами завладъть: такъ тебъ пристойно быть съ отцемъ своимъ въ одной мысли, а раскольниковъ Татаръ не слушать».

— «И въ нашемъ Калмыцкомъ письмѣ написано, что Калмыки будутъ владѣть Крымскими юртами, отвѣчалъ тайша. Есть
на Крымскомъ островѣ гора, слыветъ Чайка бурунъ: про ту
гору написано у насъ, что въ ней много золота, и владѣть тѣмъ
золотомъ Калмыкамъ. Что Татары намъ недоброхоты, это мы
и сами знаемъ, бусурманъ доброхотъ бусурману; только и на
Русскихъ людей надѣяться намъ нельзя: Япцкіе козаки и по
Волгѣ изъ городовъ Русскіе люди и Башкирцы много зла ежегодно намъ дѣлаютъ; Русскіе люди обычаевъ Калмыцкихъ не знаютъ и чипится отъ того во всемъ рознь; а Крымскій ханъ каждый годъ присылаетъ пословъ къ намъ, сулитъ большую казну,
хочетъ брать государевы города Калмыцкими людьми и отдавать
ихъ совсѣмъ Калмыкамъ. Но мы не слушаемся и Крымскому
хану не помогаемъ; но и войною намъ идти на Крымъ съ чего?

Намъ казны не прислано, а Крымскому хану ежегодно изъ Москвы посылають по сороку тысячь золотыхъ; однакоже Крымцы на Русь войною ходять, а Калмыки чъмъ хуже Крымцевъ, что имъ столько казны не давать»?

Дьякъ отвъчалъ: «Крымскій ханъ хочетъ давать вамъ государевы города; но это дъло не статочное, потому что Крымцы не только городовъ, и малой деревни никогда у насъ не брали. Вы хотите большой казны: но прежде покажите свою службу. Вотъ будетъ служба, если вы теперь Крымскаго посла отправите въ Москву: за это получите большое жалованье, а послу ничего дурнаго не будетъ».

— «Этого сдълать никакъ нельзя, сказалъ тайша: намъ будетъ укорно и впередъ никто къ намъ пословъ посылать не станетъ». Этимъ разговоръ и кончился.

Горохову удалось зазвать къ себъ нъсколько бъглыхъ Башкировъ. На вопросъ, за чъмъ бъжали? они отвъчали, что не стерпъли налоговъ отъ ясачиаго сбора. — « Лжете! сказалъ дьякъ: никакихъ налоговъ вамъ не было, а здъсь у чего вамъ жить! развъ не знаете, что Калмыки вамъ злодъи и отомстятъ вамъ»? -«Знаемъ, отвъчали Башкирцы, да дълать то ужь нечего, назадъ вхать не смъемъ, боимся смертной казии, а Калмыковъ какъ-нибудь удобримъ службою и промысломъ, потому что мы знаемъ не только большія дороги, но и малыя вст стежки и переправы на большихъ и малыхъ рѣкахъ». — «Вамъ бы страшно было объ этомъ и помыслить, говорилъ дьякъ: мало того, что изм'внили, хотите еще приводить Калмыковъ на разоренье нашихъ селъ и деревень! »—«Изъ-за чего же намъ добро то мыслить: въдь мы отъ юрта своего отстали,» сказали Башкирцы. — «Лучше обратитесь къ великому государю, онъ васъ пожалуетъ,» говорилъ дьякъ. -- «Обратиться страшно, отвъчали Башкирцы: бъжали мы, пограбивъ государевыхъ людей, а иныхъ и побивъ до смерти.» Дьякъ обнадеживалъ ихъ государевою милостью и попотчиваль; следствіемь было то, что Башкирцы объщались подумать и придти въ другое время.

Проживши двъ недъли у Мончака, Гороховъ сталъ торопить тайшу, чтобы покончилъ дъло о походъ на Крымъ; тайша отвъчалъ, что падобно прежде покончить дъло о Башкирскихъ набъгахъ: педавно еще Башкирцы отогнали у Калмыковъ 2000

лошадей: какъ тутъ идти на государеву службу? — «А зачъмъ было принимать бъглыхъ Башкирцевъ? спросилъ дьякъ: выдайте ихъ великому государю.» Мончакъ отвъчалъ съ сердцемъ: «Кто себъ лиходъй, что станетъ отпускать отъ себя людей? Будешь просить Башкирцевъ, и мы ратныхъ людей не пошлемъ на Крымъ.» Кончилось тъмъ, что Мончакъ сказалъ Горохову: «Вели принести отъ себя изъ стану вина и интья: хочу я съ ближними своими людьми напиться, чтобы сердитыя слова запить и впредь ихъ не помнить.» Дьякъ поспъщилъ исполнить это доброе желаніе. Сердитыхъ словъ дъйствительно послъ того не было, и Калмыки обязались подъ клятвою идти на Крымъ; подписывая шертпую запись, Мончакъ говорилъ: «Какъ бумага склеена, такъ бы Калмыцкимъ людямъ съ Русскими людьми вмъстъ быть въчно.»

Шерть была исполнена; война между Турецко-Татарскимъ и Монгольскимъ племенемъ началась въ степяхъ Черноморскихъ. Мончакъ слъдилъ за своими врагами, Татарами и Башкирцами, и доносиль въ Москву о спошеніяхъ ихъ съ Крымомъ. Въ 1664 году онъ извъстилъ великому государю, что уже шестой или седьмой годъ, какъ Уфимскіе Башкирцы и Казанскіе Татары отправили пословъ къ Крымскому хану объявить ему, что они съ нимъ одной въры и прежде были людьми Крымскихъ хановъ, а теперь, живя съ Русскими людьми, отстали отъ своей бусурманской въры: такъ бы ханъ принялъ ихъ къ себъ и ходилъ съ ними вмъстъ подъ государевы города. Тайша доносиль, что и Астраханскіе Татары и всъ вообще мусульмане пересылаются съ Крымскимъ ханомъ и Азовскимъ пашою, промышляютъ этимъ союзомъ Тарковскій Суркай шевкаль да Кабардинскіе владъльцы, мыслятъ построить городъ на Крымской сторонъ на урочищъ Мажаръ, что бывало Венгерское городище между Астраханью и Терекомъ, чтобы не было дороги между этими городами. Для пріема Татаръ ханъ хочетъ прислать царевичей своихъ со многими ратиыми людьми, и стоять имъ между Чернымъ Яромъ и Царицынымъ, чтобы въ Астрахань и въ другіе понизовые города судовъ съ запасами и товарами не пропускать; а суда, въ чемъ имъ разъъзжать по Волгъ, взялись имъ промыслить Астраханскіе юртовскіе Татары и Ногайцы.

До сихъ поръ мы касались только тъхъ Калмыковъ, которые безпокоили юговосточную украйну, Уфимскую и Астраханскую сторону; но гораздо больше безпокойства отъ нихъ было для Сибири. Мы видъли, какое обширное пространство земель въ Съверной Азін занято было Русскими людьми въ царствованіе Михаила Өеодоровича: малочисленные отряды съ огненнымъ боемъ легко одолъвали разсъянные роды туземцевъ и заставляли ихъ платить ясакъ. Но въ двадцатыхъ годахъ стольтія въ южныхъ, степныхъ краяхъ Западной Сибири явились незваные гости, съ которыми нельзя было такъ легко раздълываться; то были именно Калмыки. Тъснимые съ двухъ сторонъ, Монголами и Киргизъ-Кайсаками, они запяли земли у верховьевъ Иртыша, Ишима и Тобола, и спокойно располагались въ странахъ, которыя Русскіе считали уже своими. Появленіе Калмыковъ было тъмъ опасиъе, что владычество Русскихъ въ Сибири далеко еще не было упрочено: туземцы, принужденные только огненнымъ боемъ платить ясакъ, искали перваго случая, какъ бы избавиться отъ этой обязанности, и въ степяхъ бродили еще потомки Ку-чума съ притязаніями на отчину и дедину. Калмыковъ приняли какъ освободителей, и начали громко выражать надежду, что въ короткое время о Русскихъ не будетъ слышно въ Сибири. Правда, у Калмыковъ не было огненнаго бою, но они какъ-нибудь ухитрятся, мечтали туземцы, нападуть на Русскихъ въ сильную бурю, мятель, когда нельзя будетъ стрълять изъ ружей.

Надежды туземцевъ не исполнились; люди съ лучнымъ боемъ не могли выжить изъ Сибири людей съ огненнымъ боемъ; но попытки были дълаемы не разъ. Въ 1634 году запылали деревни Тарскаго и Тюменскаго уъздовъ, самъ городъ Тара два раза былъ осажденъ, Калмыки не могли устоять передъ огненнымъ боемъ, не взяли города, но за то и поиски Русскихъ въ степи за грабителями не были удачны. Нъсколько лътъ сряду не проходило почти ни одной осени, чтобы Русскіе поселенцы не были встревожены въстями о Калмыцкихъ замыслахъ, и крестьяне по Иртышу покидали свои деревни, скрываясь въ города и остроги. Въ сентябръ 1651 года запылалъ новый монастырь, который строилъ на ръкъ Исети старецъ Далматъ; Русскіе люди, жившіе въ монастыръ были перебиты или захвачены въ плънъ: это было дъло Татаръ, пришедшихъ подъ предводительствомъ князьковъ

крови Кучумовой. Другіе Кучумовичи въ 1659 году повели Калмыковъ на Барабинскую степь, пять волостей было разорено, 700 человъкъ уведено въ плънъ. Въ слъдующемъ году новое опустошение Барабы. Что же дълали люди съ огненнымъ боемъ, русскіе козаки? Они, гдт могли, истребляли по частямъ хищниковъ; но надобно замътить, что для защиты всей Барабинской степи городъ Тара не могъ выставить болъе 60 козаковъ! Въ 1662 году возмущение вспыхнуло на ръкъ Исети, измънили Баткирцы, Черемисы и Татары, и стали разорять Русскія слободы; встали и Верхотурскіе Вогуличи, крича: «поднялся на Русь пашъ царь!» Калмыки, разумъется, были тутъ. Татары, Башкирцы, Мордва, Черемисы, Чуваши взяли Кунгуръ, выжгли всъ русскіе крестьянскіе дворы по рѣкѣ Сылвѣ. Разсказывали, что Татары, повоевавъ Кунгуръ, поставили себъ острогъ и стръляютъ понъмецки, чинеными ядрами; разсказывали, что всъ Татары-Уфимскіе, Пышминскіе, Япанчинскіе и Верхотурскіе Вогуличи руки подавали царевичамъ Кучумова рода и хотятъ идти по ръкамъ Исети и Пышмъ, въ уъзды Тобольскій, Тюменскій и Верхотурскій, что возстаніе произошло по уговору съ Крымскимъ ханомъ.

Въ томъ же году узнали, что между Остяками не хорошо: князьки и простые люди часто сътзжаются на думу къ князьку Ермаку, покупаютъ молодыхъ людей для принесенія въ жертву Сосвинскому шайтану, а это бывало у нихъ прежде только тогда, когда замышляли измънить. Въ началъ 1663 года схваченъ былъ Сосвинскій Остякъ Умба и повинился: приходиль къ нему изъ Перми шуринъ и призывалъ ихъ всъхъ Березовскихъ Остяковъ въ измѣну. Березовскіе Остяки ему сказали, что готовы идти съ ними вмъстъ на Березовъ и побить служилыхъ людей; уговорились подняться еще весною 1662 года, по полой водъ, но за тъмъ не пришли подъ Березовъ, что не могли призвать съ собою въ измъну Самоъдовъ; но теперь они сговорились съ Самовдами и совстми Остяками, Чердынскими и Пелымскими, и поръшено идти на Березовъ весною 1663 года. По указанію Умбы, допросили другихъ Остяковъ, и открыли обширный заговоръ: еще въ 1661 году Остяки снеслись съ царевичемъ Кучумова рода Девлетъ-Киреемъ, положено было лътомъ 1663 года идти подъ всъ Сибирскіе города, царевичу придти подъ То-

больскъ съ Калмыками, Татарами и Башкирцами; когда возьмутъ города и перебьютъ Русскихъ людей, царевичу състь въ Тобольскъ и владъть всею Сибирью, со всъхъ городовъ брать ясакъ, а въ Березовъ владъть Обдорскому князьку Ермаку Мамрукову да Ивашкъ Лечманову. Эти претенденты на березовское княжество были схвачены, привезены въ Березовъ, пытаны, повинились и повъшены съ 14 другими заводчиками, по распоряженію Березовскаго воеводы Давыдова. Тобольскій воевода князь Хилковъ разсердился и написалъ Давыдову: «Ты учинилъ не по государеву указу, что Березовскихъ лучшихъ Остяковъ перевышаль безь вины, для своей бездыльной корысти, норовя ворамъ, Березовскимъ ясачнымъ сборщикамъ. По государеву указу вельно было тебь развыдывать въ Остякахъ измыны, и которые изъ иихъ объявятся въ измънномъ дълъ, прислать ко мнъ въ Тобольскъ, а самому не казнить.» Мы не можемъ ръшить, во сколько былъ правъ Хилковъ въ своемъ обвиненіи на Давыдова; знаемъ только, что зимою же 1663 года Самоъды сожгли Пустозерскій острогь, воеводу и вськь служилыкь людей побили, а въ Мангазеъ побили ясачныхъ сборщиковъ и промышленныхъ людей.

Остяки не поднимались, и на югъ русскіе ратные люди, солдаты и рейтары били Башкирцевъ и товарищей ихъ вездъ, гдъ только могли встратить; но пресладовать разбитыхъ и не давать имъ снова собираться было невозможно по малочисленности русскихъ отрядовъ и по обширности пространствъ. Въ концъ 1663 года Башкирцы Уфимскаго увзда, Ногайской и Казанской дорогъ и Ицкихъ (по ръкъ Ику) волостей прислади сказать Уфимскому воеводъ князю Волконскому, что они хотятъ быть по прежнему подъ рукою великаго государа въ въчномъ холопствъ, только чтобы аманатовъ ихъ перевели изъ Казани на Уфу и чтобы воевода прислалъ къ нимъ какого-нибудь Уфимца обнадежить ихъ милостію великаго государя. Волконскій обнадежиль ихъ, что великій государь, милостивый нежелатель кровей ихъ, вины виноватыхъ милостію награждаетъ, если они бьють челомъ чистыми душами безъвсякаго лукавства. По этому обнадеживанію Башкирцы прислали въ Москву выборныхъ, которые въ приказъ Казанскаго Дворца передъ бояриномъ княземъ Юріемъ Алексвевичемъ Долгорукимъ и передъ дьяками дали шерть на корант — отъ Калмыковъ и Ногайцевъ отстать, возвратиться тою же зимою въ Уфимскій утздъ на прежнія свои жилища, служить великому государю втрою и правдою, потдать встахъ плънниковъ и все пограбленное. По принесеніи шерти Башкирскіе выборные видъли великаго государя очи, «аки пресвътлое солице», и получили жалованную грамоту на двухъ листахъ, русскимъ и татарскимъ письмомъ. Уфимскій воевода отъ себя писалъ Башкирцамъ, что впередъ имъ отъ Уфимцевъ, служилыхъ и торговыхъ людей никакихъ обидъ не будетъ, и подводъ лишнихъ, кромъ государевыхъ дълъ, никто съ нихъ не возьметъ, и въ вотчинахъ ихъ никто, ничъмъ владъть не станетъ.

Волконскій писаль Уфимскимъ Башкирцамъ, чтобы они уговаривали къ покорности и Башкирцевъ Сибирской и Осинской дорогъ. Но эти уговоры, если они были, не подъйствовали. Въ іюлъ 1664 года Башкирцы явились подъ Невьянскимъ острогомъ (на ръкъ Нейвъ, впадающей въ Туру), сожгли монастырь и сосъднія деревни. За разбойниками погнались рейтары и солдаты, но за полдинще пути отъ Уфы рѣки успѣли настичь только инчтожный отрядъ въ 20 человъкъ, а большое Башкирское войско, послыша за собою ратныхъ людей, разбѣжалось за Камень (Уральскія горы), по лъсамъ и по болотамъ врознь на перемънныхъ коняхъ надегкъ, а солдатамъ и рейтарамъ гоняться за ними было нельзя, потому что лошади ихъ устали и отъ прежией гоньбы. Въ следующемъ году въ техъ же местахъ, на притокахъ реки Туры, явились воровскіе Татары. Но и эти разбойники, какъскоро увидали за собою погоню солдать и рейтарь, «отопились болотами и ръчками топкими, и ушли, побросавъ все свое платье, съдла, котлы и тоноры.» Далъе на востокъ большой опасности подвергался украпиный городъ Кузпецкъ, отръзываемый съ съверо-запада отъ Русскихъ поселеній непокорными Телеутами или Бълыми Калмыками. Въ 1636 году онъ выдержалъ осаду отъ Телеутовъ, соединившихся съ Калмыками. Не брала сила—дъйствовали хитростію: такъ однажды Телеуты пришли подъ Кузнецкъ и предложили его жителямъ обычный торгъ за городомъ: тъ, ничего не подозръвая, вышли на торговище, и были перебиты. Телеутскіе князьки присягали великому государю, присылали ясакъ, и потомъ опять возставали, опустошая

Кузпецкій уфздъ вибстб съ Калмыками и такъ называемыми Саянскими Татарами. Красноярскъ еще болье терпъль отъ Киргизовъ, чемъ Кузнецкъ отъ Телеутовъ, такъ что жители не смели показаться за городъ, и просили въ Москвъ, если имъ не пришлють большаго числа ратныхъ людей, то пусть позволять покинуть несчастный городъ. Всв инородцы, жившіе около Красноярска и платившіе дань, или разбъгались, не вынося положенія между двумя огнями, или возмущались и били Русскихъ людей. Наконецъ въ послъдніе годы царствованія Михапла Өеодоровича правительство приняло сильныя мъры, собраны были служилые люди изъ разныхъ Сибирскихъ городовъ, и Киргизы были сдержаны. Тъснимые, въ свою очередь, Русскими, требовавшими покорности, дани, Киргизы обратились за помощію къ Калмыкамъ и Монголамъ. Монгольскій ханъ, или, какъ его обыкновенно тогда называли, Алтынъ-ханъ далъ шерть на подданство царю Михаилу, по для того только, чтобы выманивать богатые подарки; теперь онъ не прочь былъ отъ поданія помощи Киргизамъ, но не безкорыстно; онъ хотълъ также покорить Киргизовъ себъ. Киргизы и другіе ясачные инородцы-Тубинцы, Алтырцы, Керельцы, паселявшіе Красноярскій утздъ, стали между двухъ огней. Въ 1652 году Алтынъ-ханъ нагрянулъ на нихъ, требуя послушанія и ясака. Красноярскій воевода послалькъ нему съ угрозою, что идутъ на него государевы ратные люди изъчетырехъ городовъ съ огненнымъ боемъ. Ханъ испугался и ушелъ, не отказываясь однако отъ своихъ требованій относительно инородцевъ. Но какъ скоро Монголы стали убираться въ свои кочевья, къ инородцамъ явились послапцы Красноярскаго воеводы съ требованіемъ, чтобы стояло кръпко и неподвижно на своей правдъ, къ Алтыну царю не отъъзжали. Киргизы, Тубинцы и всъ иноземцы вспомнили свою шерть, къ Алтыну царю не поъхали; по Русскіе при этомъ случат съ ужасомъ примътили у нихъ тридцать Русскихъ винтовокъ, пятнадцать пищалей Калмыцкихъ, также много пороху и свинцу. На вопросъ, откуда они это взяли? инородцы отвъчали: «Привозятъ къ намъ изъ Томска всякіе люди и мъняють на товары.» Что всего хуже, посланцы замътили, что инородцы стръляютъ въ цъль и убивають не хуже Русскихъ людей. «Впередъ, писалъ Красноярскій воевода Томскому, впередъ отъ Киргизовъ, Тубинцевъ, Алтыр-

цевъ и Керельцовъ добра ждать нечего, потому что они Алтына-царя боятся и слушають; они говорили моимъ посланцамъ: «Съ тъхъ поръ какъ мы на своихъ земляхъ зачались, ни одинъ Монгольскій царь, ни царевичь, ни Монгольскіе, ни Калмыцкіе тайши войною не бывали и воинскихъ людей не посылывали; а теперь Алтынъ царь на нашу землю приходилъ съ 5000 человъкъ! И если впередъ Алтынъ царь или сынъ его на насъ будутъ приходить, то намъ никакъ въ правдъ своей не устоять, потому что Алтынъ-царь живетъ отъ насъ за Саянскимъ Камнемъ (горами) только диищахъ въдесяти пути.» -- И если, продолжаетъ воевода, Алтынъ царь или сынъ его съ большимъ войскомъ придетъ на государевы украйны, то мнѣ не только нельзя послать изъ Красноярска на выручку государевыхъ иноземцевъ, но и Красноярскаго острога уберечь некъмъ: потому что у меня служилыхъ людей только 350 человъкъ, и изъ тъхъ посылаютъ по разнымъ острожкамъ нагодовыя службы за хлъбными запасами, въ Москву за государевою казною, въ ясачныя земли для сбору ясака, по въстямъ въ проъзжія станицы и на отъъзжіе караулы, всего посылается съ триста человъкъ и больше, въ Красноярскъ остается во все льто только человъкъ 50 и меньше, и у тъхъ оружія нътъ и у половины, а въ государевой казив ивтъ ни одной пищали. Отъ подгородныхъ Татаръ, Качинцевъ, Арынцевъ и Ястынцевъ, которые кочуютъ подъ Красноярскимъ, добра ждать нечего, потому что они Киргизамъ и Тубинцамъ въ роду и въ племени, сами у нихъженятся и дочерей своихъ за нихъ выдаютъ, и мысль у нихъ съ ними одна.»

Опасенія Красноярскаго воеводы не сбылись; но зато въ 1657 году пришла очередь Томску трепетать предъ кочевниками. Сынъ Алтынъ-хана съ 4000 войска напалъ печаянно на Киргизовъ, разбилъ ихъ и заставилъ покориться себъ, послъ чего царевичь направился прямо на Татаръ Томскаго уъзда. Монгольскій царевичь поступалъ по примъру предковъ своихъ, завоевателей ХІІІ въка, всъхъ молодыхъ людей изъ Киргизовъ и Татаръ набиралъ въ свое войско, которое отъ того скоро удвоилось. Онъ уже заключилъ договоръ и съ Телеутскимъ князькомъ, чтобы въ одно время напасть на Томскъ; но въсть о смерти старика отца заставила царевича возвратиться въ свои степи. Послъ того десять лътъ было мирно: воровалъ только измънникъ Киргизскій

князецъ Еренякъ; но въ 1667 году Красноярскъ долженъ былъ выдержать осаду отъ Калмыцкаго тайши Сенги, соединившагося съ Еренякомъ. Въ Калмыцкіе улусы отправился изъ Томска сынъ боярскій спросить тайшу: «Ты ли, Сенга тайша, своихъ людей посылать, или они сами собою ходили подъ Красноярскъ?» Отвъта не было; тайша про здоровье великаго государя не спрашивалъ и царское жалованье, сукна и камки принялъ не по достоинству, не честно. Еренякъ не переставалъ разсылать по ясачнымъ волостямъ стрълы съ угрозами, что придетъ опять войною, вмъстъ съ Калмыками, если ясачные не будутъ платить своего ясака тайшъ Сенгъ. Калмыкамъ удалось утвердить свою власть надъ Телеутами; но нъкоторые изъ послъднихъ отъхали въ Томскъ. Сенга требовалъ ихъ выдачи и очень сердился, когда этого требованія не исполняли; онъ говорилъ посланцу Томскаго воеводы: «Я у великихъ государей прошу своихъ людей, Бълыхъ Калмыковъ по многіе годы, и великіе государи меня не жалують, монхъ людей мив не отдають; и если впередъ не отдадуть, то изъ Томска ко мнъ пословъ не посылали бы, Томскъ я буду воевать.» Томскъ, Енисейскъ, Красноярскъ, Кузнецкъ были въ постоянной тревогъ, потому что кромъ Калмыковъ и Киргизовъ, подиялись Тубинцы, Алтырцы и особенно Телеуты, не дававшіе покою Кузнецку. Наконець въ 1674 году Томскій воевода киязь Данила Борятинскій получиль указъ соединить силы четырехъ городовъ и смирить войною измънниковъ. Начали съ Телеутовъ-« и на всъхъ бояхъ государевыхъ измънниковъ побито было много.»

И Тобольскіе воеводы также должны были имѣть дѣло съ Калмыками, которые прикочевали къ рѣкъ Ишиму. Воеводы вошли въ сношенія съ тайшею ихъ Дундукомъ и уговорили его подклониться подъ высокую руку великаго государя. Лѣтомъ 1674 года къ Дундуку поъхалъ стрълецкій голова Аршинскій для осмотра земель, занятыхь Калмыками и для истребованія аманатовъ: Аршинскій былъ встрѣченъ очень почетно и дѣло шло какъ нельзя лучше, Дундукъ увѣрялъ въ своей преданности великому государю. Уже девять дней прожилъ Аршинскій въ улусѣ, на Десятый Дундукъ прислалъ звать его къ себѣ: «посовѣтуемся, какъ бы написать къ великому государю грамоту поскладнѣе.» Въ то время какъ подъячій писалъ грамоту, тайша

разговаривалъ съ Аршинскимъ: «Посылаю я двоихъ своихъ людей съ грамотою къ великому государю въ Москву; въ прошломъ году я также посылалъ человъка своего въ челобитчикахъ въ Тобольскъ и въ Москву съ служилымъ Татариномъ Авезбакеемъ; этого человъка моего изъ Тобольска въ Москву не скоро отпустили, манили со дня на день, а дорогою Авезбакей говорилъ ему, что сына моего выучатъ грамотъ и крестятъ.» Сказавши эти слова, Дундукъ закричалъ и велълъ своимъ Калмыкамъ связать Аршинскаго и всъхъ бывшихъ при немъ Русскихъ и ограбить ихъ до нага. «Правда моя идетъ вамъ отъ Авезбакея, объявилъ тайша Аршинскому: впрочемъ не бойся, до смерти не побыютъ.» Между тъмъ Калмыки стали выочиться и выступили въ походъ, Русскихъ вели связанныхъ. Перевезшись за Ишимъ, Дундукъ велълъ привести къ себъ Аршинскаго и сказалъ ему: «Взяль я у тебя свое имъніе, а не твое и не твоихъ товарищей; вы ищите своего добра на Авезбакет: потому что я далъ ему двадцать лошадей, и приказываль привезти изъ Москвы товару, а онъ ничего не привезъ и самъ ко мит не прітхалъ.» Аршинскій съ 30-ю товарищами быль отпущень въ Тобольскъ пъшкомь; но Калмыкъ смиловался, далъ имъ съ полпуда крупъ на дорогу.

Но въ то время какъ старыя Русскія поселенія за Уральскими горами подвергались опасности отъ возстанія туземцевъ, под-крѣпляемыхъ Калмыками, въ то время когда поднимались противъ Русскихълюдей старые подданные великаго государя, Башкирцы, Черемисы, Чуваши и Мордва, — въ то время Русскіе люди въ далекихъ предѣлахъ сѣверной Азін пеутомимо искали новыхъ земли цъ для поселенія, новыхъ народцевъ, на которыхъ бы можно было наложить ясакъ, повыхъ торговыхъ путей, и посольства великаго государя являются передъ Сыномъ Неба, въ Срединной имперіи.

Утвержденіе русских в людей въ Восточной Сибпри происходило съ такими же ничтожными средствами, какъ и въ Западной, и происходило при недостаткъ единства въ дъйствіяхъ, ибо правительственный надзоръ, по отдаленности, былъ слабъ. Въ концъ царствованія Михаила Оеодоровича русскіе казацкіе пятидесятники, сидъвніе съ своими козаками въ Верхоленскомъ Братскомъ острогъ, дрались съ Бурятами, заставляя ихъ платить ясакъ ве-

ликому государю, подкрыпляя свои пять десятковь небольшими толнами изъ промышленныхъ и гулящихъ охочихъ людей. Но въ тоже время атаманъ Колесниковъ, отправленный изъ Еписейска для провъдыванія «про Байкалъ озеро и про серебряную руду,» поставилъ острогъ на Ангаръ и сталъ также требовать ясака съ Бурятовъ; тъ не давали на томъ основаніи, что они относятъ ясакъ въ Верхоленскій острогъ, а Колесниковъ, видя въ отказъ непокорность, сталъ ихъ воевать и разорять. Буряты взволновались и начали дъйствовать враждебно противъ Русскихъ: «Что это, говорили они, отъ одного государя приходятъ къ намъ двойные люди? Один изъ Верхоленска берутъ съ насъ ясакъ на государя, а другіе отъ того же государя приходятъ на насъ войною, быотъ, женъ и дътей въ плънъ берутъ, скотъ и лошадей отгоняютъ: какъ же намъ подъ государевою рукою быть?»

Какъ бы то ни было, теперь надобно было укрощать возмутившихся Бурятъ силою, огненнымъ боемъ. Раздраженные Буряты не бъгали отъ государевыхъ ратныхъ людей, выходили на бой человъкъ по тысячъ и больше, собираясь изъ многихъ родовъ, и отчаниная борьба продолжалась до 1655 года, когда наконецъ истощенные Буряты принуждены были признать владычество пришельцевъ. Между тъмъ Колесниковъ, виновникъ Бурятскаго возстанія, дъйствоваль удачно на Байкаль противъ Тунгусовъ, которые объщали довести его до серебряной руды. Въ 1647 году Колесниковъ возвратился въ Еписейскъ и представиль воеводамь ясакь, собранный съ новыхъ Байкальскихъ земель, мъха цъною на тысячу рублей; кромъ того Колесниковъ объявилъ, что посылалъ четверыхъ изъ своихъ козаковъ съ вожами Тунгусами для въстей о серебряной рудъ. Посланные были въ Монгольской землъ, гдъ князекъ Турукой великому государю поклонился, объщаясь быть послушнымъ съ 20,000своихъ подданныхъ; князёкъ сказалъ, что золотая и серебряная руда подлинно есть и отъ него близко у Богдыцаря (въ Китав), и къ нему, князьку ее привозять: въ доказательство онъ послалъ великому государю кусочекъ золота въсомъ въ четыре золотника, да чашку и тарелку серебряныя. На смъну Колеспикову пошли изъ Енисейска къ Байкалу другіе начальники отрядовъ, другіе сборщики ясака. Въ 1661 году основанъ былъ Иркутскъ.

Изъ Енисейска шли отряды Русскихъ ратныхъ людей для занятія земель и подчиненія народцевъ по Ангаръ, Байкалу, Витиму, Шилкъ, Селенгъ; изъ Якутска шли отряды на съверъ къ самому Ледовитому морю, на востокъ къ Охотскому, на югъ къ Амуру. Дикари съверо-восточной Сибири также неохотно сносили владычество прищельцевъ, какъ и дикари западной и возставали при первомъ удобномъ случат. Въ сороковыхъ годахъ взволновались Якуты около Якутска, но были укрощены сильными мърами воеводы Петра Головина. Въ 1645 году на крайнемъ съверъ на ръкъ Индигиркъ встали Юкагиры, князекъ Пелева съ товарищами, убили Русскаго служилаго человъка, и выхватили своихъ аманатовъ, содержавшихся въ Русскомъ ясачномъ зимовьъ. Противъ нихъ отправились изъ Якутска служилые люди Горълый и Катаевъ, погромили Пелеву, взяли новыхъ аманатовъ. Но въ 1650 году измънили Алазейскіе Юкагиры, убили двоихъ служилыхъ людей, государеву казну пограбили, по промысламъ торговыхъ и промышленныхъ людей многихъ побили. Катаевъ пошелъ противъ измънниковъ изъ Алазейскаго ясачнаго зимовья вверхъ по ръкъ Алазеъ и наконецъ отыскаль Юкагировъ: живутъ въ большомъ острожкъ, человъкъ съ 200 большихъ мужиковъ, которые лукомъ владъютъ, кромъ подростковъ, олени всъ собраны въ томъ же острожкъ. Русскіе поставили своихъ два острожка, одинъ въ 40, а другой въ 20 саженяхъ отъ Юкагирскаго. Началась стръльба съ объихъ сторонъ: гдъ Юкагиры ранятъ, тамъ Русскіе быютъ до смерти; потомъ Русскіе сдълали шесть щитовъ, выкатили ихъ и начали приготовляться идти за инми на Юкагирскій острожекъ. Дикари испугались, увидали, что имъ не отсидъться и начали кричать: «Не убивайте насъ, мы дадимъ аманатовъ, и государевъ ясакъ станемъ платить, а теперь у насъ соболей нътъ, этою осенью мы не промышляли, боялись васъ козаковъ, жили все въ острожкъ.» Русскіе остановились и взяли въ аманаты лучших ъкнязьковъ.

Русскіе достигли уже и рѣки Колымы; стоявшій на ней сынъ боярскій Власьевъ въ 1649 году отправиль служилыхъ и промышленныхъ людей подъ начальствомъ Никиты Семенова далѣе къ сѣверовостоку, къ верховьямъ рѣки Ануя налагать ясакъ на непокорныхъ еще инородцевъ. Они отыскали дикарей, по-громили ихъ, по обычному выраженію, и плѣнники сказали,

что за Камнемъ (за горами) есть новая ръка Анадыръ, и подошла она къ вершинъ Ануя близко. Немедленно прибрадись охочіе промышленные люди и подали Власьеву челобитную отпустить ихъ въ тѣ новыя мѣста, за ту захребетную рѣку Анадыръ, для прінску вновь ясачныхъ людей и приводу ихъ подъ царскую высокую руку. Власьевъ отпустиль ихъ подъ предводительствомъ Семена Моторы. Но у нихъ явились соперники: служилый человъкъ Стадухинъ, послыша ръчи дикарей, началъ также собираться на Анадыръ. Но еще прежде, льтомъ 1648 года служилый человъкъ Семенъ Дежневъ отправился изъ устья Колымы моремъ дла открытія новыхъ землицъ. «Носило меня, пишетъ Дежневъ, по морю послъ Покрова Богородицы всюду неволею, и выбросило на берегъ въ передній конецъ за Анадыръ ръку \*); а было насъ на кочъ всъхъ двадцать пять человъкъ, и пошли мы всъ въ гору, сами пути себъ не знаемъ, холодны и голодны, наги и босы, и шелъ я бъдный Семейка съ товарищи до Анадыра ръки ровно десять недъль, и попали на Анадыръ ръку внизу близко моря, и рыбы добыть не могли, лъсу нътъ, и съголоду мы бъдные врознь разбъжались. Осталось насъ отъ двадцати пяти человъкъ всего двънадцать человъкъ, и пошли мы въ судахъ вверхъ по Анадыру ръкъ и шли до Анаульскихъ людей, взяли два человъка за боемъ и ясакъ съ нихъ взяли». Тутъ Дежневъ встрътилсясъ Семеномъ Моторою, который сухимъ путемъ достигъ Анадыра, и пошли вмъстъ. Но Стадухинъ идетъ слъдомъ за Дежневымъ и Моторою, и громитъ тъхъ дикарей, которые уже дали ясакъ Дежневу. Однажды въ виду дикарей, сидъвшихъ въ своемъ острожкъ, произошла любопытная сцена: между Дежневымъ и Стадухинымъ началась перебранка: «Ты дълаешь негораздо, говорилъ Дежневъ Стадухину: побиваень иноземцевъ безъ разбора». — «Это люди неясачные, отвъчалъ тотъ; а если они ясачные, то ты ступай къ нимъ, зови ихъ вонъ изъ острожка и возьми съ нихъ государевъ ясакъ». Дежневъ началъговорить дикарямъ, чтобъ они выходили безъ боязни и дали ясакъ, и одинъ изъ дикарей сталъ подавать изъ юрты соболи. У Стадухина разгорълись глаза на соболи,

<sup>\*)</sup> Такимъ образомъ Дежневъ обогнулъ съверовосточную оконечность Азіи и открылъ проливъ, названный посль Беринговымъ.

которые бралъ Дежневъ, онъ бросился на него, вырвалъ изъ рукъ мъха, и сталъ бить по щекамъ. Дежневъ послъ того почелъ залучшее уйти какъ можно подальше отъ Стадухина. Въ 1652 году Дежневъ съ товарищами вышелъ изъ устья Анадыра въ море на судахъ; главный промыселъ ихъ тутъ состоялъ въ битвъ моржей и въ сборъ моржеваго зуба: «Звъря вылегаетъ очень много, пишетъ Дежневъ: на самомъ мысу вкругъ съ морской стороны на полверсты и больше, а въ гору сажень на тридцать и на сорокъ». Дежневъ дошелъ до большаго Каменнаго носу, «а тотъ носъ вышелъ въ море гораздо далеко, живутъ на немъ люди Чукчи, много ихъ очень, а противъ посу на островахъ живутъ люди, называютъ ихъ зубатыми, потому что пронимають они сквозь губу по два зуба немалыхъ костяныхъ». Но однимъ моржевымъ промысломъ Русскіе люди пе могли заниматься въ устьъ Анадыра, должны были также драться съ Коряками. «Мы на нихъ ходили, пишетъ Дежневъ, и нашли ихъ четырнадцать юртъ въ крѣпкомъ острожкъ; Богъ науъ помогъ, тъхъ людей разгромили всъхъ, женъ и дътей у нихъ взяли, но сами они ушли, а лучшіе мужики увели и женъ съ дътьми, потому что они люди многіе, юрты у нихъ большія, въ одной юртъ живетъ семей по десяти; а мы были люди не велики, встхъ насъ было двтнадцать человткъ». По втстямъ отъ Дежнева немедленно отправленъ былъ изъ Якутска стрълецкій сотникъ утвердить власть великаго государя въ новой землицъ и установить порядокъ въ промыслахъ съ соблюденіемъ казеннаго интереса. Но въ то время какъ прибирали къ рукамъ новыя землицы, съ трудомъ удерживали старые вследствіе возстанія дикарей—на ръкахъ Янъ и Индигиркъ. Въ 1666 году Ламуты осадили русской острожекъ на Индигиркъ; осажденные отбились; но дикари не платили цълый годъ ясака. Въ началъ слъдующаго года Ламуты, «собравъ себъ воровское великое собранье, приступили ночью къ острожку, и начали острожныя стъны, ясачное зимовье и острожные ворота рубить топорами, а иные приставили лестинцы къ стенамъ черезъ амбары. Служилые и промышленные люди бой съ ними поставили и убили у нахъ лучшихъ трехъ человъкъ и многихъ переранили». Ламуты испугались, побросали свое оружіе и ушли; гнаться за ними было нельзя, потому что служилыхъ людей въ острожкъ

было только пять человъкъ, да промышленныхъ десять, оружія,

свинцу и пороху нътъ, да и взять негдъ.

Весною 1647 года отрядъ Русскихъ людей подъ начальствомъ Семена Шелковника явился на ръкъ Ульъ, впадающей въ Охотское море, съ устья Ульи моремъ переплылъ къ устью Охоты; но Охоту взять надобно имъ было съ большаго бою, разбить Тунгусовъ, которыхъ собралось больше 1000 человъкъ. Русскіе поставили острожекъ; Тунгусы осадили его; по навыручку къ осажденнымъ приспълъ другой Русскій отрядъ. На Охотъ Русскимъ было много дъла, потому что дикари уступали только съ боя, умъя собираться большими толпами. Въ 1654 году они сожгли Охотскій острожекъ, освободили аманатовъ и разогнали Русскихъ людей, которые объявили, что «жить на Охотъ отъ иноземцевъ не въ силу». Появился новый отрядъ служилыхъ людей изъ Якутска и подиялся новый острожекъ; поставивъ его, Русскіе начали паступательное движеніе на дикарей, взяли ихъ острожекъ и захватили въ аманаты главнаго заводчика возстаній Комку Бояшинца: съ этихъ поръ Тунгусы на Охотъ, и около Охоты, пъшіе и оленные подъ государеву руку приклопились. Но въ 1665 году опять новое волнение между Охотскими Тунгусами: пришли въ острогъ ясачные люди, лучий человъкъ Зелемей съ товарищами и извъщали начальнику острога, Оедору Пущину: пришли на Охоту неясачные Тунгусы и ясачныхъ людей въ шатость призывають, живуть отъ острога въ двухъ днищахъ пути и дожидаются посылки въ Якутскъ съ государевою казною, хотять служилыхъ людей побить. Пущинъ, чтобы отвратить опасность, отправиль 50 человъкъ служилыхъ и промышленныхъ людей звать этихъ неясачныхъ Тунгусовъ въ Охотскій острогъ, велълъ призывать ласкою и привътомъ, а не жесточью. Но изъ этихъ послаиныхъ ни одинъ не остался въ живыхъ, и погибли они отъ того самого Зелемея, который первый извъстилъ Пущина объ опасности. Возмутился умомъ Зелемей со встми ясачными иноземцами разныхъ родовъ, и побилъ Русскихъ тайкомъ, залегши на дорогъ. Зелемей, говорятъ, держалъ такую ръчь къ ясачнымъ Тунгусамъ: «Что вы, глупые люди, не разумъете и Русскихъ переводовъ не знаете, вы бы также жили какъ я Зелемей живу; самимъ вамъ извъстно, сколько я Русскихъ людей побилъ, а какъ надъ собою увижу какую не-

мъру, то я къ Русскимъ людямъ приклонюся, и до меня, въ вашихъ глазахъ, Русскіе люди лучше прежняго. Да Русскіе люди насъ обманываютъ, говорятъ намъ и ждутъ къ себъ въ Охотскій острогъ на перемѣну по вся годы большихъ людей, и большихъ людей въ острогъ не бывало; а пока большіе люди не пришли, мы и остальныхъ людей выкоренимъ и аманатовъ своихъ выручимъ, а потомъ, въ то время, какъ Русскіе люди на Охоту приходять, на дорогахъ заляжемъ и большихъ людей не пропустимъ. А какъ на Охотъ Русскихъ людей изведемъ, то истребимъ всъхъ Русскихъ на Маъ и по инымъ ръкамъ; а впредь, для береженья и безопасности, призовемъ къ себъ Богдойскихъ людей (Китайцевъ), потому что они отъ насъ не далеко; ясакъ имъ станемъ платить небольшой, по своимъ долямъ; а не такъ какъ теперь на насъ спрашиваютъ ясаковъ за прошлые годы, о которыхъ мы многія челобитныя великимъ государямъ писали, но льготы себъ никакой не получили и указу о томъ никакого не бывало». Опасность для Русскихъ была тъмъ больше, что въ острогъ осталось только 30 человъкъ, старыхъ, малыхъ и цынжалыхъ (больныхъ цынгою), аманатовъ же было 60 человъкъ, острогъ ветхъ. Но дъло обошлось безъ большой бъды: Тунгусы никакъ не ръшались напасть на острогъ пока тамъ были ихъ аманаты; они старались всякими способами обмануть Русскихъ и выманить аманатовъ, по понапрасну: Пущинъ велълъ схватить показавшихся подъ городомъ и сколько подозрительныхъ Тунгусовъ для допросу; дикари не дались даромъ въ руки: двое Русскихъ было убито, по Тунгусовъ побито пятеро, и трое взято въ плънъ; плънники повинились, что приходили служилыхъ людей побить, острогъ взять и аманатовъ выручить, ибо видъли, что въ Охотскъ козаковъ мало и острогъ плохъ. Плънники были повъшены, и Пущинъ тотчасъ же велълъ построить новыя укръпленія, поставить по стънъ, для страху дикарямъ, деревянныя пушки, и аманатскую избу выстроить новую. Эти мъры произвели желанное дъйствіе: Тунгусы явились съ повинною, извиняясь, что своровали, не стерпя обидъ отъ служилыхъ людей.

Прежде Анадыра и Охоты изъ того же Якутска открыта была великая ръка Амуръ.

Еще при царъ Михаилъ начали носиться слухи, что на ръкъ Шилкъ сидятъ многіе пахотные хльбные люди, и живетъ князекъ Лавкай, у котораго на устьъ ръки Уры въ двухъ мъстахъ серебряная руда: одна въ утесъ, а другая въ водъ; да на той же ръкъ Шилкъ внизу мъдная и свинцовая руда, а хлъба всякаго много. По этимъ въстямъ Якутскій воевода Головинъ въ 1643 году отправилъ письменнаго голову Василья Пояркова на ръки Зію и Шилку для государева ясачнаго сбору, для прінску вновь неясачныхъ людей, серебряной, мъдной и свинцовой руды и для хлъба. Съ Поярковымъ отправилось 133 человъка. Плыли они изъ Якутска Леною виизъ, потомъ Алданомъ вверхъ, и изъ притоковъ Алданъ волокомъ въ притоки Зін, впадающей въ Амуръ. Отъ устья Зін Поярковъ поплылъ внизъ по Амуру, представляя себъ, что плыветъ по Шилкъ; Амуръ же, по его словамъ, начался съ устья Шингала. Поярковъ достигь устья Амура и тутъ зимоваль, а льтомъ пошель на судахъ моремъ къ устью Ульи ръки, изъ Ульи волокомъ переправился въ Маю, притокъ Алдана, которымъ и Леною возвратился въ Якутскъ, привезши богатый ясакъ соболями, по потерявии человъкъ 80 изъ своего отряда: изъ нихъ 25 человъкъ было убито Дучерами на Амуръ, другіе умерли въ дорогъ отъ недостатка въ пищъ. Поярковъ указаль Якутскимъ воеводамъ мъста по Зін и Шилкъ (т. е. Амуру), и по ихъ притокамъ, гдъ, по его миънію, надобно было поставить острожки: «Тамъ, говорилъ Поярковъ, въ походы ходить и пашенныхъ хлъбныхъ сидячихъ людей подъ царскую высокую руку привесть можно, и въ въчномъ холопствъ укръпить, и ясакъ съ нихъ сбирать, въ томъ государю будетъ многая прибыль, потому что тъ землицы людны и хлъбны и собольны, и всякаго звъря много, и хлъба родится много, и тъ ръки рыбны, и государевымъ ратнымъ людямъ хлъбной скудости ни въ чемъ не будетъ.»

Вмѣстѣ съ пышными разсказами Пояркова о Пѣгой Ордѣ (какъ называли приамурскія страны) слышались страшные разсказы спутниковъ его о поведеніи самого Пояркова во время похода. «Служилыхъ людей онъ билъ и мучилъ напрасно, и, пограбя у нихъ хлѣбные запасы, изъ острожка ихъ вонъ выбилъ, а велѣлъ имъ идти ѣсть убитыхъ иноземцевъ, и служилые люди, не желая напрасною смертію помереть, съѣли многихъ мерт-

выхъ иноземцевъ и служилыхъ людей, которые съ голоду померли, прівли человѣкъ съ пятьдесятъ; иныхъ Поярковъ своими руками прибилъ до смерти, приговаривая: «не дороги они служилые люди! десятнику цѣна десять денегъ, а рядовому два гроша.» Когда онъ плылъ по рѣкѣ Зіѣ, то жители тамошиіе его къ берегу не припускали, называя Русскихъ людей погаными людоѣдами. Когда весною въ устъѣ Амура снѣгъ съ луговъ сошелъ и трава обтаяла, то остальные служилые люди начали корень травной конать и тѣмъ кормиться; но Поярковъ велѣлъ своему человѣку выжечь луга, чтобы служилые люди покупали у него запасъ дорогою цѣною.»

Какъ бы то ни было, разсказы Пояркова о богатствъ приамурскихъ странъ не могли быть забыты: въ 1649 году старый опытовщикъ, Ярко (Еробей) Павловичь Хабаровъ подалъ Якутскому воеводъ челобитную, объявиль, что пойдеть на Амурь, поведеть семьдесять человъкъ служилыхъ и промышленныхъ людей и будетъ содержать ихъ на своей счетъ, снабдитъ деньгами, хлъбными запасами, судами, ружьемъ, зельемъ и свинцомъ. Воевода согласился, и Хабаровъ пошелъ, только повымъ путемъ, ръкою Олекмою, притокомъ Лены, и потомъ Тугиремъ, притокомъ Олекмы, изъ Тугиря волокомъ въ ръку Урку, притокъ Амура. Заъсь были улусы уже извъстнаго Лавкая князя: но улусы пусты и городъ пустъ, а городъ большой, съ пятью башнями, глубокими рвами, подлазами подо всъ башин и тайниками къ водамъ, въ городъ свътлицы каменныя, окна большія, окончины бумажныя. Хабаровъ пошелъ отъ ръки Урки внизъ по Амуру, дошелъ до другаго города, и тотъ пустъ! пошелъ дальше внизъ по Амуру, стоитъ третій городъ, и опать пустой! Хабаровъ остановился отдохнуть въ пустомъ городъ, разставилъ караулы, и въ тотъ же день караульщики дали знать, что пріъхало пять человѣкъ иноземцевъ. Хабаровъ послалъ толмача спросить: что за люди? Одинъ, старикъ объявилъ, что онъ киязь Лавкай, съ двумя братьями, зятемъ и холопомъ, и спросилъ въ свою очередь, какіе вы люди и откуда пришли? — «Мы пришли къ вамъ торговать и привезли подарковъ много,» отвъчалъ толмачь.—«Что ты обманываешь! сказаль на это Лавкай: мы вась, козаковъ, знаемъ; прежде васъ былъ у насъ козакъ Квашнинъ, и сказаль про васъ, что идеть вась пять соть человъкъ, а за ва-

ми идеть еще много людей, хотите всъхъ насъ побить и имъніе наше пограбить, женъ и дътей въ полонъ взять: по этому мы и разбъжались.» Хабаровъ велълъ толмачу уговаривать Лавкая, чтобы давалъ ясакъ великому государю; Лавкаевы братья и зять говорили, что за ясакъ стоять не зачто; но Лавкай сказалъ, что еще посмотримъ, каковы люди? Съ этимъ князьки отправились и больше не возвращались. Хабаровъ пошелъ за ними, нашелъ четвертый и пятый городъ-все пустые. Дальше Хабаровъ не пошель, возвратился въ первый городь, оставиль туть часть ратныхъ людей, а самъ возвратился въ Якутскъ (въ мат 1650 года) съ донесеніемъ, что по славной великой ръкъ Амуръ живуть Даурскіе люди пахотные и скотные, и въ той великой ръкъ всякой рыбы много противъ Волги, по берегамъ луга великіе и пашни, лъса темные большіе, соболя и всякаго звъря много, государю казна будетъ великая. Хлъбъ въ полъ родится ячмень и овесъ, просо, горохъ, гръчиха и съмя конопляное; если Даурскіе князьки государю покорятся, то прибыль будеть большая, въ Якутскій острогъ хлѣба присылать будетъ не надобно, потому что изъ Лавкаева города съ Амура ръки черезъ волокъ на Тургирь ръку въ новый острожекъ, что поставилъ онъ, Хабаровъ, переходу только со сто верстъ, а изъ Тугирскаго острожка внизъ Тугиремъ, Олекмою и Леною до Якутска поплаву только двъ недъли. Даурская земля будетъ прибыльнъе Лены, да и противъ всей Сибири будетъ мѣсто украшено и изобильно.

Разсказы Хабарова произвели то дъйствіе, что около него тотчасъ же собралось 170 человъкъ охотниковъ, Якутскій воевода далъ ему двадцать козаковъ, и Хабаровъ въ томъ же 1650 году отправился на Амуръ, взявъ съ собою три пушки. На этотъ разъ онъ нашелъ здъсь не пустые городки: Дауры ръшились не пускать пришельцевъ селиться между ними и брать ясакъ. Не доходя до одного изъ Лавкаевыхъ городковъ (Албазина), Хабаровъ встрътилъ Дауровъ въ полъ, бился съ ними съ полудня до вечера, прогналъ, но у Русскихъ оказалось 20 человъкъ ранеными. Дауры бросили Албазинъ, который и былъ занятъ Русскими. Князекъ Гугударъ изъ тройнаго городка своего далъ отчаянный отпоръ Русскимъ; на требованіе ясака для великаго государя, Гугударъ отвъчалъ: «Даемъ мы ясакъ Богдойскому (Китайскому) царю, а вамъ какой ясакъ у насъ? Хотите ясака, что

мы бросаемъ послъднимъ своимъ ребятамъ?» — «И настръляли Дауры, пишетъ Хабаровъ, изъ города къ намъ на поле стрълъ какъ нива стоитъ насъяна. И тъ свиръпые Дауры не могли стоять противъ государской грозы и нашего бою.» Хабаровъ взялъ городокъ, положивши на мъстъ больше 600 непріятелей. Русскихъ было убито четверо, да сорокъ пять ранено. Въ другихъ мъстахъ по всей Сибири Русскіе привыкли къ тому, что какъ скоро попадутъ имъ въ руки аманаты родоначальники, князьки, то уже весь родъ и покоряется, платить ясакъ. Но у Дауровъ было иначе; Хабарову удалось захватить нечаянно одинъ Даурскій улусь, привести улусниковь къ шерти и взять князей ихъ въ аманаты; но скоро ему дали знать, что улуспики бъгутъ; Хабаровъ къ аманатамъ:» Зачъмъ государю измънили и людей своихъ прочь отослали?» — «Мы не отсылали, былъ отвътъ: мы сидимъ у васъ, а у нихъ своя дума; чемъ намъ всемъ помереть, такъ лучше мы помремъ за свою землю один, когда ужь къ вамъ въ руки попали.» Для зимовки Хабаровъ построилъ Ачанскій городокъ, въ которомъ былъ осажденъ Дучерами и Ачанцами; Русскимъ небольшаго труда стоило отразить этихъ дикарей; но весною 1652 года явился непріятель другаго рода: то было Манжурское войско, присланное по приказанію намѣстника Китайскаго богдыхана. Манжуры пришли подъ Ачанскій городокъ съ пушками и винтовками; по Русскіе ратные люди и Русскія пушки оказались лучше въ этой первой встръчъ. Пусть самъ Хабаровъ разскажетъ намъ про битву: «Марта въ 24 день, на утренней зоръ, сверхъ Амура ръки славныя ударила сила изъ прикрыта на городъ Ачанскій, на насъ козаковъ, сила Богдойская, всъ люди конные и куячные (панцырные), и нашъ козачій есаулъ закричалъ въ городъ Андрей Ивановъ служилый человъкъ: братцы козаки, ставайте наскорт и оболокайтесь въ куяки кртпкіе! И мътались козаки на городъ въ единыхъ рубашкахъ на стъну городовую, и мы козаки чаяли изъ пушекъ изъ оружія быотъ козаки изъ города; ажно быотъ изъ оружія и изъ пушекъ понашему городу козачью войско Богдойское. И мы козаки съ ними Богдойскими людьми, войскомъ ихъ, дрались изъ-за стины съ зори и до схода солнца; и то войско Богдойское на юрты козачьи помъталось, и не дадутъ намъ козакамъ въ тъ поры протти черезъ городъ, а Богдойскіе людизнаменами стѣну

городовую укрывали, у того нашего города вырубили они Богдойскіе люди три звена стъпы сверху до земли; и изъ того ихъ великаго войска Богдойскаго кличетъ князь Исиней царя Богдойскаго и все войско Богдойское: не жгите и не рубите козаковъ, емлите имъ козаковъ живьемъ; и толмачи наши тъ ръчи князя Испнея услышали и мнъ Ярофійку сказали; и услыша тъ ръчи у князя Исенея, оболокали мы козаки всъ на ся куяки, и язъ Ярофейко и служилые люди и вольные козаки, помолясь Спасу и Пречистой Владычицъ нашей Богородицъ и угоднику Христову Николаю Чудотворцу, промежъ собою прощались и говорили то слово язъ Ярофейко, и есаулъ Андрей Ивановъ и все наше войско козачье: умремъ мы, братцы козаки, за въру крещеную, и постоимъ за домъ Спаса и Пречистые и Николы Чудотворца, и порадъемъ мы козаки государю и великому князю Алекстю Михайловичу всеа Русіи, и помремъ мы козаки всь заодинъ человъкъ противъ государева недруга, а живы мы козаки въ руки имъ Богдойскимъ людямъ не дадимся. И въ тъ стъны проломныя стали скакать тъ люди Богдоевы, и мы козаки прикатили тутъ на городовое проломное мъсто пушку большую мъдную, и почали изъ пушки по Богдойскому войску бити и изъ мелкаго оружія учали стрълять изъ города, и изъ иныхъ пушекъ жельзныхъ бити жь стали по нихъ Богдойскихъ людяхъ: тутъ и Богдойскихъ людей и силу ихъ всю, Божіею милостію и государскимъ счастьемъ и нашимъ радъніемъ, ихъ собакъ побили многихъ. И какъ они Богдон отъ того нашего пушечнаго бою и отъ пролому отшатились прочь, и въ тапору выходили служилые и вольные охочіе козаки сто пятьдесять шесть человѣкъ въ куякахъ на вылазку Богдойскимъ людямъ за городъ, а пятьдесять человыкь осталось вы городы, и какы мы кынимы Богдоемы на вылазку вышли изъ города, и у нихъ Богдоевъ тутъ подъ городомъ приведены были двъ пушки желъзныя, и Божіею милостію и государскимъ счастьемъ, тъ двъ пушки мыкозаки у нихъ Богдойскихъ людей и у войска отшибли, и у которыхъ у нихъ Богдойскихъ людей у лучшихъ воитиновъ огненно оружіе было, и тъхъ людей мы побили и оружье у нихъ взяли. И нападе на нихъ Богдсевъ страхъ великій, покажись имъ сила наша несчетная и всѣ достальные Богдоевы люди отъ города и отъ нашего бою побѣжали врознь. И кругъ того Ачанскаго города

смѣкали мы, что побито? Богдоевыхъ людей и силы ихъ щестьсотъ семьдесятъ шесть человѣкъ наповалъ, а нашіе силы козачьи отъ нихъ легло отъ Богдоевъ десять человѣкъ, да переранили насъ козаковъ на той дракѣ семдесятъ восмъ человѣкъ.»

Хабаровъ писалъ поэтическимъ складомъ; но думалъ, какъ видно, прозапчески, разсчиталъ, что нельзя надъяться, чтобы могущественный Богдойскій царь позволиль козакамь распоряжаться въ своихъ владеніяхъ, и нельзя надеяться на вторую побъду, если подъ Ачанскій городъ придетъ Богдойское войско болъе многочисленное. Еще не прошель мъсяцъ послъ нападенія Богдойскихъ людей, какъ уже Хабаровъ съ товарищами плыли вверхъ по Амуру. Прибрежные жители оказывали прежнее нерасположеніе, ясакъ можно было сбирать только силою; захваченные въ плънъ туземцы извъщали о враждебныхъ замыслахъ, о новыхъ опасностяхъ: «Наши люди, объявляли они, не хотятъ вамъ ясаку давать, хотятъ съ вами драться, говорятъ: гдъ они стапутъ зимовать и городъ поставятъ, тамъ мы соберемъ войска тысячь десять или больше и ихъ давомъ задавимъ.» На дорогъ Хабаровъ встрътилъ отрядъ козаковъ, посланный къ нему на помощь изъ Якутска; но этотъ пичтожный отрядъ, привезшій одну пушку, не давалъ Хабарову возможности возвратиться виизъ, гдъ, по его выраженію, вся земля была въ скопъ. 1-го августа, на устьъ ръки Зіи, Хабаровъ вышелъ на берегъ и сталъ говорить своимъ козакамъ: гдъ бы намъ городъ поставить? — «Гдъ будетъ годно и гдъ бы государю прибыль учинить, тутъ и городъ станемъ дълать» — былъ отвътъ. Но не всъ такъ отвъчали: человъкъ со сто козаковъ замыслили другое, «порадъли своимъ зипунамъ и нажиткамъ.» Они отвалили на трехъ судахъ отъ берега, а на судахъ была государева казна, пушки, свинецъ, порожъ и куяки; одну пушку воры бросили прямо съ судна на берегъ, а другую въ воду; часть остальной казны побросали также въ воду, часть взяли съ собою, захватили неволею съ тридцать вольныхъ козаковъ, но двое изъ нихъ, не желая плыть съ ворами, побросались съ судна въ воду въ однихъ рубашкахъ. Воры поплыли внизъ по Амуру, въ числъ ста тридцати шести человъкъ, и начали громить прибрежныхъ иноземцевъ. Съ Хабаровымъ осталось 242 человъкъ; онъ шесть недъль простоялъ на устьт Зін, призывалъ иноземцевъ, которыхъ аманаты уже

давно были у него въ рукахъ: но иноземцы близко не тхали: «Вы все обманываете, говорили они: и теперь ваши люди поплыли внизъ и нашу землю громятъ.» Хабаровъ послалъ четверыхъ козаковъ въ Якутскъ донести тамошнимъ воеводамъ, что воры государевой службъ поруху учинили, иновърцовъ отогнали и землю смяли; что съ оставшимися у него людьми землею овладъть нельзя, потому что земля многолюдная и бой огненный, а сойти съ Амура безъ государева указа не смъетъ.

Отвътъ пришелъ не ранте 1653 года. На Амуръ прітхалъ дворяшинъ Зиновьевъ съ государевымъ жалованьемъ, золотыми Хабарову и его товарищамъ. Хабаровъ, сдавши ясакъ Зиновьеву, отправился вмъстъ съ нимъ въ Москву, а «приказнымъ человъкомъ великой ръки Амура новой Даурской земли» оставленъ Онуфрій Степановъ. Степановъ принялъ начальство неохотно, потому что послъднія похожденія Хабарова не могли представить ему будущее на Амуръ въ привлекательномъ видъ. Въ сентябръ, посовътовавшись съ войскомъ, поплылъ онъ внизъ по Амуру, потому что на верху ни хлѣба ни лѣсу не было. Хлъбъ былъ найденъ на берегахъ ръки Шингала (притокъ Амура съ юга), откуда Степановъ поплылъ далѣе внизъ по Амуру и зимоваль въ странъ Дучеровъ, собирая съ нихъ ясакъ. Лътомъ 1654 года онъ опять отправился въ Шингалъ за хлѣбомъ и бъжалъ три дня вверхъ по ръкъ благополучно, но 6 іюня встрътилъ Богдойскую большую силу ратную со всякимъ огненнымъ стройнымъ боемъ, конную и струговую. Не смотря на пушечную пальбу Богдойцевъ по Русскимъ судамъ, козаки выбили непріятеля изъ струговъ на берегъ; но на берегу Богдойцы стали въ кръпкомъ мъстъ и начали драться изъ-за валовъ. Русскіе приступили было къ этимъ укръпленіямъ, но были отбиты, и принуждены были, безъ хлѣба, выплывать на Амуръ и бѣжать вверхъ по великой ръкъ. Плънники разсказали печальныя въсти: Богдойскій царь послаль 3000 войска, вельль ему три года стоять на устьт Шингала въ Амуръ, не пускать Русскихъ людей. По Амуру хлъба достать было негдъ, потому что тотъ же Богдойскій царь запретиль прибрежнымь иноземцамь съять хлъбъ и вельдъ всемъ имъ переселиться поближе къ себъ на ръку Наунъ, берущую истокъ къ югу отъ Амура.

Уйдя изъ Шингала, Степановъ укръпился на устьт ръки Камары (впадающей въ Амуръ съ юга); но 13 марта 1655 года
10,000 Богдойскаго войска явилось подъ острожкомъ и начали
пускать огненные заряды на стрълахъ, чтобъ зажечь острожекъ,
а 24 марта пошли на приступъ со всъхъ четырехъ сторонъ,
везли телъги, на телъгахъ щиты деревянные, обитые кожею,
везли лъстницы, на одномъ концъ которыхъ были колеса, а на
другомъ гвозди желъзные и палки, везли дрова, смолу, солому,
багры желъзные и всякія приступныя мудрости; но приступъ
былъ отбитъ и приступныя мудрости попались въ руки козакамъ.
Послъ этой неудачи Богдойцы оставались подъ острожкомъ до
4 апръля, били по немъ изъ пушекъ день и ночь, но, видя, что
ничего сдълать нельзя, ушли.

Это пораженіе Китайскаго войска подъ Камарскимъ острожкомъ очистило Степанову Амуръ и Шингалъ, куда онъ опять сталъ пробираться за хлъбомъ; но въ 1656 году пришелъ указъ Богдойскаго царя—свести всъхъ Дучеровъ съ Амура и Шингала; Степановъ пришелъ было за ясакомъ и за хлъбомъ—и не нашелъ никого и инчего! «Теперь, писалъ Степановъ въ Якутскъ, теперь всъ въ войскъ оголодали и оскудали, питаемся травою и кореньемъ, и ждемъ государева указа.»

Сильныя препятствія, встръченныя Русскими людьми со стороны Богдойскихъ людей, заставляли попытаться, нельзя ли войти въ мириыя сношенія съ могущественнымъ царемъ Богдойскимъ. Въ 1654 году въ первый разъ отправленъ былъ изъ Тобольска въ Китай сынъ боярскій Өедоръ Байковъ для присматриванія въ торгахъ и товарахъ и въ прочихъ тамошнихъ поведеніяхъ. Отъ ръки Иртыша, отъ внаденія въ нее Бълыхъ водъ до Китайскаго царства шелъ Байковъ Калмыками и Монголами, все межь камия (горъ), землею, которая кормомъ и водою скудна. Китайскою землею до перваго Китайскаго города Кококотана шелъ два мъсяца. Между Монгольскими тайшами простои бывали дней по десяти, недъли по двъ, по три и по мъсяцу для кормовъ и безводныхъ мъстъ. Отъ перваго города Кококотана до заставнаго города Капки ходу 12 дней; между этими городами живутъ Мугальскіе тайши кочевые, служатъ Китайскому царю. Изъ Капки посолъ пошелъ къ царю въ городъ Канбалыкъ (Пекинъ) на своихъ лошадяхъ и верблюдахъ, корму и подводъ не дали, шелъ семь дней, и на этой дорогъ видълъ 18 городовъ, города кирпичные, а иные глиняные, черезъ ръки подъланы мосты изъ дикаго камия очень затъйливо. Канбалыка Байковъ достиглъ только въ мартъ 1656 года. Въ полвърстъ отъ города, посла встрътили двое царскихъ ближнихъ людей и потчивали чаемъ, варенымъ съ масломъ и молокомъ; посоль отказался пить, потому что быль великій пость: «По крайней мъръ возьми чашку,» сказали ближніе люди; посолъ взяль чашку и, подержавь, отдаль назадь. Посла поставили въ домъ, въ которомъ было всего двъ комнаты, потомъ перевели въ другой, болье обширный. На другой день прівхали царевы ближніе люди и сказали, что царь Богда велълъ взять у него подарки, присланные ему государемъ. — «Вездъ такой обычай, сказалъ Байковъ, что посолъ самъ подаетъ государю любительную грамоту, и потомъ уже подарки.»—У вашего государя такой чинъ, а у нашего свой, отвъчали ближніе люди; царь царю ин въ чемъ не указываетъ,» и взили силою подарки. Черезъ день послъ этого ближніе люди прислали сказать послу, чтобы съ царскою грамотою вхаль къ нимъ въ приказъ. Байковъ отказалъ: «Присланъ я къ царю Богдъ, а не къ приказнымъ ближнимъ людямъ.» — «Царь тебя велитъ казнить зато, что ты его указа не слушаешь», велъли сказать ближніе люди.— «Хотя бы царь велълъ по составамъ меня рознять, а все же въ приказъ не пойду, и государевой грамоты вамъ не отдамъ», отвъчалъ Байковъ. Въ знакъ царскаго гнъва за это упрямство послу возвратили подарки, и этимъ все дъло кончилось; Байковъ возвратился только съ разсказами объ удивительной странъ, впервые видънной Русскимъ человъкомъ.

Видя, что посольство принято нелюбовно, царь не дълалъ второй попытки. Враждебныя дъйствія со стороны Китайцевъ не прекращались: въ 1658 году, 30 іюня Китайское войско на сорока семи бусахъ напало на Онуфрія Степанова, плывшаго по Амуру ниже Шингала; Русскіе потерпъли совершенное поражаніе: Степановъ погибъ вмъстъ съ двумя стами семидесятью козаками, двъсти двадцать семь человъкъ спаслось берегомъ и на одномъ суднъ, но государева ясачная соболиная казна досталась въ руки Китайцамъ. Козачьи походы на Амуръ изъ Якутска кончились несчастно; но еще задолго до гибели Степанова

сдълано было распоряжение укръпиться на Шилкъ и въ верхнихъ частяхъ Амура, и оттуда уже дъйствовать, по возможности, далье внизъ по великой ръкъ. Съ этою цълію Енисейскій воевода Аванасій Пашковъ возобновиль покинутые городки: Нерчинскъ при устьъ ръки Нерчи въ Шилку и Албазинъ на Амуръ. И здъеь не обощлось безъ столкновеній съ Китайцами: Албазинскіе козаки стали брать ясакъ съ народцевъ, которыхъ Богдыханъ считалъ своими подданными, и нъкоторые изъ иноземцевъ, недовольные Китайцами, переходили въ Русское подданство. Въ 1667 году пришелъ изъ Китайскихъ владъній въ Нерчинскъ подъ государеву высокую руку Тунгускій князекъ Гантемиръ съ дътьми и братьями и улусными людьми, всего сорокъ человъкъ, объщаясь платить ясакъ по три соболя съ человъка; Гантемиръ ушелъ съ досады, что проигралъ тяжбу по несправедливости Китайскаго суда. Правитель Китайскій, живтій на Шингаль, провъдаль, куда ушель Гантемирь, и въ 1670 году прислалъ грамоту Нерчинскому воеводъ Аршинскому: «Вы бы послали къ намъ пословъ своихъ, чтобы намъ переговорить съ очей на очи, и съ котораго мужика брать ясакъ по соболю или по два, за это намъ съ великимъ государемъ ссориться не для чего. Но вы подумайте: кто платить великому государю ясакъ и сбъжитъ, то развъ вы не ищете его по десяти, по двадцати и по сту лътъ?» Аршинскій отправиль четырехъ козаковъ прямо въ Пекинъ къ Богдыхану съ предложеніемъ безпрепятственной торговли между обоими государствами и союза. Козаки возвратились въ Нерчинскъ очень довольные пріемомъ и привезли грамоту Богдыханову къ царю: «Были мон промышленные люди на Шилкъ ръкъ и, возвратясь, сказали миъ: по Шилкъ въ Албазинъ живутъ Русскіе люди и воюють нашихъ украинныхъ людей. Я, Богдыханъ хотълъ послать на Русскихъ людей войною; и мит сказали, что тамъ живутъ твои великаго государя люди, и я воевать не велълъ, а нослалъ провъдать, впрямь ли въ Нерчинскомъ острогъ живутъ твои великаго государя люди? Воевода Нерчинскій, по твоему указу, присылаль ко мнъ пословъ и письмо, и я теперь узналъ, что впрямь въ Нерчинскомъ острогъ воевода и служилые люди живутъ по твоему великаго государя указу. И впредь бы нашихъ украинныхъ земель не воевали и худа никакого не дълали, а что на этомъ словъ положено, станемъ жить въ миру и въ радости.» Эта грамота дала поводъ къ новому посольству изъ Москвы въ Пекинъ.

Въ началъ 1675 года отправился въ Китай посломъ переводчикъ Посольскаго приказа, Грекъ Николай Гавриловичь Спафари, который выбраль другую дорогу, чъмъ Байковъ, ъхалъ на Енисейскъ и Нерчинскъ, и только 15 мая 1676 года добрался до царствующаго града Пежина (Пекина). И Спафари было объявлено, что Богдыханъ Канхи (второй изъ Манжурской династіп), царской грамоты у него не приметъ. «Какіе гордые обычаи, противъ права всъхъ народовъ! говорилъ Спафари Китайцамъ: это чудо, вст удивляются, отъ чего у васъ такъ началось, что пословъ передъ хана берутъ, а грамоты государской не берутъ?» Ему объяснили начало обычая: «Въ старыхъ годахъ изъ иъкотораго государства быль у насъ посоль, даровъ съ собою привезъ очень много и словесно объявилъ всякую дружбу и любовь. Нашъ Богдыханъ, обрадовавшись, тотчасъ велълъ посла и съ грамотою взять передъ себя; но какъ начали читать грамоту, оказалось въ ней большое безчестье Богдыхану, да и самъ посолъ началъ говорить непристойныя ръчи. Съ тъхъ поръ постановлено: брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, смотря по грамотъ, Богдыханъ принимаетъ посла или не принимаетъ. Этого обычая и самъ ханъ переставить не можетъ; только изъ дружбы къ царскому величеству велълъ онъ, но по обычаю, взять у тебя грамоту двумъ ближнимъ людямъ, а чтобы тебя самого принять съ грамотою, объ этомъ и не думай!» Спафари отвъчаль, что не отдасть грамоты въ приказъ.

Послѣ этого разговора пріѣхали къ Спафари два мандарина и привезли съ собою старца католика, іезунтскаго чину, именемъ Фердинанда Вербіясть, родомъ изъ Испанскихъ Нидерландовъ. Іезунтъ былъ переводчикомъ, потому что Спафари умѣлъ говорить полатыни. Послѣ новыхъ долгихъ споровъ о пріемѣ грамоты Спафари продиктовалъ іезунту полатыни списокъ царской грамоты, чтобы Китайцы знали, что въ ней иѣтъ инчего безчестнаго для ихъ Богдыхана. Іезунтъ между прочимъ говорилъ посланнику: «Радъ я царскому величеству для христіанской вѣры служить и о всякихъ дѣлахъ радѣть; только жаль мнѣ, что отъ такого славнаго государя пришло посольство, а Китайцы варвары и никакому послу чести не даютъ; нодарки,

которые присылаются къ нимъ отъ другихъ государей, называють и пишутъ данью, и въ грамотахъ своихъ отвъчають, будто господинъ къ слугъ; говорятъ, что всъ люди на свътъ видятъ однимъ глазомъ, и только они, Китайцы двумя.» Гезуитъ заклиналъ Спафари предъ образомъ, чтобы этихъ ръчей никому не говорилъ и не писалъ, пока не выъдетъ изъ Китая, потому что иностранцы многія нужды здъсь терпятъ для Христа, и теперь въ подозръніи; объщалъ прислать посланинъу латинскую книгу, гдъ описаны обычаи Китайскіе и пріемъ пословъ.

Списокъ съ грамоты не помогъ; мандарины объявили, что повърятъ только подлинной грамотъ и печати, когда ихъ увидять въ своихъ рукахъ: «Какъ на головъ волосы выросли и стала съдина, то ихъ перемънить нельзя: такъ и обычая нашего перемънить нельзя; примутъ грамоту два ближнихъ человъка, которые у Богдыхана какъ два плеча въ тълъ, а Богдыханъ голова». Пограничный воевода, сносившійся съ Нерчинскомъ, говориль Спафари: «Въ прошлыхъ годахъ, какъ былъ здъсь Байковъ, въ то время ходили козаки по Амуру и нашихъ людей разорили; мы говорили Байкову: ты ходишь съ посольствомъ а козаки воюютъ! Байковъ намъ отвъчалъ, что козаки воры и воюють безь царскаго указа, и этихъ воровь войско Богдыханово всъхъ побило. Послъ того подданный Богдыхана Тунгусъ Гантемиръ съ своими людьм пубъжалъ въ Нерчинскъ. Тогда Богдыханъ приказалъ мнъ, чтобы я взялъ 6000 войска и 10 пушекъ и и шелъ бы въ походъ на воровъ и на Гантемира. Я пошелъ съ войскомъ, но напередъ отпустилъ къ Гантемиру Даурскаго мужика проведать, къ какимъ людямъ тотъ ушелъ? Но Гантемиръ схватилъ мужика и отвелъ къ Нерчинскому воеводъ. Тотъ, виъстъ съ Гантемиромъ, сказали мужику, что они не воры, а люди великаго государя, Бълаго царя и по указу его сдълали двъ кръпости въ Нерчинскъ и Албазинъ, что великій государь желаетъ жить въ дружбъ и любви съ Богдыхановымъ величествомъ и чтобъ торгъ между обоими государствами производился. Этотъ Даурскій мужикъ встрътиль меня, когда я быль съ войскомъ за два дни пути отъ Нерчинска. Услыхавъ, что въ Нерчинскъ не воры, а Бълаго царя люди и отпустили моего человъка назадъ съ дружбою, я доложилъ Богдыхану, что лучше съ такими людьми поступать дружески, нежели войною; Богдыханъ велълъ мит послать въ Нерчинскъ и взять оттуда служилыхъ людей, потому что хотълъ писать грамоту къ царскому величеству для подлиннаго провъдыванія. Кромъ того, всъ, кто быль здысь изъ Россіи съ торгомъ послы Байкова, Сентъ-кулъ, Тарутинъ и другіе, говорили, что съ ними есть государевы грамоты, а послъ какъ пустили ихъ въ Китай, и съ ними никакихъ грамотъ не оказалось. Они насъ обманули, а потому и тебъ теперь не въримъ, не видя подлинной государевой грамоты». Воевода утверждалъ, что Богдыхану и не докладывали о нарушенін стараго обычая, чтобы онъ приняль изъ рукъ посланника грамоту: такъ обычай этотъ святъ; а іезуитъ увърялъ, что воевода лжетъ, Богдыхану уже трижды докладывали, и онъ велълъ прінскивать въ старыхъ книгахъ, не было ли подобнаго примъра? Богдыханъ не прочь отъ того, чтобы принять грамоту; но ближніе люди упорно отстанвають старый обычай, боясь, что окрестные государи станутъ говорить, что сдълали это изъ страха предъ Русскимъ государемъ. Сверхъ того и списку грамоты не върятъ, потому что они въ грамотъ своей къ царю писали съ повелъніемъ, какъ господинъ къ меньшому, и боятся, чтобы не было за то угрозъ въ царской грамотъ. Чтобъ не подать подозрънія, іезуптъ говорилъ это, смотря на чертежъ, какъ будто бы читаль въ слухъ.

Во все это время стояли страшные жары; половина служи-жилыхъ людей, прітхавшихъ съ посланникомъ, были больны отъ жаровъ и отъ дурной воды; ворота посольскаго дома были заперты и никого за нихъ не пускали, сътстное караульщики продавали тройною цтною.

Наконецъ приступили къ сдълкамъ, и согласились, что посланникъ привезетъ грамоты не въ приказъ, а во дворецъ, гдъ засъдаютъ въ думъ ближние люди, положитъ грамоты на Богдыханское мъсто, и двое ближнихъ людей понесутъ ихъ немедленно къ Богдыхану. Послъ этой церемоніи посланникъ былъ на поклонъ у Богдыхана. Спафари кланялся скоро и не до земли; мандарины говорили ему, чтобы кланялся до земли и не скоро, какъ они кланялись: «Вы холони Богдыхановы, отвъчалъ посланникъ, и умъете кланяться; а мы Богдыхану не холони, кланяемся какъ знаемъ». Нослъ тройныхъ поклоновъ, мандарины сказали Спафари, чтобы шелъ скоро къ Богды-

хану, ибо у нихъ такой обычай: когда ханъ зоветъ, то они идуть быгомь. «Мин быжать не заобычай», отвычаль посланникъ и шелъ потихоньку. Пришедши передъ Богдыхана, Спафари поклонился одинъ разъ въ землю и сълъ на подушку; отъ Богдыханскаго места до места, где сидель посланникь, было саженъ съ 8. Ханское мъсто вышиною отъ земли съ сажень, осьмиугольное, деревянное позолоченое, входъ на него тремя позолочеными же лъстницами. Богдыханъ человъкъ молодой, лицемъ шедроватъ, говорили, что ему 23 года. Въ палатъ, по объимъ сторонамъ, на земль, на бълыхъ войлокахъ сидъли братья и племянники Богдыхана. Когда посланникъ пришелъ, начали разносить чай роднымъ Богдыхана и встмъ ближнимъ людямъ, разносили въ большихъ желтыхъ деревянныхъ чашкахъ, чай быль татарскій, а не китайскій, вареный съ масломъ и молокомъ, музыка играла умильно и человъкъ что-то громко кричалъ. Послъ чаю музыка и крики прекратились, всъ встали, Богдыханъ сошелъ съ своего мъста и отправился въ заднія палаты.

Спафари былъ очень оскорбленъ тъмъ, что Сынъ Неба не обратилъ на него никакого вниманія; вельможи утёшали посланника тъмъ, что со временемъ онъ въ другой разъ увидитъ Богдыхана, который тогда вступить съ нимъ въ разговоръ. Дъйствительно спустя долгое время русское посольство снова было позвано во дворецъ. Поклонившись десять разъ, посланникъ и свита его усълись на подушкахъ противъ Богдыхана; явились два іезунта и стали на кольни; Богдыханъ говорилъ имъ потихоньку; когда кончилъ, іезунты подошли къ посланнику, велъли ему стать на кольни и сказали: «Великій самодержець, всего Китайскаго государства ханъ, спрашиваетъ: великій государь, всея Россін самодержецъ, Бълый царь въ добромъ ли здоровьъ?» Спафари отвъчаль: «Какъ мы поъхали отъ великаго государя, то оставили его въ добромъ здравіи и счастливомъ государствованіи; и желаетъ великій государь Богдыханову величеству также долгольтняго здравія и благополучнаго государствованія, какъ наилюбезнъйшему сосъду и другу». Опять іезунты-толмачи отправились къ престолу и возвратились съ новыми вопросами: «Богдыханово величество предлагаетъ три вопроса: царское величество сколькихъ лътъ, какого возраста и сколь давно началъ царствовать?» — «Великій государь, отвъчалъ Спафари, льтъ нятидесяти, возраста совершеннаго и преукрашенъ всякими добродъяніями, какъ царствовать началъ тому больше тридцати льтъ». Сльдовали вопросы о самомъ посланникъ: «Сколько тебъ льтъ? слышалъ Богдыханъ, что ты человъкъ ученый и велълъ спросить, учился ли ты философіи, математикъ и тріугольномърію?» Богдыханъ спрашиваль объ этомъ потому, что самъ учился у іезунтовъ тріугольномърію и звъздословію. Посль этихъ распросовъ принесли столы съ сластями: яблоки персидскія и комфети разныя, арбузы, дычи; потомъ принесли вино виноградное, самое доброе, въ родъ добраго ренскаго, дълаютъ его іезунты для Богдыхана каждый годъ; виномъ угощали только посланника и его свиту, а вельможи Китайскіе пили чай.

Все льто прожилъ Спафари въ Пекинъ. Послаиникъ и его свита привезли много товаровъ, казенныхъ и своихъ для продажи и мъны на товары Китайскіе; по торговля шла плохо: камки, атласы и бархаты продавались въ одной лавкъ, въ другихъ лавкахъ Русскимъ ничего не продавали, потому что вельможи, толмачи и купцы сговорились, по какой цене покупать Русскіе товары и по какой продавать свои. Въ концъ лъта начали толковать объ отпускъ: Спафари требовалъ, чтобы ему дали на латинскомъ языкъ списокъ съ Богдыхановой грамоты къ государю, дабы знать, нътъ ли въ ней какого жестокаго слова, и объявилъ, что безъ грамоты не поъдетъ. На это ему объявили слъдующіе Китайскіе обычаи: 1) Всякій посоль, приходящій къ намъ въ Китай, долженъ говорить такія ръчи, что пришелъ онъ отъ пижняго и смиреннаго мъста и восходитъ къ высокому престолу; 2) подарки, привезенные къ Богдыхану отъ какого бы то ни было государя, называемъ мы въ докладъ данью; 3) подарки, посылаемые Богдыханомъ другимъ государямъ, называются жалованьемъ за службу; тъ же самыя выраженія употребляетъ Богдыханъ и въ грамотахъ своихъ къ другимъ государямъ. «Ты не дивись, что у насъ обычай такой, говорили вельможи посланнику: какъ одинъ Богъ на небъ, такъ одинъ Богъ нашъ земной, Богдыханъ, стоитъ онъ среди земли, въ срединъ между всъми государями, эта честь пикогда у насъ не была и никогда не будетъ измънена. Доложи царскому величеству словесно три дъла: 1) чтобы выдалъ Гантемира; 2) если впередъ пришлетъ сюда посланника, то чтобы наказалъ ему ни въ чемъ не сопротивляться, что ему ни прикажемъ; 3) чтобы запретилъ своимъ служилымъ людямъ, живущимъ на рубежахъ нашихъ, обижать нашихъ людей. Если царское величество эти три статьи исполнитъ, то и Богдыханъ исполнитъ его желанія, въ противномъ случаъ, чтобы никто отъ васъ изъ Россіи и изъ порубежныхъ мѣстъ къ намъ въ Китай съ торгомъ

и ни съ какими дълами не приходилъ».

Съ этимъ Спафари и былъ отправленъ, безъ грамоты Богдыхановой, ибо не согласился видъть въ ней оскорбительныя для чести царской выраженія, предложенныя Китайцами. Посланникъ вывезъ о последнихъ самыя невыгодныя понятія: «Въ торгу такихъ лукавыхъ людей на всемъ свътъ нътъ, и пигдъ не найдешь такихъ воровъ: если не поберечься, то и пуговицы у платья обръжуть, мошенниковъ пропасть»! Іезунты, недовольные Богдыханомъ Канхи, жаловались на его непостоянство, неспособность къ правленію, въ печальномъ видъ представляли положеніе Китая, обуреваемаго мятежами. Вообще ісзуиты были очень откровенны и ласковы съ русскимъ посланникомъ; между прочимъ они просили у него въ свою церковь иконы для въчнаго воспоминанія: «а мы, говорили ісзунты, станемъ молить Бога за царское величество, пототу что приходящіе въ Китай Русскіе люди всегда ходять къ намъ въ костель; по не видя Русской иконы, не втрятъ намъ, думаютъ, что мы идолопоклонники, а не католики». Спафари далъ имъ икону Михаила Архангела въ серебряномъ вызолоченомъ окладъ и два подсвъчника предъ икону.

Посольство Спафари въ Китай было одинмъ изъ послъднихъ дѣлъ знаменитаго тридцатилътияго царствованія Алексъя Ми-хайловича. Издапіе Уложенія, присоединеніе Малороссіи, подвиги Русскихъ людей въ Съверной Азіи, расширеніе дипломатическихъ сношеній отъ Западнаго Океана до Восточнаго, отъ Мадрида до Пекина, Никоново дъло, расколъ, Разинское и Соловецкое возмущенія—вотъ крупныя явленія, которыя должны оправдать употребленное нами выраженіе: знаменито е царствованіе. Но знаменитость была дорого куплена; Алексъй Михайловичь получилъ отъ отца тяжелое наслъдство. Царствованіе Михаила Өеодоровича съ перваго взгляда является вреваніе Михаила Өеодоровича съ перваго взгляда является вре-

менемъ успокоенія Московскаго государства отъ смуть внутреннихъ и войнъ внъшнихъ: козаки не вооружались болъе противъ государства, съ Польшею и Швеціею заключенъ былъ въчный миръ. Но тишина была передъ бурею. Привычки, пріобрътенныя нисшими частями городоваго народонаселенія въ смутное время, далеко не искоренились въ царствованіе Михапла. Козаки принуждены были оставить предълы государства, царики, ими выставляемые, самозванцы отыграли свою роль; но козачество ин сколько не было ослаблено у себя въ степяхъ, продолжало пользоваться сочувствіемъ украинскаго народонаселенія, сохранять связь съ нимъ; стоило только запереться выходу въ море изъ Дона и явиться предпріимчивому вождю, какъ оно опрокидывалесь на государство, увлекая за собою массы писшаго народонаселенія. Варварскіе народцы въ областяхъ прежнихъ царствъ-Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго также ждали перваго случая, чтобъ возстать противъ Русскаго царства и не переставали поддерживать связи съ Крымомъ и Турціею, все ожидая, что господство музульманства возстановится на берегахъ Волги. Даже бъдные жители тундръ съверной Сибири не теряли надежды возстановить свою независимость подъ знаменами туземныхъ вождей. В тчные миры съ Польшею и Швеціею были тяжки; нельзя было забыть о Смоленскъ; честь новой династін требовала возвращенія Русскихъ областей, уступленныхъ начальникомъ династін. Но, разумъется, преемникъ Миханла могъ отдалить войну на неопредъленное время, собраться съ силами. Обстоятельства не дали возможности откладывать: еще царю Михаилу предложено было взять Малороссію подъ свою высокую руку для избавленія ея отъ латинскаго гоненія; козацкія движенія не прекращались и происходили подъ знаменемъ въры и Русской пародности. Сыну Михапла повторено было предложение принять Малороссію, но съ угрозою: въ случав несогласія поддаться Туркамъ. Война съ Польшею оказалась неизбъжною.

Какія же средства имъль царь Алексъй для этой западной войны, которая уже три раза оканчивалась несчастно? Мы видъли, что во второй половинъ XVI въка силы Московскаго государства, побъдоноснаго на востокъ, покорившаго тамъ себъ цълыя царства, оказались несостоятельными при столкновеніи

съ западомъ. Воплемъ отчаянія, что у государства нътъ средствъ содержать войско, необходимое для отпора страшнымъ врагамъ, воплемъ отчаянія оканчивается царствованіе Іоанна IV, и такимъ же воплемъ начинается царствованіе преемника его. Этотъ вопль имълъ слъдствіемъ закръпленія крестьянъ за служилыми людьми, -- распоряженіе, которое всего лучше показывало, что Московское государство XVI и XVII въка, въ экономическомъ отношеніи, находилось въ такомъ же состояніи, въ какомъ западно-европейскія государства находились въ началъ среднихъ въковъ, или въ какомъ находились Американскія колоніи, принужденныя, по недостатку рабочихъ рукъ, покупать черныхъ невольниковъ. Но чемъ ясите сознавалось печальное экономическое состояніе Московскаго государства, чтмъ печальные были мфры, которыя правительство должно было принимать, чтобы какъ-нибудь извернуться для удовлетворенія первой потребности государства, потребности визишней защиты, тъмъ сильиъе должно было становиться стремленіе правительства къ сближенію съ богатыми и сильными государствами западно-европейскими, къ перенятію отъ нихъ того, что дълало ихъ богатыми и сильными: по этому неудивительно, что тотъ же Годуновъ, который закръпилъ крестьянъ, извъстенъ своею любовію къ иностранцамъ и обычаямъ ихъ. Послъ смутнаго времени новая династія, находясь въ тъхъ же самыхъ условіяхъ, необходимо усвоиваетъ себъ преданія, оставленныя прежними государями. При царъ Михаилъ Москва наполняется иностранцами, которымъ даются привилегіи для учрежденія разныхъ промышленныхъ предпріятій; иноземные ратные люди толпами набираются въ Русскую службу, подлъ старинной дворянской конницы и стрълецкой пъхоты учреждается новое войско по иностранному образцу съ пностранными названіями-рейтары, драгуны, солдаты. Но для наема иностранцевъ, для содержанія новаго войска нужны деньги, а денегъ нътъ: торговые люди бъдны, имъ не стянуть съ иноземцами, которые забираютъ Русскую торговлю въ свои руки; платящія сословія обременены податями, вслъдствіе чего избываніе отъ податей совершается въ обширныхъ размърахъ, цълыя мъстности пустъютъ, подати всею своею тяжестію падають на оставшихся, а туть еще надобно кормить воеводъ и приказныхъ людей. Въ такомъ состояніи принялъ царство Алексъй Михайловичь!

Неудовольствіе платящихъ сословій, высказывавшееся при царъ Михаилъ сильно, но законно, при молодомъ Алексъъ, высказалось Московскимъ бунтомъ 1648 года, когда получилась возможность обвинить въ народныхъ бъдствіяхъ не царя, но боярина-правителя. Соборное Уложеніе, прекращеніе закладничества, какъ средства избывать податей, уничтожение привилегій купцовъ иностранныхъ служили для утишенія неудовольствія; бунтъ, замышляемый закладчиками, лишившимися своего выгоднаго положенія, неудался; Сольвычегодскъ и Устюгъ опоздали съ своими бунтами, еще болѣе опоздалъ Новгородъ и Псковъ; но все же это было тяжелое время для правительства и народа; а между тъмъ въ то самое время, когда Москва пылала бунтомъ и пожаромъ, на югъ Хмельницкій торжествовалъ надъ польскими гетманами и поднималъ украйну. Хмельницкій присылаль въ Москву съ бросьбою принять его въ подданство, когда царь не зналъ, какъ утушить мятежи Новгорода и Пскова. Мятежи утихли отъ уединенія, какъ утихаетъ пожаръ, когда около горящаго зданія пътъ другихъ, которыя бы могли заняться; но черезъ два года надобно было начать войну съ Польщею. Бъдное государство истощило свои средства, чтобы приготовиться къ войнъ, и сначала успъхъ оправдалъ пожертвованія; но скоро за тъмъ язва, шведская война, Малороссійскія волненія, на востокъ поднимаются варварскіе народцы. Казна истощена въ конецъ, ратные люди бъгутъ отъ голоду и холоду; попробовали прибъгнуть къ кредиту, по мъдныя деньги упали въ цънъ и Московская чернь опять подняла бунтъ. Андрусовское перемиріе прекратило бъдствія тринадцатильтней войны; но надолго ли успокоилось государство? Въ 1667 году заключено Андрусовское перемиріе и въ 1667 же году поднимается Разинъ, а въ 1668 поднимается Брюховецкій, въ Малороссійскихъ городахъ козаки ръжутъ Московскихъ воеводъ и ратныхъ людей, а на стверт вспыхиваетъ Соловецкое возмущение. Въ 1671 году задавленъ былъ Разинскій бунтъ, а въ 1672 Турки взяли Каменецъ и держали Москву въ постоянной тревогъ до конца царствованія. Послъ этого мы не будемъ удивляться медленности, первиштельности правительственных в распоряжений относительно движенія войскъ, малочисленности последнихъ, ихъ. урнаго состоянія, вследствіе котораго большая цифра

только на бумагъ, а не на дълъ; надобно удивляться, какъ бъдное государство могло выдержать такой рядъ ударовъ, рядъ войнъ?

Дъйствительно иностранцы удивлялись, какъ могло Московское государство такъ скоро оправляться послъ пораженій, подобныхъ Конотопскому, Чудновскому? Дъло объяснялось сосредоточенностію власти, единствомъ, правильностію, непрерывностію въ распоряженіяхъ. Медлили, уклонялись отъ исполненія, не умъли что-инбудь исполнить; но жалоба на эту медленность, уклоненіе и неумънье шла въ Москву, и отсюда повторялся указъ великаго государя однолично сдълать не измотчавъ; отвъчали, что негдъ взять чего-инбудь, шелъ указъ искать тамъ и тамъ; опять медлили — шелъ указъ съ угрозою опалы и жестокаго наказанья, и дъло наконецъ дълалось. Начали строить корабль, ничего не приготовивши; мы видъли, какъ

строили, но выстроили же!

При этомъ однако не должно забывать и счастливой случайности. Мы видъли, что въ царствованіе Алексъя Михайловича Московское государство было поражаемо рядомъ ударовъ, одинъ за другимъ слъдовавшихъ. Но это-то и важно, что удары слъдовали одинъ за другимъ: бунты Новгородскій и Псковской произошли черезъ годъ послъ Московскаго, когда въ столицъ все уже было тихо и совершены были важныя перемъны, успоконвавшія народонаселеніе цептральныхъ областей, слъдовательно правительство имѣло возможность сосредоточить все свое вниманіе на стверо-западъ. Разинъ поднялся, когда была окончена война съ Польшею; онъ поднялся въ 1669 году; въ слъдующемъ году поднялся Брюховецкій; но Разинъ въ это время ушель на Каспійское море, даль Москвъ досугь устронть Малороссійскія діла, и подняль второй бунть когда уже въ Малороссін было все спокойно, когда следовательно большая часть военныхъ силъ могла быть двинута на востокъ. Турки начали грозить, когда уже все было кончено съ восточнымъ козачествомъ.

Но какія бы ни были благопріятныя обстоятельства, давшія Московскому государству возможность устоять при тяжкихъ испытаніяхъ, посланныхъ ему во второй половинъ XVII вѣка, эти испытанія, слѣдовавшія такъ быстро одно за другимъ, могли разрушительно дѣйствовать и на природу болѣе твердую,

чемъ какая была у царя Алексея Михайловича. Къ бедствіямъ государственнымъ для Алексъя Михайловича присоединялись еще огорченія семейныя. Отъ перваго брака, на Марьъ Ильнничнъ Милославской, царь имълъ шесть дочерей и пять сыновей; но всъ сыновья отличались бользиенностію; двое царевичей — Димитрій и Алексъй умерли при жизни отца и матери; въ мартъ 1669 года умерла царица Марья Ильиничиа; за нею въ томъ же году послъдовалъ третій царевичь Симеонъ. 22-го января 1672 года Алексъй Михайловичь женился въ другой разъ на Натальъ Кирилловиъ Нарышкиной, воспитанницъ думнаго дворянина Артамона Сергъевича Матвъева. Въ продолженіе нашего разсказа мы часто встртчались съ Матвтевымъ, однимъ изъ самыхъ приближенныхъ людей къ царю. Недостаточность источниковъ неоффиціальныхъ, именно записокъ (мемуаровъ) недаетъ намъ возможности объяснить, какимъ образомъ дьячій сынъ Матвъевъ могъ приблизиться къ царю и сдълаться его другомъ. Если можно догадываться, то, по всемъ въроятностямъ, это сближение произошло посредствомъ Морозова. Матвъевъ, подобно Ордину-Нащокину, Ртищеву и другимъ виднымъ лицамъ царствованія Алексъя Михайловича, отличался любовію къ повизнамъ иностраннымъ: домъ его былъ убранъ по европейски, картинами, часами; жена его не жила затворницею, сынъ получилъ европейское образованіе; изъ дворовыхъ людей своихъ Матвъевъ составилъ труппу актеровъ, которые тъшили великаго государя театральными представленіями. Но, смотря, подобно Нащокину, на западъ, Матвъевъ однако ръзко отличался поведеніемъ своимъ отъ Аванасья Лаврентьевича. Последній, какъ мы видели, шелъ быстро, не остерегаясь задевать по дорогъ своей кого бы то ни было, перессорился съ знатью и преждевременно принужденъ былъ оставить служебное поприще. Матвъевъ находился въ близкихъ отношеніяхъ къ царю, но не выставлялся, долго, очень долго носиль незавидное званіе полковника и головы Московскихъ стрельцовъ, вообще не ссорился съ знатью, и если впоследствін, какъ увидимъ, низверженъ былъ въ царствованіе преемника Алекстева, то низверженъ былъ не вельможными людьми, которые, по крайней мъръ самая значительная часть, являются приверженцами царицы Натальи Кирилловны, следовательно и Матвева. Уже

къ концу царствованія Алексъя Матвъевъ сдълался начальникомъ двухъ важнъйшихъ приказовъ — Малороссійскаго и Посольскаго въ скромномъ званіи думнаго дворянина. Только въ 1672 году, по случаю рожденія царевича Петра, Матвъевъ былъ пожалованъ въ окольничіе, вмъстъ съ отцомъ царицы, Кирилломъ Полуехтовичемъ Нарышкинымъ; въ октябръ 1674, по случаю крестинъ царевны Өеодоры, Матвъевъ пожалованъ въ

бояре.

1-го сентября 1674 года (въ тогдашній новый годъ) государь объявилъ старшаго сына своего, тринадцатилетияго царевича Өеодора: на Красной площади, на дъйствъ, оказывали государя царевича всему Московскому государству и иноземцамъ. Послъ дъйства царевичь поздравлялъ отца и натріарха съ новымъ годомъ и говорилъ ръчь; послъ Өеодора говорилъ ръчь царю, царевичу и патріарху бояринъ князь Юрій Алексвевичь Долгорукій. Въ тотъ же день смотръли царевича въ Архангельскомъ соборъ пноземцы: сыновья гетмана Самойловича и посланникъ Литовскій. Государь посылаль къ нимъ боярина Хитрово объявить царевича и сказать: «Вы видъли сами государя царевича пресвътлыя очи и какого онъ возраста: такъ пишите объ этомъ въ свои государства нарочно». Въ 1676 году, съ 29 на 30 число января, съ субботы на воскресенье, въ 4 часу почи, скончался царь Алексъй Михайловичь, на 47 году отъ рожденія, благословивъ на царство старшаго сына Өеодора. Кромъ Өеодора, отъ перваго брака оставался царевичь Іоаниъ, отъ втораго Петръ, и дочери: отъ перваго брака Евдокія, Мароа, Софья, Екатерина и Марья, отъ втораго Наталья и Оеодора. Да еще были живы сестры царя Алексъя, Ирина, Анна и Татьяна Михайловны.

Въ самомъ началъ разсказа о дъятельности царя Алексъя мы замътили сходство его природы съ природою отцовскою, замътили и различіе. Въ продолженіе тридцатильтней царственной дъятельности это сходство и это различіе выяснились. Безспорно Алексъй Михайловичь представлялъ самое привлекательное явленіе, когда-либо видънное на престолъ царей Московскихъ. Иностранцы, знававшіе Алексъя, не могли высвободиться изъподъ очарованія его мягкой, человъчной, благодушной природы. Эти черты характера выставлялись еще ръзче, привлекали тъмъ

большее вниманіе и сочувствіе при тогдашней темной обстановкъ: «Изумительно, говорили иностранцы, что при неограниченной власти надъ народомъ, привыкшимъ къ совершенному рабству, опъ не посягнулъ ни начье имущество, ни начью жизнь, ни начью честь. > Простое, патріархальное обхожденіе Русскаго самодержца съ подданными тъмъ болъе должно было поражать иностранцевъ, что въ западной Европъ оно уже исчезало: тамъ былъ въкъ Людовика XIV! Особенную мягкость, особенную привлекательность природъ Алексъя, поступкамъ его сообщала глубокая религіозность, которая проникала все его существо. Но, напоминая отца мягкостію природы, Алексти, съ другой стороны, напоминалъ знаменитаго сына своего живостію, воспрінмчивостію, страстностію, быль очень вспыльчивъ, и когда человъкъ, возбудившій гитвъ его, былъ къ нему близокъ, то, по тогдашнему обычаю, Алексъй расправлялся съ нимъ собственноручно, смирялъ, и это, какъ мы видъли, несчиталось посягновеніемъ на честь; цесарскій посоль Майербергъ, который такъ восхищается характеромъ царя Алексъя Михайловича, опысываетъ слъдующіе случан. Когда узнали въ Москвъ о пораженіи Хованскаго п Нащокина въ 1661 году, царь созваль думу и спрашиваль, что делать? какими средствами отбиться отъ страшиаго врага? Начинаетъ говорить тесть царскій, бояринъ Иванъ Даниловичь Милославскій: «Если государь пожалуетъ, дастъ миъ начальство надъ войскомъ, то я скоро приведу польскаго короля плънникомъ.» Ничто такъ не раздражало царя Алексъя, какъ хвастовство и самонадъянность: онъ вышелъ изъ себя: «Какъ ты смъешь, страдникъ, худой человъчишка, хвастаться своимъ искусствомъ въ дълъ ратномъ? Когда ты ходилъ съ полками? какія побъды показалъ надъ непріятелемъ! Или ты смъещься падо миою?» Словами дъло не кончилось: гитвиый царь далъ пощечину старому тестю, надралъ ему бороду, выгналъ его пинками изъ компаты и захлопнулъ двери. Другой случай: великій государь отвориль себѣ кровь и, почувствовавъ облегченіе, предложилъ сдълать тоже и придворнымъ. Всъ, волею-неволею, согласились, кромъ родственника царскаго по матери, Родіона Стрѣшнева, который отказался подъ предлогомъ старости. Алексъй Михайловичь вспылилъ: «Развъ твоя кровь дороже моей? что ты считаешь себя лучше всъхъ?»

И туть дело не кончилось словами; но когда гиевъ прошель, къ Стръшневу пошли изъ дворца богатые подарки, чтобы позабылъ побои. Когда провинялся кто-нибудь изъ знатныхъ воеводъ, Алексти Михайловичь также выходиль изъ себя и писалъ къ провинившемуся длинное гитвиое посланіе; но тонъ этихъ посланій постоянно умфряется темъ, что царь старается выставить на видъ виновному его гръхъ предъ Богомъ, его отвътственность предъ Царемъ царей; гнъвный, грозящій царь исчезаеть, видънъ человъкъ, взволнованный проступкомъ, его слъдствіями, и старающійся представить всю важность ихъ преступнику; въ гифвиыхъ выраженіяхъ слышится сочувствіе человъка къ человъку. Такъ въ 1668 году онъ посылаетъ стряпчаго Головкина спросить боярина князя Григорія Семеновича Куракина: «Зачъмъ онъ по указу в. государя не пошелъ нодъ Нъжинъ и подъ Черниговъ? какъ онъ не умилосердился надъ людьми Божінми и государевыми, которые при концѣ живота сидятъ? какъ ему за нихъ на страшномъ судъ отвътъ дать? Какъ онъ бояринъ забыль Спасителя нашего Інсуса Христа, чудодъйственную Его силу, даровавшую постублять ради слезъ его и усердія? почто вознесся? что жь возношение его? послушалъ плутовъ и разговорщиковъ малоумныхъ, которые о себъ впредь добра не мыслятъ; почто подъ Глуховымъ сталъ? не токмо стоять, и заходить непристойно, развъ письмо, что писать въ городъ о сдачъ. А итить было прямо къ Нъжину и Черниговъ очищать да воевать; а что писаль онь, что не промысля надъ Глуховымъ, итить нельзя, и то помышленье высокое и Богу гитвное и мерзкое: се уже свое надъяніе, а не Божіе учало быть, п надъяться на силу свою и на счастье; а тъ Нъжинцы и Черниговцы воздыхають на него: государь пожаловаль ихъ выручиль, а пропадутъ они отъ него боярина. Богъ на немъ взыщетъ ихъ. Лучше слезами и усердствомъ и низостью предъ Богомъ промыслъ чинить; по прежнему какъ началъ такъ бы и совершилъ, а не силою и славою. Въ великое подивленье в. государю, что, получа такую славу отъ Господа Бога своими слезами, онъ бояринъ и воевода да теряетъ самъ у себя. Лучше то, что возьметъ городъ Глуховъ и многая кровь прольется, а страдальцы въ Нъжинъ и Черниговъ безгодною и томною смертью напрасно погинутъ, а притчею не промыслитъ, что будетъ? то будетъ:

первое Бога прогивваеть: надвялся на славную силу, хотвлъ взять городъ и кровь напрасно многую прольеть; второе—людей потеряеть и страхъ на людей наведеть и торопость; третье — отъ в. государя гнъвъ приметъ; четвертое—отъ людей стыдъ и соромъ, что даромъ людей потерялъ; пятое—славу и честь на свътъ Богомъ дарованную непристойнымъ дъломъ и стояніемъ подъ Глуховымъ неблагополучно отгонитъ отъ себя, и вмъсто славы укоризны всякія и неудобные переговоры воспріиметъ. И то все писано къ нему боярину хотя добра святой и восточной церкви, и чтобы дъло Божіе и его государево совершалось въ добромъ полководствъ, а его боярина жалуя и хотя ему че-

сти и жалъя его старости.»

Еще сильные обратился Алексый Михайловичь въ письмы къ князю Гр. Гр. Ромодановскому: «Врагу креста Христова и новому Ахитофелу киязь Григорью Ромодановскому: воздастъ тебъ Господь Богъ за твою къ намъ, в. государю прямую сата-. нинскую службу, якоже Дафану и Авирону и Ананіи и Самфиръ: они клялись Духу св. во лжу, а ты Божіе повельніе и нашъ указъ конечно исправилъ, якоже и Іюда продалъ Христа на хлъбъ, а ты Божіе повельніе и нашъ указъ и милость продалъ же лжею. Вельно было тебь отпустить къ стольнику Семену Змфеву въ полкъ нашихъ ратныхъ людей для Божія и нашего скораго дела, и ты приказаль послать ихъ таково стройно и крѣпко и всякою нашею милостью утвержаючи, что пять верстъ отшедчи, пришли къ тебъ въ полкъ, и ты не токмо не отослалъ ихъ по прежнему нашему указу куда имъ идти велѣно, и съ собою ихъ взялъ, прельщаючи ихъ нашимъ большимъ жалованьемъ и объщаючися тайно отпускать ихъ по домамъ для своей треклятые корысти. И ты дъло Божіе и наше государево потерялъ, потеряетъ тебя самого Господь Богъ, и жена, и дътки твои узрять такія же слезы, какъ и тѣ плачуть спроты напрасно побитые; и самъ ты треокаянный и безславный ненавистникъ рода христіанскаго, для того что людей не послалъ, и нашъ върный измънникъ и самаго истиннаго сатаны сынъ и другъ діаволовъ, впадешь въ бездну преисподнюю, изъ нея же никто не возвращался. Воспомяни, окоянный, къмъ взысканъ? отъ кого пожалованъ? на кого надъешься? гдъ дъться? куда бъжать? кого не слушаешь? предъ къмъ лукавствуешь? Самого Христа

явно облыгаешь и дъла Его теряешь! Въдаешь ли безконечную муку у него кто лестью Его почитаетъ и кто предъ государемъ своимъ лукавыми дълами дни свои провожаетъ и указы перемъняетъ и ихъ не страшится. Въ конецъ въдаемъ, завистниче и върный нашъ непослушниче, какъ то дъло ухищреннымъ и злопронырливымъ умысломъ учинилъ; а товарища твоего, дурака и худаго князишка пытать велимъ, а страдника Климку велимъ повъсить. Богъ благословиль и предаль намъ государю править и разсуждать люди свои на востокъ и на западъ и на югъ и на стверт вправду: и мы Божія дтла и наши государевы на встхъ странахъ полагаемъ смотря по человъку, а не всъхъ странъ дъла тебъ одному ненавистнику дълать, для того: невозможно естеству человъческому на всъ страны дълать, одинъ оъсъ на всъ страны мещется. Писаны къ тебъ и посыланы наши государевы грамоты съ милостивымъ словомъ такія, какихъ и къ господамъ твоимъ не бывало: и ты темъ вознесся и показалъ упрямство бусурманское. И буде ты желаешь впредь отъ Бога милости и благословенія и не похочешь идти въ бездну безъ покаянія и въ нашемъ государевомъ жалованьи быть по прежпему: и тебъ бъ, оставя всякое упрямство, учинить по сему нашему указу, послать къ стольнику Змъеву тотчасъ полкъ рейтаръ да полкъ драгуновъ, давъ имъ денежное жалованье.»

Въ томъ же родъписьмо къ Савинскому казначею Никить (1652 года). Въ Савинъ монастыръ оставлены были стръльцы 18 человъкъ, которымъ архимандритъ велълъ стоять на конюшенномъ дворъ. Сюда къ нимъ пришелъ казначей Никита, подпивши, и спросиль: по какому указу вы здёсь стоите? услыхавь, что по архимандричьему, онъ зашибъдесятника посохомъ въ голову, оружіе, съдла и зипуны стрълецкіе вельль выметать вонь за дворъ. Царь послалъ Алексъя Мусина-Пушкина сыскать про дъло, а самъ написалъ казначею: «Отъ царя п в. князя Алексъя Михайловича всея Руссін врагу Божію и богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцова дому и единомысленнику сатанину врагу проклятому ненадобному шпыню и злому пронырливому злодъю казначею Миките. Уподобился ты сребролюбцу Июде: якоже онъ продалъ Христа на тридесятъ сребреницъ, и ты променилъ, проклятой врагъ, чюдотворцовъ домъ да и мон гришные слова на свое умное и збоиливое пьянство и на умные на глубокие

пронырливые вражые мысли; самъ сатана въ тебя врага Божия вселился; хто тебя сиротипу спрашивалъ надъ домомъ чюдотворцовымъ да и надо мною гръшнымъ властвовать? Хто тебъ сию власть мимо архиморита даль, что тебъ безъ ево въдома стръльцовъ и мужиковъ монхъ Михаиловскихъ бить? воспомяни евангельское слово: всякъ высокосердечный нечистъ предъ Богомъ. О враже проклятый! за что денища снебесе свергнута? не за гордость ли? Богъ не пощадилъ. Да ты жа сатанинъ угодникъ пишешь друзьямъ своимъ и вычитаешъ безчестье свое вражье, что стрълцы у твоей кельи стоятъ: и дорого добръ, что у тебя скота стрълцы стоятъ! лутче тебя и честиве тебя и у митрополитовъ стоятъ стрълцы, по нашему указу, которой владыко тъмжя путемъ ходитъ что и ты окаянной. И дорогиль миъ твон грозы? Въдаешь ли ты, что опричь Бога и Матери Его владыч. нашей Пресв. Богородицы и свъта очню моею чюдотворца Савы и не имъю опричь той радости никакой и надежды; то моя радость, то мое и веселье и сила и на брани противъ враговъ монхъ, и не твои миъ грозы, и своего брата государя и тъ грозы яко поучину (т. е. паутину) вмъняю, потому: Господь просвъщение мое и Спаситель мой-кого убоюся? Да за помощию Пресв. Богородицы и за молитвою чюдотворца Савы ничье грозы не страшны. Въдай себъ то окаянной: тотъ боитца грозъ, которой надежю держить на отца своего сатану и держить ее тайно, чтобъ нихто ее не позналъ, а передъ людми добръ и въренъ показуеть себя. Да и то себъ въдай, сатанинъ ангелъ, что одному тебъ и отцу твоему диаволу годна и дорога твоя здъшняя честь, а Содътелю нашему творцу небу и земли и свъту моему чюдотворцу конешно грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела ей не ложно евангельское речение не можетъ рабъ двемя господинома работати а миъ гръшному здъшняя честь аки прахъ и дорогиль мы предъ Богомъ стобою и дорогиль наши высокосердечные мысли доколе Бога не боимся доколе отвращаемся доколе не всею душою и не всъмъ сердцемъ заповъди ево творимъ въдаешь ты окаянной самъ творян заповъди Божия спебрежениемъ проклятъ и горе намъ стобою и нашему збоиливому илукавому сердцу и злои нашен и лукавон мысли и люто намъ будетъ въ день ярости Господа Саваова не пособять намъ тогда наши збоиливые и лу-

кавые дъла и мысли, въдан себъ и то, лукавый врагъ, какъ ты возмутилъ нынѣ чюдотворцевымъ домомъ да и мосю грѣшною душою ей до слезъ стало чюдотворецъ видитъ что во мглъ хожу отъ твоего збоиливаго сатанина ума возмутитъ тебя и самово Богъ и чюдотворецъ. Въдай себъ то, что буду самъ у чюдотворца милости просить и оборони на тебя со слезами, не отъ радости буду на тебя жаловатца чемъ было тебе милости просить у Бога и у Пречистой Богородицы и у чюдотворца и со мною прощатца въ грамоткахъ своихъ и ты вычитаешь безчестие свое и я тебъ за твое роптание спесивое учиню то чево ты въкъ надъ собою такова позору не видалъ. Ты промънилъ сне мъсто чюдотворцево на свое премудрое и лукавое и напьяное сердце и на проклятые мысли а меня гръшнаго тебъ не диво не послушать здісь потому что и святое місто продаешь на свой злой правъ а на ономъ въце разсудитъ Богъ насъ съ тобою а опричь мит тово нечемъ стобою боронитца, да и то тебт возвъщаю аще не чистымъ сердцемъ покаешися къ чюдотворцу и со мною смирисся възлыхъ своихъ роптаниихъ въдай что безъ проказы не будешь яко Наманъ утаплся отъ Елисея пророка такъ и тебъ тожа будетъ аще едину мысль утанши у чюдотворца да по семъ буди Богомъ нашимъ І. Х. и Преч. Его Мат. и чюдотв. Савою и мпою гръшнымъ буди прогнанъ и изриновенъ и отлученъ со всякимъ безчестиемъ и безстудіемъ отъ сего мѣста святаго и чюдотворца дому. — И прочетчи сию грамоту и велите взяти ево предъ всвмъ соборомъ яко врага Божия и чюдотворцева дому со всякимъ безчестиемъ стрълцомъ и велите положить на него чтпь на шею а на ноги желтза и велите Алекстю ево свесть пережъ себя стрълцомъ на конюшенной ДВОРЪ.»

И это письмо, подобно приведенному нами прежде письму къ Никонувъ Соловецкій монастырь, вводить лучше всего въ міръ тогдашнихъ патріархальныхъ отношеній. Пьяный казначей Никита прибилъ десятника стрълецкаго; царь велитъ наложить ему цѣпь на шею и жельза на ноги; но между тѣмъ, оскорбленный письмами Никиты, въ которыхъ тотъ позволилъ себъ какія-тоугрозы, выходитъ изъ себя и пишетъ къ Никитъ, не скрывая тревожнаго состоянія своего духа, зоветъ его на судъ Божій, грозитъ наказаніемъ свыше, пишетъ, что онъ, царь никого не боится, потому

что Господь просвъщение его и спаситель, за помощію Богородицы и за молитвою чудотворца Саввы ничьи грозы ему не страшны. Въ пылу гнъва царь сдерживается религіозностію, которая заставляетъ его признать надъ собою и надъ Никитою высшій судъ, уравнять себя съ нимъ; царь пишетъ, что будетъ просить у чудотворца обороны на Никиту, который такъ возмутилъ его душею, что до слезъ стало, во мглъ ходитъ. Религіозность красила патріархальныя отношенія, сообщая имъ иногда необыкновенную умилительность и вмъстъ величіе: таково извъстное намъ письмо Нижнеломовскаго воеводы Пекина воеводъ Хитрову: «Въ Нижнемъ Ломовъ козаки знатно что измънили: поминай меня убогаго, да и великому государю извъсти, чтобъ указалъ въ сеподикъ написать съ женою и дътьми.» Великій государь былъ именно способенъ понимать и исполнять

такія просьбы.

Всего лучше прекрасная природа царя Алексъя высказывалась въ письмахъ утфинтельныхъ къ близкимъ людямъ. Мы уже привели въ своемъ мѣстѣ письмо его къ Ордину-Нащокину по случаю бъгства сына его; въ этомъ письмъ царь силою именно природы своей высоко поднялся надъ въкомъ. Въ такомъ же родъ и письмо къ князю Ник. Ив. Одоевскому по поводу смерти сына его: «Да будетъ тебъ въдомо, судбами всесильнаго и всеблагаго Бога нашего и страшнымъ Его повелъніемъ изволилъ Онъ свътъ взять сына твоего первенца, князя Миханла съ великою милостію въ небесныя обители; а лежалъ огневою три недъли безо дву дней; а разболълся при мнъ, и тотъ день былъ я у тебя въ Вешняковъ, а онъ здравъ былъ; потчивалъ меня, да радъ таковъ, я его такова радостна николи не видалъ; да лошадью онъ да князь Өедоръ челомъ ударили, и я молвилъ имъ: «потоль я прітзжалъ къ вамъ, что грабить васъ?» И онъ плачучи да говоритъ мнъ: «Мнъ де, государь, тебя не видать здъсь; возмиде, государь, для ради Христа, обрадуй батюшка и насъ, намъ же и до-въка такова гостя не видать. И я, видя ихъ нелестное прошеніе и радость не сумъную, взялъ жеребца темностра. Не лошадь дорога мнт, всего лутчи ихъ нелицемтрная служба, и послушанье, и радость ихъ ко мнъ, что они радовалися мит всемъ сердцемъ. Да жалуючи тебя и ихъ, вездт былъ, и въ конюшняхъ, всего смотрълъ, во всъхъ жилищахъ былъ,

и кушалъ у нихъ въ хоромѣхъ, и послъ кушанія поъхаль я къ Покровскому тъшиться въ рощи въ Карачаровскія; онъ со мною здоровъ былъ, и прівхалъ того дни къ ночи въ Покровское. Да жаловалъ ихъ обоихъ виномъ романћею, и подачами и корками, и ъли у меня, и какъ отошло вечернее кушанье, а онъ сталъ изъ-за стола и почалъ стонать головою, голова де безмърно болитъ, и почалъ бити челомъ, чтобъ къ Москвъ отпустить для головной бользии, да и пошоль домой, да той ночи хотълъ състь въ сани да тхать къ Москвъ поутру, а бользнь та ево почала разжигать да и объявилася огневая. И тебъ боярину нашемун слугъ и дътемъ твоимъ черезъ мъру не скорбить, а нельзя, что не поскорбъть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да въ мъру, чтобъ Бога наппаче не прогитвать, и уподобитца бъ тебъ Іеву праведному. Тотъ отъ врага нашего общаго діавола пестрадаль, сколко на него напастей приводиль? не претерпълъ ли онъ, и одолълъ онъ діавола; не опять ли ему далъ Богъ сыны и дщери? А за что? — за то, что ни во устнахъ не погрѣшилъ; не оскорбился, что мертвы быша дъти ево. А твоего сына Богъ взяль, а не врагь полатою подавиль. Въдаешь ты и самъ, Богъ все на лутчие намъ строитъ, а взялъ его въдобромъ покаяніи... Не оскорбляйся, Богъ сыну твоему помошникъ; радуйся, что лучее взялъ, и не оскорбляйся зъло, надъйся на Бога и на Его рождшую и на Его всъхъ святыхъ. Потомъ, аще Богъ изволитъ, и мы тебя не покинемъ и съ детьми и, помия твое челобитье, ихъ жаловали и впредь радъ жаловать сына его князь Юрья, а отца радъ поминать. А князь Өедора я пожаловаль отъ печали утъшилъ, а на выносъ и на всепогребальная я послалъ, сколько Богъ изволилъ, потому что впрямь узналъ и провъдалъ про васъ, что, опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня ин ково у васъ нътъ; и я радъ ихъ и васъ жаловать, толко ты, киязь Никита, помни Божію милость, а наше жалованіе. Какъ живова его жаловалъ, такъ и поминать радъ... А преже того мы жаловали къ тебъ писали, какъ жить миъ государю и вамъ бояромъ; и тебт боярину нашему уповать на Бога и на Пречистую Его Матерь и на всъхъ святыхъ и на насъ великаго Государя быть надежнымъ, аще Богъ изволитъ, то мы васъ не покинемъ, мы тебъ и съ дътьми и со внучаты по Бозъ родители, аще пребудете въ заповъдехъ Господнихъ и всъмъ безпомошнымъ и бъднымъ по Бозѣ помошники. На то насъ Богъ и поставилъ, чтобы безпомошнымъ помогать. И тебѣ бы учинить противъ сей нашей милостивые грамоты одноконечно послушать съ радостію, то и наша милость къ вамъ безотступно будетъ.» Подъ исподомъ грамоты еще написано: «Князь Никита Ивановичь! не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на пасъ будь надеженъ.»

Но въ письмахъ же царя Алексъя патріархальныя отношенія являются безъ прикрасъ, во всемъ своемъ непригожествъ; такъ въ письмъ къ стольнику Матюшкину царь пишетъ: «Извъщаю тебъ, не то тъмъ утъшаюся, не то стольниковъ безпрестано купаю ежеутрь въ прудъ, Іордань хорошо сдълана, человъка по четыре и по пяти и по 12 человъкъ, за то: кто не поспъетъ къ моему смотру, такъ того и купаю, да послъ купанья жалую, зову ихъ ежеденъ, у меня купальщики тъ ъдятъ вдоволь, а иные говорятъ: мы де парокомъ не поспъемъ, такъ де и насъ выкупаютъ да и за столъ посадятъ; многіе нарокомъ не поспъваютъ.»

Наружность царя Алексъя, какъ описываютъ ее иностранцы очевидцы, много объясняетъ намъ его характеръ: съ кроткими чертами лица, бълый, краснощекій, темнорусый, съ красивою бородою, кръпкаго тълосложенія; но между тъмъ преждевременная толщина, особенно живота, одряхляла его, не смотря на дъятельную жизнь: рано вставаль онъ къ утренней службъ, иногда ночи проводиль въ горячихъ молитвахъ, ревностно занимался дълами, ъздилъ часто на охоту, которую любилъ страстно, не пропускалъ храмовыхъ праздинковъ въ монастырскихъ и приходскихъ церквахъ. У него достало на столько энергіи, чтобы ръшиться отказаться отъ отцовской жизни, покинуть Московскій дворецъ и выступить въ походъ. Сохранилось преданіе, что походы въ Бълоруссію и Литву развили Алексъя, внушили ему болъе самоувъренности и перемънили отношенія его къ окружающимъ: онъ сдълался самостоятельнъе. Но энергія, какъ видно, поддерживалась успъхомъ; когда успъхи кончились, то мы уже не видимъ болѣе Алексѣя въ челѣ войскъ. Замъченное отолстъніе было ли слъдствіемъ или причиною прекращенія этой дъятельности—ръшить трудно. Иностранцы современники говорять о прекрасныхъ дарованіяхъ Алексъя и жалъютъ, что эти дарованія не развиты были наукою. Морозовъ могъ только сочувствовать образованію, жальть, что въ молодости его не учили. Алексъй прочелъ, какъ видно, все, что только можно было тогда прочесть на Славянскомъ и Русскомъ языкахъ. Но сильно возбуждениая духовная дъятельность обнаруживалась въ страсти писать. Сколько собственноручныхъ писемъ, обыкновенно довольно длинныхъ, записокъ, замътокъ сохранилось послъ него! Алексъй предпринялъ описаніе походовъ своихъ: сохранилось нъсколько собственноручно поправленныхъ имъ экземпляровъ (черненій, какъ тогда называли) описанія выступленія войскъ изъ Москвы, отпуска воеводъ, ръчей, говоренныхъ по этому случаю. Въроятно моровая язва и послъдующія военныя неудачи остановили дъло. Наконецъ царь Алексъй пробовалъ писать и стихами: Таково письмо къ киязю Григ. Григ. Ромодановскому: «Повелѣніе Всесильнаго и великаго и безсмертнаго и милостиваго царя царемъ н государя государемъ и всъхъ всякихъ силъ повелителя Господа нашего Інсуса Христа. Писахъ сіе письмо все многогрѣшный царь Алексъй рукою своею

Рабе Божій дерзай о имени Божіи
И уповай всемъ сердцемъ подастъ Богъ побѣду
И любовь и совѣтъ великой имѣй съ Брюховецкимъ
А себя и людей Божіихъ и нашихъ береги крѣпко
Отъ всякихъ обмановъ и льстивыхъ дѣлъ и свой разумъ
Крѣпко въ твердости держи и разсматривай
Ратныя дѣла великою осторожностью
Чтобъ писари Захарки съ товарищи чево не учинили
Также какъ Юраско надъ бояриномъ нашимъ
И воеводою надъ Васильемъ Шереметевымъ также и надъ бояриномъ

Нашимъ и воеводою князь Иваномъ Хованскимъ Огинской князь Учинилъ и имай кръпко опасенье и аргусовы очи по всякъ часъ Безпрестанно въ осторожности пребывай и смотри на всъ Четыре страны и въ сердцы своемъ великое предъ Богомъ смиреніе и низость имъй

А не возношеніе какъ нѣхто вашъ братъ говариваль не родился де такой

Промышленникъ кому бы ево одольть съ войскомъ и Богъ за превозношение его совсъмъ предалъ въ плънъ.»

По природъ своей, слишкомъ магкой, Алексъй Михайловичь не могъ не уступить большаго вліянія окружающимъ его лю-

дямъ; онъ былъ вспыльчивъ, но не выдержливъ. Излишняя доверчивость къ людямъ недостойнымъ, власть имъ уступленная, проистекали отъ слабости характера, а не отъ недостатка пониманія людей. Такъ, напримъръ, онъ хорошо видълъ, кто такой быль тесть его Милославскій, и въ минуту вспышки не щадилъ его; но наложить на него опалу-значило огорчить самое близкое къ себъ существо, жену, которую онъ такъ любилъ, а это было уже выше силъ царя Алексъя. Такъ было и въ отношеніи къ другимъ лицамъ, тъсно связаннымъ между собою, кръпко державшихся другъ за друга: наложить опалу на одного — и столько явится вдругъ недовольныхъ, печальныхъ лицъ, а эти лица, по обычаю, съ утра до вечера толпятся во дворцъ, избавиться отъ нихъ нельзя, и вотъ доброй душт цтлый день тягость невыносимая, и Алексъй Михайловичь уступаетъ. Этимъ объясняются и странныя отношенія его къ Никону. Никонъ не могъ быть, подобно врагамъ своимъ, ближнимъ боярамъ и окольничимъ, безпрестанно во дворцъ, и по этому самому проигрывалъ. Хитрость дитя слабости, и Алексъй Михайловичь хитритъ въ дълъ Никона: онъ соглашается съ боярами, что патріархъ зашелъ далеко, что съ нимъ жить нельзя, и въ тоже время старается внушить Никону о своемъ доброжелательствъ къ нему, оправить себя въ глазахъ гитвиаго патріарха; такимъ образомъ добрый Алексъй Михайловичь унижался до стремленія угодить объимъ сторонамъ, тогда какъ болъе ръшительными и самостоятельными дъйствіями могъ уладить дъло; безъ сомнънія главная причина паденія Никона заключалась въ характеръ царя: болье твердый характеръ послъдняго сдержалъ бы собиннаго пріятеля въ должныхъ предълахъ, и первая брань предотвратила бы печальныя слъдствія послъдней; Алексъй Михайловичь погубилъ своего собиннаго пріятеля именно неспособностію своею къ первой брани; слабость государей имъетъ иногда тъ же слъдствія, какъ и тпранство.

Но мягкость природы царя Алексъя Михайловича нисколько не уменьшала значенія власти великаго государя. Алексъй Михайловичь имълъ такое же возвышенное понятіе о своихъ правахъ, какъ и Іоаннъ IV-й: «Богъ благословилъ и предалъ намъ государю править и разсуждать люди своя на востокъ и на западъ и на югъ и на съверъ вправду.» Тъ же самыя отношенія,

какія мы видъли при царъ Михаиль, были въ силь и теперь. Въ народныхъ движеніяхъ, которыми такъ богато царствованіе Алексъя Михайловича, и въ которыхъ нельзя не видать отрыжки смутнаго времени послъ необходимаго отдыха при Миханль, - въ народныхъ движеніяхъ высказались рьзко ть же отношенія большинства къ стоявшему на верху меньшинству; массы возставали противъ бояръ, выставляя единство своихъ интересовъ съ интересами царя. Меньшинству оставалось робко искать защиты у подножія престола. Такъ привязанности царской обязанъ былъ своимъ спасеніемъ самый видный изъ бояръ, Морозовъ. Преслъдуя своею ненавистію Морозова, большинство оказывало особенное расположение боярамъ: Никиту Ивановичу Романову, дядъ царскому, и князю Якову Куденетовичу Черкаскому, зная или предполагая въ нихъ враговъ Морозову. Но оба эти лица не обладали честолюбіемъ, которое бы заставило ихъ воспользоваться пароднымъ расположеніемъ. Никита Ивановичь является на сцену во время народнаго возстанія противъ Морозова и Милославскаго и тутъ старается онъ утишить народъ; потомъ во время Псковскаго бунта отводитъ самъ къ царю Псковскихъ посланцевъ; наконецъ объ этомъ лицъ сохранилось извъстіе, что онъ быль охотникъ до иноземныхъ обычаевъ, одъль своихъ людей въ ливрею по иностранному образцу; Никонъ, которому не правилась эта новизна, придумалъ средство избавить дядю царскаго отъ гръха: попросилъ у него это платье, какъ будто бы для образца, желая самъ одъть такимъ же образомъ своихъ служекъ, но когда довърчивый бояринъ прислалъ ему платье, патріархъ велълъ изръзать его въ куски. Мы нисколько не ручаемся за върность этого извъстія въ подробностяхъ; но любовь боярина Никиты къ иностраинымъ новизнамъ подтверждается тъмъ, что у него былъ ботъ, который въ послъдствін такъ заняль молодаго внука его, царя Петра Алексвевича и послужилъ началомъ флота. Разумъется, желалось бы знать больще объ этомъ подстрекающемъ любопытство лицъ; но отсутствіе извъстій доказываеть или недостатокъ у него личныхъ средствъ играть роль болбе видиую, или то, что -ему нарочно загораживали дорогу, а самъ бояринъ былъ такъ остороженъ, что не пробивался чрезъ полагаемыя ему преграды. Что же касается до князя Якова Куденетовича Черкаскаго, то недостатокъ личныхъ средствъ оказался явно въ послъдствіи—во время Польской войны.

При царъ Алексъъ было 16 знатнъйшихъ фамилій, члены которыхъ поступали прямо въ бояре, минуя чинъ окольничаго: Черкаскіе, Воротынскіе, Трубецкіе, Голицыны, Хованскіе, Морозовы, Шереметевы, Одоевскіе, Пронскіе, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровскіе, Буйносовы, Хилковы и Урусовы. Изъ Черкаскихъ кромъ Якова Куденетовича быль извъстень князь Григорій Сенчулеевичь; но объ немъ говорять, что это былъ дикарь, искавшій случая показать тълесную силу, опытный натэдникъ, умтвшій укрощать коней, которыми были наполнены его обширныя конюшни, болье сострадательный къ животнымъ, чемъ къ людямъ. Представителемъ знаменитаго рода Воротынскихъ былъ князь Иванъ Алекстевичь, человткъ пичтожный. Фамилія Трубецкихъ, послъ князя Алексъя Никитича, не имъла достойнаго представителя; и Алексъй Никитичь послъ Конотопа потерялъ славу «въ воинствъ счастливаго и недругамъ страшнаго.» Изъ Голицыныхъ знаменитый въ последствін князь Василій Васильевичь только еще начиналь свое поприще; о князь Алексъъ Андреевичъ говорили, что онъ чъмъ счастливъе, тъмъ скромиъе.

Но если представитель Голицыныхъ не отличался Патрикъевскимъ духомъ, то духъ этотъ перешелъ къ представителю другой Патрикъевской линіи, князю Хованскому, знаменитому Ивану Андреевичу: мы видъли любопытную борьбу его съ Ординымъ-Нащокинымъ, въ которомъ гордый потомокъ Гедимина видълъ худороднаго временщика, сильнаго только расположеніемъ царскимъ, въ родъ Малюты Скуратова. Но самъ Хованскій, о предкахъ котораго не слыхать было въ старину, не имълъ связей и не пользовался хорошею славою относительно своихъ способностей, такъ что царь Алексъй Михайловичь могъ говорить ему: «Я тебя взыскаль и выбраль на службу, а то тебя всякъ называлъ дуракомъ». Отзывы и своихъ и чужихъ согласно описывають намъ Хованскаго человъкомъ съ Патрикъевскимъ высокоуміемъ, заносчивымъ, неумъющимъ сдержать себя, непостояннымъ. Ординъ-Нащокинъ называетъ Хованскаго человъкомъ непостояннымъ и слушающимся чужихъ внушеній; это отзывъ врага; но вотъ Майербергъ говоритъ, что Хованскій славился въ цъломъ свъть своими пораженіями, проигрывалъ битвы по своей опрометчивости, по неумънью соразмърять свои силы съ силами непріятельскими; царь Алексъй Михайловичь свидътельствуетъ, что всякъ называлъ его дуракомъ, а народъ даетъ ему прозваніе Тараруя. Сохранилось извъстіе о безнравственномъ поведеніи его въ Псковъ; сохранилось также извъстіе о произвольныхъ и жестокихъ поступкахъ его съ людьми ратными. Изъ Морозовской фамиліи знаменитый воспитатель царя быль последнимь историческимь лицемъ. Шереметевы личными достоинствами поддерживали значеніе своей фамилін; мы часто встръчались съ дъятельностію двоихъ Кіевскихъ воеводъ, Василья Борисовича, такъ несчастно окончившеюся, и Петра Васильевича; о последнемъ сохранился отзывъ, какъ о человъкъ съ большими способностями, но самохваль, чрезвычайно жадномъ къ военной славь, невыносимо гордомъ и высокомърномъ. Хвалятъ блестящія военныя доблести Василья Васильевича Шереметева, но прибавляютъ, что само правительство не давало достойнаго поприща этому вельможъ, заславши его воеводою въ несчастную область, которой избъгаютъ всъ бояре. Часто встръчались мы съ представителемъ фамиліи Одоевскихъ, княземъ Никитою Ивановичемъ; хвалять его мягкость, которою онъ ръзко отличался отъ своихъ собратій. Мы видѣли его не разъ великимъ уполномоченнымъ посломъ, но трудно подмътить въ немъ что-либо иное кромъ точнаго исполнителя наказа; самъ царь отозвался объ немъ въ письмъ Долгорукому: «Чаю, что князь Никита тебя подбилъ, и его было слушать напрасно: въдаешь самъ, какой онъ промышленникъ! послушаешь, какъ про него поютъ на Москвъ.» Фамилія была небогатая; царь, пославши денегъ на погребеніе князя Михайлы Никитича, писалъ отцу его: «Впрямь я узналъ и провъдалъ про васъ, что опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня ни ково у васъ нътъ». Изъ Пронскихъ извъстенъ князь Иванъ Петровичь; ему поручено было важное дъло воспитанія царевича Алекстя Алекстевича, но говорять, что выборъ былъ неудачный. Изъ Шенныхъ никто не былъ на виду. Изъ Салтыковыхъ мы видъли боярина Петра Михайловича начальникомъ Малороссійскаго приказа; говорять, что опъ быль ровесникъ царя и очень любимъ имъ; Петра Михайловича хвалять за ръдкое благоразуміе и непоколебимую върность. Изъ

Репниныхъ мы видимъ вначалъ любимца царя Михаила, князя Бориса Александровича, котораго обвиняютъ въ жестокости; о сынъ его, князъ Иванъ Борисовичъ встръчаемъ такой отзывъ: онъ считается осторожнымъ, благоразумнымъ; но подозръваютъ, что скрываетъ отцовскіе пороки подъ личиною добродътелей. Намъ теперь трудно ръшить—эти неблагопріятные отзывы порождены ли завистію враговъ, нажитыхъ княземъ Борисомъ при Михаилъ, или вражда порождена дъйствительно непривлекатель нымъ характеромъ Репнина? Умственныя способности князя Ив. Семеновича Прозоровскаго являются не въ очень выгодномъ свътъ во время переговоровъ съ Шведами, когда знатный бояринъ занималъ только первое мъсто, а на дълъ первымъ былъ Ординъ-Нащокинъ. О князъ Ив. Андреевичъ Хилковъ сохранилось извъстіе, что опъ не бралъ взятокъ, но былъ страшно вспыльчивъ.

Нъкоторые изъ членовъ этихъ шестнадцати первостепенныхъ фамилій были люди даровитые; но кромѣ стариковъ Морозова и Трубецкаго, а изъ молодыхъ одного Салтыкова мы не видимъ никого въ приближеніи, имъющимъ важное вліяніе надъла. Изъ фамилій древнихъ, но второстепенныхъ пробивали себъ дорогу къ первымъ мъстамъ Долгорукіе въ особъ знаменитаго воеводы князя Юрія Алекстевича. Объ немъ встртчаемъ неблагопріятный отзывъ иностранца, что онъ хотълъ казаться Фабіемъ, но похожъ былъ на Катилину: отзывъ голословный, а потому мы не имъемъ права на немъ успокоиваться; мы знаемъ военныя заслуги Долгорукаго; другія же его действія такъ мало извъстны, что мы ръшительно не имъемъ средствъ опредълить степень его сходства съ Катилиною. На военномъ же поприщъ чаще всего встръчались мы съ княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ. Одна отрасль князей Стародубскихъ-знаменитые Пожарскіе сходить со сцены, другая, Ромодановскіе, остается и сильно поднимается. Князь Григорій, какъ говорять, отличался свиръпостію характера и тълесною силою, былъ больше солдатъ, чемъ вождь; превосходилъ всехъ военною пылкостію, неутомимою дъятельностію, быстротою и львинымъ мужествомъ; въ Малороссін, какъ мы видъли, онъ пріобрълъ расположеніе жителей. О другихъ Ромодановскихъ, князьяхъ Василіъ Григорьевичь и Юріь Ивановичь встрьчаемъ только дурные отзывы. Въ военной исторін царствованія Алекстя Михайловича, особенно въ исторін Разинскаго бунта, обозначились имена князей Борятинскихъ: князю Юрію принадлежитъ честь перваго и послъдняго пораженія страшнаго вора; но мы встръчались также съ свидътельствами и о дурныхъ поступкахъ самого Борятинскаго. Неръдко встръчается въ военныхъ извъстіяхъ имя боярина и воеводы князя Григорія Семеновича Куракина; объ немъ отзываются, какъ о характерть незначительномъ, и мы не имтемъ возможности опровергнуть этого отзыва. О другомъ Куракинъ, князть Оед. Оедоровичть говорятъ, что выборъ его въ воспитатели царевичу Оеодору Алекствевичу былъ выборъ неудачный.

Наконецъпереходимъ къ самымъ близкимъ людямъ: Милославскимъ, Стръшневу, Хитрово. Всъ свидътельства единогласно говорять о способностяхь Милославскихь, какъ знаменитаго боярина Ильи тестя царскаго, такъ и родственниковъ его, Ивана Михайловича и Ивана Богдановича, но ни въ одномъ изъ нихъ умственнымъ способностямъ не соотвътствовали нравственныя достопиства. Въ Иванъ Богдановичъ, извъстномъ намъ защитою Симбирска отъ Разина, указываютъ даже обширныя познанія, но соединенныя съ хитростію! Любопытно, что сохранилось извъстіе (впрочемъ иностранное) о Богданъ Матвъевичъ Хитрово, какъ человъкъ кроткомъ, привътливомъ, неутомимомъ ходатаъ за несчастныхъ, не затыкающемъ ушей отъ просителей, особенно иностранныхъ. Послъднія слова могуть дать намъ разгадку такого лестнаго отзыва о человъкъ, котораго мы знаемъ преимущественно по распоряженію съ патріаршимъ сыномъ боярскимъ; но какъ бы пристрастенъ ни былъ этотъ отзывъ, все же мы должны заключить, что Хитрово въ извъстныхъ случаяхъ, съ извъстными людьми могъ являться кроткимъ и привътливымъ, и должны заключить, какого опаснаго врага пріобраль себа Никонъ въ Хитрово. Мы видъли, что Хитрово былъ врагомъ Нащокина; но извъстіе объ особенномъ расположеніи Хитрово къ иностранцамъ заставляетъ насъ и его, по направленію, причислить къ людямъ, смотръвшимъ на западъ, какъ Морозовъ, Ртищевъ, Нащокинъ и Матвъевъ. О другомъ врагъ Никона, Родіонъ Матвъевичъ Стръшневъ говорится, что царь Алексъй Михайловичь считаль его неподлежащимь человъческимь страстямъ—новое объясненіе, почему царь могъ такъ колебаться между Никономъ и врагами его, если авторитетъ патріарха могъ перетягиваться авторитетомъ Стрѣшнева. Наконецъ встрѣчаемъ отзывъ о третьемъ врагѣ Никона, Никитѣ Михайловичѣ Бобарыкинѣ, родственникѣ Романовыхъ и Шереметевыхъ, который представляется человѣкомъ, любящимъ добро, праводушнымъ и совершенно безкорыстнымъ. Если у царя составилось именно такое миѣніе о Бобарыкинѣ, то понятно, почему онъ не спѣшилъ удовлетворить Никона, но жалобамъ котораго Бобарыкинъ являлся совершенно инымъ человѣкомъ.

Мы уже останавливались на дѣятельности одного изъ любимцевъ царя Алексъя, Оедора Михайловича Ртищева, видъли покровительство, которое онъ оказывалъ просвъщенію, потомъ видъли, что ему приписывалась попытка обращения къ кредиту во время безденежья. До насъ дошло житіе Ртпщева, краткое и написанное въ видъ похвальнаго слова, но все же сообщающее намъ нъкоторыя любопытныя извъстія о дъятельности лица и его характеръ. Житіе выставляетъ Ртищева человъкомъ необыкновенно благоразумнымъ, умфреннымъ, говоритъ, что онъ сдерживалъ Морозова и Никона. Майербергъ подтверждаетъ свидътельство житія, также выставляеть благоразуміе Ртищева, которымъ онъ, не имъя еще 40 лътъ, превосходилъ стариковъ. Въ житін встръчаемъ еще нъсколько любопытныхъ извъстій о характерѣ Ртищева: такъ, напримъръ, продавая одно изъ своихъ селъ, онъ уменьшилъ цъну съ условіемъ, чтобы покупатель хорошо обходился съ крестьянами; подарилъ землю городу Арзамасу, узнавши, что она нужна жителямъ, а купить ее они не въ состояніи; при смерти умоляль наслъдниковь объ одномъчтобы хорошо обходились съ крестьянами. Вообще, вглядываясь въ характеръ и дъятельность любимцевъ царя Алексъя, людей, имъ выведенныхъ и поддерживаемыхъ, Ртищева, Ордина-Нащокина, Матвъева, нельзя не признать, что онъ обладалъ драгоцыныйшимъ для государей талантомъ-выбирать людей.

По личному характеру и отношеніямъ всей этой знати мы также можемъ видѣть, что и власть сына Михаилова не могла встрѣчать препятствій съ этой стороны. Мы уже видѣли, что, интересы, которые поддерживало Московское боярство при Іоаннѣ

ІІІ, сынъ и внукъ его, смънились другимъ интересомъ: преклонившись предъ властію великихъ государей, знатные роды начили хлопотать, по крайней мфрф, о томъ, чтобы высшія должности невыходили изъ ихъ среды, чтобы не сидъть вмъстъ съ какимъ-нибудь Андроновымъ, не подчиняться и своему брату, не только человъку нисшаго происхожденія. Послъ тяжелаго для нъкоторыхъ правленія Филарета Никитича, они успъли отдълаться отъ Репнина, благодаря мягкости царя Михаила. Царь Алексъй, во время молодости, былъ еще болъе похожъ на отца, чъмъ послъ, что всего лучше видно изъ писемъ его къ Никону въ Соловки и князю Трубецкому во время перваго похода подъ Смоленскъ. Впрочемъ и въ это время у него уже былъ любимецъ изъ худородныхъ, Матвъевъ, по послъдній имълъ осторожность не выдаваться впередъ. Во время походовъ, какъ говорять, государь становится самостоятельные; онъ сближается съ Ординымъ-Нащокинымъ, который не имъетъ осторожности Матвъева, и столкновенія начинаются. Алекстй Михайловичь находится, по характеру своему, въ затрудительномъ положеніи: съ одной стороны онъ считаетъ необходимымъ поддержать задорнаго Аванасья; съ другой какъ же оскорбить Одоевскаго и Долгорукаго съ товарищи? Не имъя силъ дъйствовать прямо и открыто, Алексъй Михайловичь, какъ всъ люди его характера, уходить, прячется, распоряжается тайкомь, чтобы избъжать сопротивленій, неудовольствій; онъ заводить свой собственный Приказъ, Приказъ Тайныхъ дѣлъ, изъ котораго посылаетъ бумаги, собственноручныя письма, наказы, о содержаніи которыхъ никто не долженъ знать, кромъ получающаго; отсюда получаетъ и Аванасій наказы мимо старшихъ, сюда пересылаетъ свои мнънія, свои жалобы. Между тъмъ Одоевскій и Долгорукій получали также удовлетвореніе; ихъ царь называль: великими и полномочными послами, «а на имя стародавныхъ честныхъ родовъ;» приписалъ было къ нимъ въ третьихъ и товарища ихъ Аванасья Лаврентьевича, но зачеркнуль, потому что впереди написано было: стародавныхъ честныхъ родовъ. И вотъ совсъми этими уступками Алексъй Михайловичь доводитъ своего Аванасья до боярства, доводить подъ конецъ до боярства и дьячаго сына Матвъева. Тихо, незамътно очищается путь, по которому такъ смъло пойдетъ младшій сынъ Алексъя.

Здъсь мы оканчиваемъ исторію Древней Россіи. Дъятельность обоихъ сыновей царя Алексъя Михайловича, Оеодора и Петра принадлежитъ къ новой исторіи; но прежде нежели приступимъ къ изображенію этой дъятельности, мы должны изложить состояніе Россіи, въ какомъ оставилъ ее царь Алексъй. Этимъ изложеніемъ начнемъ слъдующій томъ.

## примъчанія.

Дъла Малороссійскія изложены по бумагамъ, хранящимся въ Московскомъ Архивъ Мин. Иностр. Дълъ, также по столбцамъ и книгамъ Малороссійскаго приказа, находящимся въ Архивъ Мин. Юстицін; считаю излишнимъ выставлять № бумагъ, ибо ихъ также легко прінскать по годамъ. Изъ печатныхъ источниковъ взято: нѣкоторыя обстоятельства смерти Брюховецкаго изъ Лѣтописи Величка II, 163; о Мазепъ изъ Reszty rękopismu I. Chr. Paska, изд. Лаховича, стр. 200, также изъ: Zrzódla do dziejow Polskich — Grabowskiego i Przedzieckiego, t. I. p. 34.

Дипломатическія сношенія изложены по бумагамъ, находящимся въ Московскомъ Архивъ Минист. Иностр. Дѣлъ. Изъ печатныхъ источниковъ взято: о враждѣ Нащокина съ Хитрово у Коллинса (Чтенія Москов. Историч. Общ. 1846 г. № 1); о нападеніи Турокъ на Подолію у Косhowskiego-Roczników polski klimakter IV, р. 193.

О строенін корабля: Орелъ въ Дополнен. къ актамъ историч. т.

V, № 46 и 47.

О Сибири и Китав — Миллеровскія бумаги, напечатанныя въ Дополненіяхъ къ актамъ историческимъ, т. III, стр. 20, 50, 68, 99,
102, 106, 108, 173, 175, 184, 208, 214, 219, 221, 258, 276, 277,
279, 280, 283, 319, 320, 321, 328, 332, 343, 345, 346, 348,
350, 352, 354, 356, 359, 371, 379, 387, 390, 523. Т. IV, стр.
2, 8, 9, 12, 16, 27, 32, 37, 56, 70, 80, 85, 88, 91, 94, 95, 120,
147, 176, 187, 199, 200, 214, 237, 241, 247, 260, 266, 282,
297, 384, 404, 409. Т. V, стр. 38, 39, 44, 68, 93, 160, 164,
288, 335, 337, 375, 379, 418. Т. VI, стр. 41, 51, 153, 292, 313,
367, 395. См. также Фишера—Сибирская Исторія.

Письма и другія бумаги, писанныя или поправленныя рукою царя Алексъя Михайловича, находятся въ Государств. Архивъ, между бумагами Приказа Тайныхъ дълъ.

Извъстія о характеръ вельможъ заимствованы изъ статьи: «Характеры вельможъ въ царствованіе Ал. Мих.» (Съверный Архивъ 1825 г.)

## дополнение.

Дъло по жалобъ ратныхъ людей на князя Ив. Андр. Хованскаго и сыновей его, (Архивъ Минист. Юстиціи, столбцы Приказн. стола, № 1619.)

Грамота князя Хованскаго государю: «Въ нынѣшиемъ во 174 году въ ноябръ послалъ я челобитныя заводныя, одна полковая, только полкъ про нее не въдаетъ, а завели тъ челобитные въдомые составшики и гилевшики Новгородцы Петръ Арцыбашевъ, Михайло Теплевъ, Павелъ Мартьяновъ, князь Ив. Мышецкой, Василей Ушаковъ, Аванасій Уваровъ, Новоторжецъ Сава Цыплетевъ и иные такіе жъ плуты, и противъ тъхъ заводныхъ челобитенъ дворяне принесли заручныя челобитныя и сказки, что онъ про тъ составныя челобитныя не въдаютъ, а Петра Арцыбашева велълъ я посадить въ тюрьму для того, чтобъ отъ него воровскіе заводы не множились, во Псковъ не безъ лазутчика, услышитъ такой мятежъ и составныя челобитныя и въдомость учинитъ: непріятелю, слыша несогласіе въ полку, то н радость. И онъ Петръ отъ таковаго злаго умысла ни отсталъ, наипаче зло ко злу прилагаетъ, выходитъ изъ тюрьмы ночью и въ день тайнымъ обычаемъ, напоилъ сторожей пьяныхъ, и ходитъ къ совътникамъ своимъ и завелъ такуюжъ составную челобитную и призвалъ къ себъ и къ совътникамъ своимъ невинныхъ, которые подобострастны имъ, велятъ руки прикладывать, напоя пьяныхъ, а инымъ, неволею, и въ тюрьмъ ночью тайнымъ обычаемъ. За Божіе и за твое, великаго государя, дёло ненавидимъ холопъ твой отъ тёхъ воровъ, будто отъ меня разборъ учинился и что не отпустиль къ тебъ, великому государю, челобитчиковъ ихъ бить челомъ объ отпускъ, а говориль имъ что непріятель стоить за Двиною въ собраньъ: какъ вамъ бить челомъ объ отпускъ? А что разборъ учиненъ, и то тебъ великому государю въ казив прибыль будетъ большая, напрасно иикто не станетъ жалованья имъть, за къмъ 15 дворовъ, то безъ жалованья, а хотя за къмъ одинъ дворъ, вычету рубль у него, и дать 15 рублевъ, а онъ возьметъ 14, а безпомъстнымъ и пустопомъстнымъ указныя статьи, за то тёмъ ворамъ ненавидимъ сталъ.»

Въ челобитной дворяне жалуются, что многіе изъ нихъ побиты и разорены на многихъ бояхъ отъ его боярскія дерзости, подъ Ляховичами и подъ Полонкою, что съ немногими людьми ходилъ на многихъ. Пишутъ, что перешедши къ князю Борису Александровичу Репнину, свътъ увидали. Однажды случился въ полку сполохъ, и Хованскій вельль дворянь бить кнутомь, а двоихъ казнить смертью, взводя вину, что они хотфли въ сполохф грабить обозъ и его боярскіе коши: «у насъ, пишутъ дворяне, такого сквернаго помысла не бывало и впредь не будетъ, потому что мы холопи твои великаго государя природные, а не иноземцы и не Донскіе козаки.» Хованскій оправдывался, что «наказаль подбломь: за чтмь сполохъ сдфлали и въ свой обозъ стръляли? еслибы даже и непріятель подошель, то дело сторожей съ нимъ биться.»—Челобитчики подали роспись сводинцамъ, которыя приводили къ князю Ив. Андр. Хованскому и сыну его князю Андрею жонокъ и девокъ на блудъ. Оказывается, что четыре сводницы приводили болье двадцати женщинъ.

Челобитная Арцыбашева: «Бьетъ челомъ Новгородецъ Петрушка Матвъевъ сынъ Арцыбашевъ: въ нынъшнемъ въ 174 году, декабря 18 посадилъ онъ бояринъ меня въ тюрьму безъ твоего государева указа, безвинно за то, что я писалъ челобитную къ тебъ по приказу полковыхъ людей о полковыхъ нуждахъ и разореньяхъ и на него боярина о перемънъ, и мучилъ меня въ тюрьмъ 10 недъль, и свъдалъ онъ, что есть у меня полковая заручная челобитная и присылалъ въ тюрьму меня обыскивать, и видя то, что я ему той заручной челобитной не отдамъ, писалъ къ тебъ великому государю на меня и, не дождався твоего указа, по наговору головы стрълецкаго Андрея Коптева, велълъ меня привесть въ съъзжую избу и учалъ на мен якручинитца безвинно и бранилъ м.... и говорилъмнъ: «ты де меня измѣнникомъ называешь и челобитную на меня писалъ», и ставъ изъ мъста, меня билъ по щекамъ и за волосы дралъ, и послъ того меня вельлъ вывесть на площадь и билъ на козлъ кнутомъ нещадно и изувъчилъ меня и обезчестилъ, а какъ меня на площадь вывели, и голова Московскихъ стръльцовъ Андрей Коптевъ на мнъ платье оборваль самь своими руками. Да онь же бояринь нынь писаль къ тебъ изъ Пскова на меня, будто онъ вельлъ меня бить кнутомъ за то, что у меня судъ былъ съ посадскимъ мужикомъ въ поклепномъ его иску, и будто онъ бояринъ указалъ на мнв править его мужичей искъ, и будто я не хотя того иску платить, изъ Пскова сбъжалъ, а миъ противу суднаго дъла приговору не сказано, и то судное дёло не вершено. А иныхъ и многихъ опъ обезчестилъ и изувъчилъ нашу братью знатныхъ людей напрасно кнутомъ и батоги, и

говорилъ намъ многажды всему полку: «а чаю жъ вы дороги, хотя де васъ и всѣхъ побьютъ непріятельскіе люди, инъ де изъ нашихъ дворовъ наведутъ и тѣ де васъ будутъ лучше.» А я поѣхалъ изъ Пскова не побѣгомъ и не отъ правежу, отъ его боярской немилости къ тебѣ государя съ полковою заручною челобитною. Въ нынѣшнемъ во 174 году присланъ великаго государя указъ къ нему боярину о сыску про разоренье Курлянскаго князя, кто разграбилъ Тыновъ дворъ и иные мѣста, и бояринъ про то не сыскивалъ для того, что Тыновъ дворъ разграбили Донскіе козаки и дуваны были большіе, и изъ тѣхъ дувановъ козаки подвели боярину въ подаркахъ два возника каретные и иные многіе подарки къ нему носили.»

| вида                                         |                |          | ОПЕЧАТК             | 7.7                |
|----------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------|
| гихт                                         |                |          | OHENATE             | И.                 |
| Репт                                         | HAREHATAHO:    |          |                     |                    |
| ванс                                         | Стран. Строка. |          |                     |                    |
| B3B0                                         | 6              | 15       | Дорошенко           | Tonomer            |
| скіе                                         | . —            | 31       | шалости             |                    |
| быва                                         | 14             | 32       | нечамое.            | шатости            |
|                                              | 16             | 24       | разорить            |                    |
| rocy                                         | 19             | 3        | заключить           |                    |
| скій при | 23             | 36       | записокъ            | <del>-</del>       |
| нали                                         | 37             | 30       | людей               | сына               |
| шел'                                         | 41             | 30       | Гезель              | Гизель             |
| спис                                         | 55             | 12       | нестерпиныя         |                    |
| скол                                         | 57             | 27       | во                  | Въ                 |
|                                              | 62             | 27       | Нашокинъ            | Нащокинъ           |
| 3ЫВ:                                         | 73             | 1        | неслушано           | наслушано          |
| $\mathbf{q}$                                 | 78             | 16       | такить              | -                  |
| Мат                                          | 82             | 7        | Греской             | Греческой          |
| 18 r                                         | 131            | 10       | достоинствман       |                    |
| указ                                         | 135            | 36       | объстоятельствахъ . | обстоятельствахъ   |
| 3y I                                         | 146            | 7        | въ стчу:            | въ сйчь:           |
| _                                            | 156            | 8        | Дорошенка.          | Дорошенко          |
| фояк                                         | 183            | 28       | то соединятся       | не соединатся      |
| далт                                         | 189            | 38       | отпустить           | _                  |
| лалт                                         | 190            | 28       | Дорошенкова         | его Дорошенковой   |
| ной                                          | 202            | 36       | изъ-подъ иги        | изъ подъ ига       |
| мені                                         | 211            | 19       | вивсто              | витстт             |
| Анд                                          | 225            | 28       | степью              | осенью             |
| Approx.                                      | 220            | 30       | подъ                | надъ               |
| мен                                          | 228            | 8        | видали              |                    |
| мен                                          | _              | 10       | безъ избраніи       | объ избраніи       |
| H3P!                                         | 245            | 27<br>15 | объявивъ            | апивнадо           |
| MCH                                          | 269            | 32       | привелегін,         | _                  |
| m m;                                         | 274            | 13       | присылаль           |                    |
| и г                                          | 283            | 3        | Теймуразовъ         | Теймуразовой       |
| 0601                                         | 285            | 35       | кузнезовъ           | кузнецовъ          |
| . *                                          | 292            | 12 .     | Дъдиновъ            | Дѣдиново           |
| re6#                                         | 312            | 6        | Выходили            | вы ходили          |
| то,                                          | 315            | 12 .     | битвъ               |                    |
| ero                                          | 317            | 20       | Тургирь             | Алдана             |
| чей                                          | 819            | 5        | тургирь             | Тугирь             |
| жал                                          | 332            | 5        | закръпленія.        | ихъ<br>закрвиленie |
| ное                                          | <del>-</del>   | 31       | наема               | найма              |
| ВВЧГ                                         | 333            | 38       | урнаго              | дурнаго            |
| T DAI                                        |                |          |                     | W) brance          |

## оглавление.

Стри.

ГЛАВА I. Продолженіе царствованія Алекстя Михайловича. Въсти отъ Брюховецкаго о Турецкихъ замыслахъ, доносы на Запорожье и на епископа Меоодія. Убіеніе царскаго посланника Ладыженскаго въ Запорожьи. Письма кошеваго Васютенка къ Брюховецкому по этому случаю. Следствіе по козацкимъ жалобамъ на Полтавскаго воеводу. Увъщательная царская грамота къ козакамъ. Сношенія съ Дорошенкомъ. Неудовольствія епископа Меоодія на Москву и примиреніе его съ Брюховецкимъ. Наговоры Меводія на Москву. Тукальскій сносится съ Брюховецкимъ и склоняетъ его окончательно къ измѣнѣ. Начало волненій въ Малороссіи. Царская грамота къ Брюховецкому по поводу этихъ волненій. Ръшительное возстаніе противъ Московскихъ воеводъ въ Малороссійскихъ городахъ. Грамота Брюховецкаго на Донъ. Внушенія польскія противъ козаковъ. Движенія князя Ромодановскаго. Татары и Дорошенко на восточномъ берегу Днъпра. Гибель Брюховецкаго. Дорошенко удаляется на западную сторону, и восточная снова тянетъ къ Москвъ. Наказной гетманъ Демьянъ Многогръшный. Архіепископъ Лазарь Барановичь и протопопъ Симеонъ Адамовичь. Грамота Барановича къ царю съ увъщаніемъ простить Малоросіянъ и вывести отъ нихъ воеводъ. Последняя деятельность епископа Меводія. Татары провозглашають новаго гетмана Суховъенка. Затруднительное положение Дорошенка. Сношенія его и Многограшнаго съ Кіевскимъ воеводою Шереметевымъ. Большое Малоросійское посольство въ Москвъ. Письмо протопона Симеона Адамовича къ царю. Разговоры Многогръшнаго и Барановича съ посланцемъ Шереметева. Глуховская рада; избраніе Многогръшнаго въ гетманы. Сношенія съ Польшею и Швеціею. Король Янъ Казимиръ отрекается отъ престола. Вопросъ объ избраніи въ короли Польскіе царевича Алексва Алексвевича. Последняя служба Ордина-Нащокина. Переписка его съ царемъ. Избраніе въ Польскіе короли Михаила Вишневецкаго. Събзды Нащокина съ Польскими коммиссарами. Удаленіе Нащокина въ монастырь. Польскіе послы Гнинскій и Бростовскій въ Москвъ. Дъло о возвращении Кіева и о союзъ противъ Турокъ. Русское посольство въ Турціи. Событія въ Крыму: . . . .

ГЛАВА II. Продолженіе парствованія Алексви Михайловича. Безпокойства относительно Малороссіи. Письма Барановича въ Москву. Новый соперникъ Дорошенку—Ханенко. Барановичь хлопочеть о ненарушеніи Глуховскихъ статей. Непрочность Многогрѣшнаго въ Малороссіи. Торжество Дорошенка. Пронски Тукальскаго. Константинопольскій патріархъ выдаетъ проклятіе на Многогрѣшнаго. Притязанія Барановича. Царскій отвѣтъ Малороссійскимъ посланнымъ. Посольство изъ Москвы къ Константинопольскому патріарху для снятія проклятія съ Многогрѣшнаго. Представленія Дорошенка. Война на западной сторонѣ Днѣпра. Неудовольствія Многогрѣшнаго. Посольства къ нему изъ Москвы. Доносы старшины на гетмана. Многогрѣшный схваченъ и привезенъ въ Москву. Обвиненія на него поданныя. Допросъ и ссылка Многогрѣшнаго. Ссылка Сѣрка. Рада въ Козачьей Дубровъ, Избраніе Самойловича въ гетманы. Похожденія ложнаго пророка Вдовиченка въ Запорожьи.

86

ГЛАВА. III Продолженіе царствованія Алекстя Михайловича. Нашествіе Турокъ на Польшу. Битва при Батогъ Взятіе Каменца Подольскаго. Распоряженія въ Москвъ по случаю войны Турецкой. Освобожденіе Стрка. Прибытіе сыновей гетмана Самойловича въ Москву. Извъстія съ западнаго берега. Ханенко изъявляеть желаніе поддаться царю Поведеніе митрополита Тукальскаго. Неудачное движеніе Ромодановскаго и Самойловича къ Днъпру. Неудовольствие Малоросіянъ на царское войско и на воеводу кн. Трубецкаго, Похвалы князю Ромодановскому. Ропотъ на Самойловича. Военныя дъйствія на Дону. Воръ Міюска. Самозванецъ Семенъ въ Запорожьъ. Поведеніе Сърка. Сношенія Дорошенка съ Москвою. Самойловичь хлопочетъ, чтобы царь не принималь Дорошенка въ подданство. Ромодановскій и Самойловичь на западномъ берегу Дивпра. Письмо Ханенка къ князю Трубецкому. Переяславская рада; избраніе Самойловича въ гетманы объихъ сторонъ Днвира. Дорошенко проситъ о принятіи его въ подданство. Стрко высылаетъ самозванца въ Москву; допросъ и казнь вору. Дорошенко уклоняется отъ . подданства царю. Приходъ Татаръ къ нему на помощь. Братъ его Андрей разбить царскими войсками. Посланець Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, схваченъ Запорождами и присланъ въ Москву. Показанія Мазепы. Царь не отпускаеть изъ Москвы сыновей гетмана Самойловича. Ромодановскій и Самойловичь подъ Чигириномъ. Новое нашествіе Турокъ и Татаръ. Русскія войска отступають на восточный берегъ. Мивніе гетмана Самойловича о соединеніи Русскихъ войскъ съ Польскими. Грамота Ромодановскаго къ Царю. Доносъ архіепископа Барановича на протопопа Адамовича. Прівздъ последняго въ Москву съ порученіемъ отъ архіепископа. Доносы Самойловича на Сврка. Жалоба гетмана на протопопа Адамовича. Сношенія Сфрка съ Москвою. Смута въ Каневъ. Новый походъ царскихъ войскъ на западный берегъ Диъпра. Затруднительное положение Дорошенка. Онъ обращается къ посредничеству Стрка. Въ Москвъ не принимають этого посредничества. Событія на Дону. . .

130

ГЛАВА IV. Продолжение царствования Алексъя Михайловича. Сношенія съ Польшею послѣ Турецкаго нашествія. Рознь литовскихъ сенаторовъ съ польскими по поводу мира съ Турками. Поляки требуютъ отъ Москвы сильной помощи. Литовскій гетманъ Пацъ совътуеть не подавать этой помощи и объщаеть поддаться со всею Литвою государю русскому. Свидерскій, первый польскій резиденть въ Москвъ. Стольникъ Тяпкинъ первый русскій резидентъ въ Варшавъ. Кончина короля Михаила. Вопросъ объ избраніи царевича Өеодора Алекстевича на польскій \* престолъ. Условія избранія. Переговоры о нихъ. Затруднительное положеніе Тяпкина и его жалобы. Королевскіе выборы. Избраніе Яна Собъскаго въ короли. Разныя въсти о расположеніи новаго короля къ Москвъ. Посольство Венславскаго въ Москву. Съъзды уполномоченныхъ въ Андрусовъ. Поляки дълаютъ неудовольствія Тяпкину и стращаютъ его миромъ короля съ Турками. Жалобы Тяпкина на продажность Поляковъ; онъ умоляетъ Матвъева отозвать его. Поъздка резидента къ королю во Львовъ. Сынъ Тяпкина польско-датинскою рачью благодаритъ короля за школьную науку. Разговоры старика Тяпкина съ панами. Злой отвъть его гетману Пацу, смъявшемуся надъ русскимъ войскомъ. Обращение короля съ русскимъ резидентомъ. Поведение Поляковъ по удаленіи непріятеля. Сношенія царя Алексъя съ Австріею, Швеціею, Даніею. Мысль о заведеніи флота па Балтійскомъ морт. Сношенія по этому поводу съ Курляндією. Сношенія съ Голландією, Англією, Францією, Испанією, Италією. . . . . .



The second secon Contract the Contract of the State of the St Bake Son A. Almanus Assessment Control SOUTH THE STORY OF THE SECOND STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,